

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  - В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  - Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

### О программе Поиск кпиг Google

Muccus Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице http://books.google.com/





THE GIFT OF
Grand Duke Alexis
of Russia, 1874



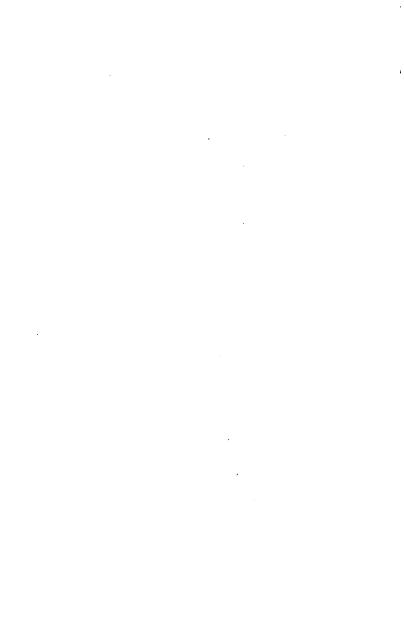

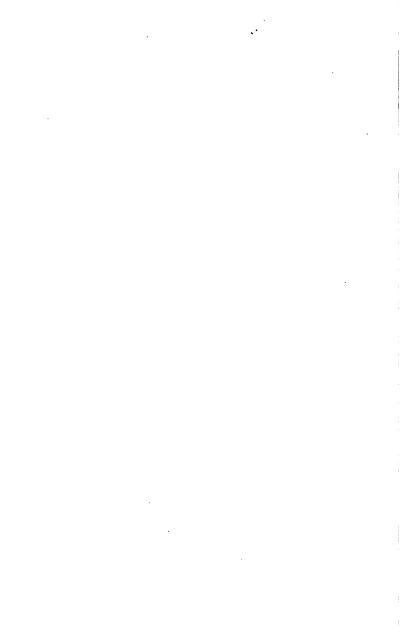

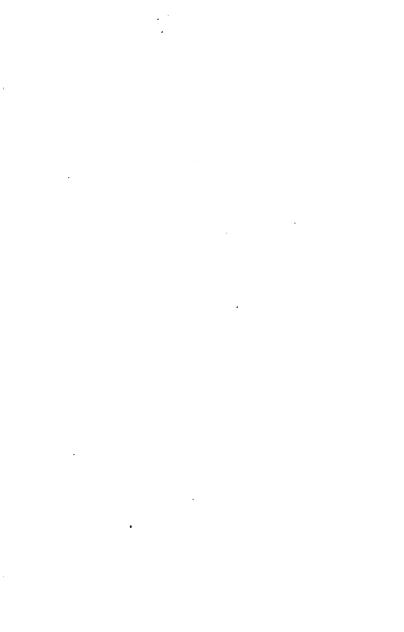

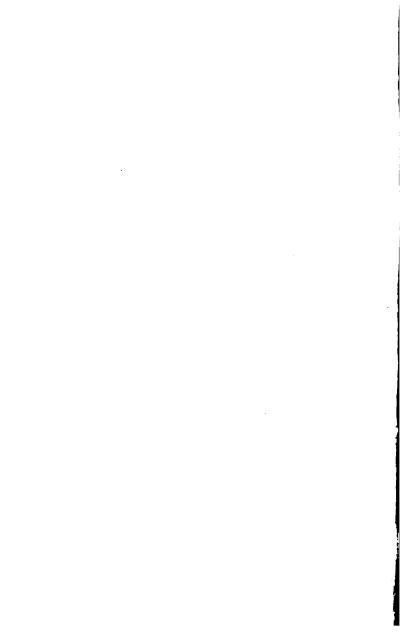

### ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

## C O T N H E H I Ž

РУССКИХЪ АВТОРОВЪ.

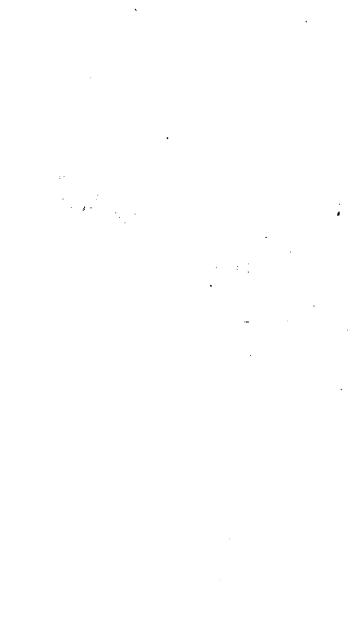

### СОЧИНЕНІЯ

## КАРАМЗИНА.

I whould

# POCYAPCTBA POCCINCRAPO.

ТОМЪ ХІ и ХІІ.

Изданів Александра Смирдина.

1853.

DK 40 · K17 !851 v. 11-12

## **HCTOPIA**

## ГОСУДАРСТВА РОССІЙСКАГО.

томъ хі.

M3 AAHIE MECTOE.

санктиетервургъ. въ типографіи эдуарда праца. 1853.

#### ОНАТАРИП

по Высочайшему повельнію.

i-mà Duke alexis

1574

ИСТОРІЯ

### ГОСУДАРСТВА РОССІЙСКАГО.

томъ хі.

### ГЛАВА І.

Парствование Бориса Годунова.

r. 1598-1604.

Москва встрвчаетъ Царя. Присяга Борису. Соборная грамота. Двятельность Борисова. Торжественный входъ въ столицу. Знаменитое ополченіе. Жанское Посольство. У гощение войска. Рачь Патріарха. Прибавленіе из грамоть избирательной. Царское вънчаніе. Милости. Новый Царь Касимовскій. Происшествія въ Сибири. Гибель Кучюма. Діза внішней Политики. Судьба Шведскаго Принца. Густава, въ Россіи. Перемиріе съ Литвою. Спошенія съ Швецією. Тасная связь съ Давією. Герцогъ Датскій, женихъ Ксеніи. Переговоры съ Австріею. Посольство Персидское. Происшествія въ Грузіи. Бъдствіе Россіянъ въ Дагестанъ. Дружество съ Англіею. Ганза. Посольство Римское и Флорентійское. Греки въ Москвъ. Дъла Ногайскія. Дъла внутреннія. Жавованная грамота Патріарху. Законъ о крестьянахъ. Питейные домы. Любовь Борисова къ просвъщенію и къ иноземцамъ. Похвальное слово Годунову. Горячность Борисова из сыну. Начало бълствій.

Духовенство, Синклитъ и Чины Государ- г. 1598. етвенные, съ хоругвями Церкви и отече-

моские ства, при звукъ всъхъ колоколовъ Московть скихъ и восклицаніяхъ народа, упоеннаго радостію, возвратились въ Кремль, уже давъ Самодержца Россіи, но еще оставивъ его въ келлів. 26 Февраля, въ Недълю Сыропустную, Борисъ въвхалъ въ столицу: встръченный, предъ ствнами деревянной кръпости, всъми гостями Московскими съ хльбомъ, съ кубками серебряными, золотыми, соболями, жемчугомъ, и многими иными дарами Царскими (1), онъ ласково благодарилъ ихъ, но не хотълъ взять ничего, кромф хлфба, сказавъ, что, богатство въ рукахъ народа ему пріятнъе, нежели въ Казнъ. За гостями встрътили Царя Іовъ и все Духовенство; за Духовенствомъ Синклитъ и народъ. Въ храмъ Успенія отпъвъ молебенъ, Патріархъ вторично благословилъ Бориса на Государство, осънивъ крестомъ Животворящаго Древа, и клиросы пъли многольтие какъ Царю, такъ и всему Дому Державному: Царицъ Маріи Григоріевнъ, юному сыну пхъ Өеодору и дочери Ксенін. Тогда здравствовали новому Монарху всь Россіяне; а Патріархъ, воздъвъ руки на небо, сказалъ: «Славимъ Тебя, «Господи: ибо Ты не презрълъ нашего «моленія, услышалъ вопль и рыданіе Хри-«стіанъ, преложилъ ихъ скорбь на веселіе, «и даровалъ намъ Царя, коего мы денно и «нощно просили у Тебя со слезами!» Послъ

Литургін Борнсъ изъявилъ благодарность къ памяти двухъ главныхъ виновниковъ его величія: въ храмъ Св. Михаила палъ ницъ предъ гробами Іоанновымъ (2) и Оеодоровымъ; молился и надъ прахомъ древнъйшихъ знаменитыхъ Вънценосцевъ Россім: Калиты, Донскаго, Іоанна ІІІ, да будутъ его небесными пособниками въ земныхъ делахъ Царства; зашелъ во дворецъ (3); посътилъ Іова въ Обители Чудовской; долго бесъдоваль съ нимъ наединъ; сказалъ ему и всъмъ Епископамъ, что не можетъ до Свътлаго Христова Воскресенія оставить Ирины въ ел скорби, и возвратился въ Новодъвичій монастырь, предписавъ Думъ Боярской, съ его въдома и разръшенія, управлять дълами Государственными.

Между тъмъ всъ люди служивые съ усер- приси-діемъ цъловали крестъ въ върности къ Бо- рису. рису, одни предъ славною Владимірскою иконою Дъвы Маріи, другіе у гроба Святыхъ Митрополитовъ, Петра и Іоны (4); клялися не измънять Царю ни дъломъ, ни словомъ; не умышлять на жизнь или здравіе Державнаго, не вредить ему ни ядовитымъ зеліемъ, ни чародъйствомъ (5); не думать о возведеніи на престолъ бывшаго Великаго Князя Тверскаго, Симеона Бекбулатовича, или сына его; не имъть съ ними тайныхъ сношеній, ни переписки;

доносить о всякихъ скопажь и заговоражь, безъ жалости нъ друзьямъ и ближнимъ въ семъ случав; не уходить въ иныи земли, въ Литву, Германію, Испанію, Францію или Англію. Сверхъ того Бояре, чиновники Аумные и Посольскіе обязывались быть сиромными въ дълахъ и тайнахъ государственныкъ, судін не кривить душею възтяжбахъ, Казначен не корыстоваться Царскимъ достояніемъ, Дьяки не лихоимствовать. Послали въ области грамоты извъстительныя о счастливомъ избраніи Государя, вел'вли читать ихъ всенародно, три дни эвонить въ колокола, и молиться въ храмахъ сперва о Царицъ-Иновинъ Алексанаръ, послю о Державномъ ся братъ, семействъ его, Боярахъ и воинствъ. Патріархъ (9 Марта) Соборомъ уставилъ торжественно просить Бога, да сподобить Царя благословеннаго возложить на себя вънецъ и поропру; уставиль еще на въки въковъ праздновать въ Россін 21 Февраля, день Борисова воцаренія; наконецъ предложиль Думъ Земской собор- утвердить данную Монарху присягу Соборною Грамотою, съ обязательствомъ для всъхъ чиновниковъ не уклоняться ни отъ какой службы, не требовать ничего свыше достоинства родовъ или заслуги (6), всегда и во всемъ слушаться указа Нарскаео и приговора Боярскаго, чтобы въ дълажь Рогряд-ныжь и Земснижь не доводить Государя до

кручины. Всё Члены Великой Думы отвётствовали единогласно: «даемъ обёть поло-«жить свои души и головы за Царя, Царяцу «и дётей ихъ!» Велёли писать хартію, въ такомъ смыслё, первымъ грамотёямъ Россіи.

Сіе дівло чрезвычайное не мізшало тече-нію обыкновенныхъ дель государственныкъ, коими занимался Борисъ съ отмън- д з лною ревностию, и въ келліяхъ монастыря вость и въ Думъ, часто прівзжая въ Москву. Не сова. зналь, когда онъ находиль время для успокоенія, для сна в трацезы (7): безпреставно видьли его въ совъть съ Боярами и съ Дьяками:, наи подав несчастной Ирины, ут визменато и скорбящаго, днемъ и ночью. Казалось, что Ирина дъйствительно имъла нужду въ присутствів единственнаго человъка, еще милаго ея сердцу: сраженнаякончиною супруга, искренно и нъжно любимаго ею, она тосковала и плакала неутъщео до изнуренія свят, очевидно угасая и носяуже смерть въ груди, истерзанной рыданіями. Святители, Вельможи тщетно убъждали Царя оставить печальную для него Обитель, нереселиться съ супругою и съ дътьми въ Кремлевскія палаты, явить себя народу въ вънцъ и на тронъ: Борисъ отвътствоваль: «не могу разлучиться съ Вели-«кою Государьнею, моею сестрою злосчаст-«ною»--и даже снова, неутомимый въ лицемѣріи, увѣрялъ, что не желаетъ быть Царемъ (\*). Но Ирина вторично велюла ему исполнить волю народа и Божію, пріять скипетръ и царствовать не въ келліи, а на престолѣ Мономаховомъ. Наконецъ, Апрѣля 30, подвиглась столица во срѣтеніе Государю!

Topmeothere m é broab bb ctoauty.

Сей день принадлежить къ торжественнъйшимъ днямъ Россіи въ ея Исторіи. Въ часъ утра Духовенство съ крестами и съ иконами, Синклитъ, Дворъ, Приказы, воинство, всъ граждане ждали Царя у каменнаго мосту, близъ церкви Св. Николая Зарайскаго. Борисъ вхалъ изъ Новодввичьяго монастыря съ своимъ семействомъ въ великольпной колесниць; увидьвъ хоругви церковныя и народъ, вышелъ: поклонился святымъ иконамъ; милостиво привътствовалъ всъхъ, и знатныхъ и незнатныхъ: представилъ имъ Царицу, давно извъстную благочестіемъ и добродътелію искреннею, - девятильтняго сына и шестнадцатильтнюю дочь, Ангеловъ красотою. Слыша восклицанія народа: «Вы наши Го-«судари, мы ваши подданные, » Өеодоръ и Ксенія вибсть съ отцемъ ласкали чиновниковъ и гражданъ; такъ же, какъ и онъ, взявъ у нихъ хлъбъ-соль, отвергнули золото, серебро и жемчугъ, поднесенные имъ въ даръ, и звали всехъ обедать къ Царю. Невозбранно тъснимый безчисленною толпою людей, Борисъ шелъ за Духовенствомъ съ супругою и съдътьми, какъ добрый отецъ семейства и народа, въ храмъ Успенія, гдѣ. Патріархъ возложилъ ему на грудь Животворящій крестъ Св. Петра Митрополита (что было уже началомъ Царскаго вънчанія), и въ третій раза благосло вилъ его на Великое Государство Московское. Отслушавъ Литургію, новый самодержецъ, провождаемый Боярами, обходилъ все главныя церкви Кремлевскія, вездъ молился съ теплыми слезаыи, вездъ слышалъ радостный кликъ гражданъ, и держа за руку своего юнаго наслъдника, а другою ведя прелестную Ксенію (9), вступиль съ супру-гою въ палаты Царскія. Въ сей день народъ объдалъ у Царя: не знали числа гостянъ, но всъ были званые, отъ Патріарха до нищаго. Москва не видала такой роскоши и въ Іоанново время. — Борисъ не хотълъ жить въ комнатахъ, гав скончался Осодоръ: занялъ ту часть Кремлевскихъ палатъ, гдъ жила Ирина, и велълъ пристроить къ нимъ для себя новый дворецъ деревянный.

Онъ уже царствовалъ, но еще безъ короны и скиптра; еще не могъ назваться *Царемъ Боговънчаннымъ*, *Помазанникомъ Господнимъ*. Надлежало думать, что Борисъ немедленно возложитъ на себя въпецъ со всъми торжественными обрядами, которые въ глазахъ народа освъщаютъ лице Властителя: сего требовали Патріархъ и Синклитъ именемъ Россіи; сего безъ сомивнія хотълъ и Борисъ, чтобы важнымъ церковнымъ дъйствіемъ утвердить престолъ за собою и Ист. Кар. Т. XI.

своимъ родомъ: но хитрымъ умомъ властвуя надъ лвиженіями сердца, вымыслилъ новое очарованіе; вмъсто скиптра взялъ мечь въ десницу и спъщилъ въ поле, доказать, что безопасность отечества ему дороже и короны и жизни. Такъ царствованіе зваме- самое миролюбивое началося ополченіемъ, ополче- которое приводило на память возстаніе

nie. Россіянъ для битвы съ Мамаемъ!

Еще въ Мартъ мъсяцъ, изъ келліи Новодъвичьяго монастыря, отправивъ гонца къ Хану съ дружественнымъ письмомъ, Борисъ 1 Апръля свъдалъ, по донесенію Воеводы Оскольскаго (10), что пленникъ, взя-тый козаками за Донцемъ въ сшибке съ толиою Крымскихъ разбойниковъ, говоритъ о намъреніи Казы-Гирея вступить въ предълы Московскіе со всею Ордою и съ семью тысячами Султанскихъ воиновъ. Борисъ не усомнился въ истинъ столь мало достовърнаго извъстія, и ръшился, не теряя времени, двинуть всю громаду нашихъ силъ къ берегамъ Оки; писалъ о томъ къ Воеводамъ убъдительно и ласково, требуя отъ нихъ ревности въ первой, важной опасности его царствованія, въ доказательство любви къ нему и къ Россіи. Сей указъ произвелъ удивительное дъйствіе: не было ни ослушныхъ, ни ленивыхъ; все Дети Боярскіе, юные и престарълые, охотно садились на коней; городскія и сельскія дружины

безъ отдыха спъшили къ мъстамъ сборнымъ. Главному стану назначено быть въ Серпуховъ, Правой Рукъ въ Алексинъ, Лъвой въ Коширъ, Передовому Полку въ Калугъ, Сторожевому въ Коломић (11).—20 Апрћля пришли новыя въсти: писали изъ Бълагорода, что Татаринъ, схвачен-ный Донскими Козаками на перевозъ, сказывалъ ныъ о сильномъ вооружении Хана; что толпы Крымскія, хотя и малочисленныя, показались въ степяхъ и гонять вездъ нашихъ стражей. Тогда Борисъ велълъ все изготовить для похода Царскаго, в 2 Мая вывхаль изъ Москвы въ ратномъ досибхъ, взявъ съ собою пять Царевичей: Кир-гизскаго, Сибирскаго, Шамахинскаго, Хивин-скаго и сына Кайбулина, Бояръ, Князей Мстиславскаго, Шуйскихъ, Годуновыхъ, Романовыхъ и другихъ, - многихъ знатныхъ сановниковъ, и между ими Боглана Бъльскаго,. - Печатника Василья ІЦелкалова, Дворянъ и Дьяковъ Думныхъ, 44 Стольника, 20 Стряпчихъ, 274 Жильца — однимъ словомъ, всехъ людей нужныхъ и для войны и для совъта и для пышности Дворской. Въ Москвъ остался, при Царицахъ Ино-кинъ Александръ и Маріи, юный Өеодоръ съ Боярами Дмитріемъ Ивановичемъ Годуновымъ, Князьями Трубецкимъ, Глинскимъ, Черкасскимъ, Шестуновымъ и другими; а при Өео-доръ дядька Иванъ Чемодановъ. Сдълали рас-поряжение въ столицъ и на случай осады ея: назначили Воеводъ для защиты ствиъ и башенъ, для объездовъ, вылазовъ и битвъ вие

укръпленій. — 10 Мая, въ селъ Кузминскомъ, представили Царю двухъ плънниковъ, Литовпредставили Царю двухъ плънниковъ, Литовскаго и Цесарскаго, ушедшихъ изъ Крыма: они увъряли, что Ханъ уже въ полъ и дъйствительно идетъ на Москву. Тогда Борисъ послалъ гонцевъ ко всъмъ начальникамъ степныхъ кръпостей съ милостивымъ словомъ: въ Тулу, Осколъ, Линны, Елецъ, Курскъ, Воронежъ; симъ гонцамъ велъно было спросить о здрави какъ Воеводъ, такъ и Дворянъ, Сотниковъ, Дътей Боярскихъ, Стръльцевъ и Козаковъ; вручить грамоты Царскія первымъ, и требовать, чтобы они читали ихъ всенародно. «Я стою на берегу Оки (писалъ «Борисъ) и смотрю на степи: гаъ явятся непрів-«Борисъ) и смотрю на степи: гдъ явятся непрія-«тели, тамъ и феня увидите» (12). Въ Серпуховъ, онъ распорядилъ Воеводство, давъ почетное Царевичамъ, а дъйствительное пяти Князьямъ знати в двиствительное пяти князьямь знати в правой Рук в Басилію Шуйскому, въ Лівой Ивану Голицыну, въ Передовомъ Полку Дмитрію Шуйскому, въ Сторожевомъ Тимоею Трубецкому. Оградою древней Россіи, въ случат Ханскихъ впаденій, служили, сверхъ крыпостей, засъки въ мъстахъ трудныхъ для обхода: близъ Перемышля, Лихвина, Бълева, Тулы, Боровска, Рязани: Государь разсмотрълъ чертежи ихъ (13), и послалъ туда особенныхъ Воеводъ съ Мордвою и Стръльцами; устроилъ еще плавную или судо-вую рать на Окъ, чтобы тъмъ болье вредить непріятелю въ битвахъ на берегахъ ев. Видъли, чего не видали до толъ: полмилліона войска,

какъ увфряютъ (14), въ движеній стройномъ, быстромъ, съ усерліемъ несказаннымъ, съ довъ-ренностію безпредъльною. Все дъйствовало силь-но на воображеніе люлей: и новость царство-ванія, благопріятная для надежды, и высокое мнъніе о Борисовой, уже долговременными опытами извъданной мудрости. Исчезло самое мъстничество: Воеводы спрашивали только, глъ имъ быть, и шли къ своимъ знаменамъ. не справляясь съ Розрядными Книгами о службъ отцевъ и дъдовъ: ибо Царь объявилъ, что Великій Соборъ биль ему челомъ предписать Боярамъ и Дворянству службу безу мъсть (15). Сія ревность, способствуя нужному повиповенію, имізла и другое важное слъдствіе: умножила число воиновъ, и воиновъ исправныхъ: Дворяне, Дъти Боярскіе вы вхали въ поле на лучшихъ коняхъ, въ лучшихъ доспъхахъ, со всеми слугами, годными для ратнаго дела, къ живъйшему удовольствію Цара, который не зналъ мітры въ жазъявленіяхъ милости: ежедневно смотрълъ полки и дружины, привътствовалъ начальниковъ и рядовыхъ, угощалъ объдами, и всякой разъ не менье десяти тысячь людей, на серебряныхъ блюдахъ, подъ шатрами (16). Сін истинно Царскія угощенія продолжались шесть недъль: ибо слухи о непріятель вдругь замолкли; разьезды наши уже не встръчали его; тишина царствовала на берегахъ Донца, и стражи, нигдъ не видя пыли, нигдъ не слыша конскаго топота, дремали безмолвіи степей. Ложные ли слухи обманули

Бориса, или онъ притворнымъ легковъріемъ обманулъ Россію, чтобы явить себя Царемъ не только Москвы, но и всего воинства, воспламенить любовь его къ новому Самодержцу, въ годину опасности предпочитающему бранный шлемъ вънцу Мономахову, и тъмъ удвоить блескъ своего торжественнаго воцаренія? Хитрость достойная Бориса, и едва ли сомнительная.—

Ханъ Вмъсто тучи враговъ, явились въ южныхъ предълахъ Россіи мирные Послы Казыготво.

Гиреевы съ нашимъ гонцемъ: Елецкіе Воеводы, 18 Іюня, донесли о томъ Борису, который ваградилъ въстника деньгами и

чиномъ (17). Следственно ополчение безпримерное, стоивъ великаго иждивенія и труда, оказалось напраснымъ? Увъряли, что оно спасло Государство, поразивъ Хана ужасомъ; что Крымцы шли дъйствительно, но узнавъ о возстаніи Россіи, бъжали назадъ. По крайней мъръ Царь хотълъ впечатлъть ужасъ въ Пословъ Ханскихъ, изъ коихъ главнымъ былъ Мурза Алей: они въ вхали въ Россію какъ въ станъ воинскій; видъли на пути блескъ мечей и копій, многолюдныя дружины всадниковъ, красиво одътыхъ, исправно вооруженныхъ (18); въ лъсахъ, въ засъкахъ слышали оклики и пальбу. Ихъ остановили близъ Серпухова, въ семи верстахъ отъ Царскихъ шатровъ, на лугахъ

Оки, глъ уже нъсколько дней сходилась рать отовсюду. Тамъ, 29 Іюня, еще до разсвъта загремъло сто пушекъ, и первые лучи солнца освътили войско несмътное (19), готовое къ битвъ. Велъли Крымцамъ, изумленнымъ сею ужасною стръльбою и симъ эрълищемъ грознымъ, итти къ Царю, сквозь тёсные ряды пехоты, вдали окруженной густыми толпами конницы. Введенные въ шатеръ Царскій, гд все блистало оружіемъ и великольшіемъ - гль Борисъ, вмъсто короны увънчанный златымъ шлемомъ, первенствовалъ въ сонмъ Царевичей и Князей не столько богатствомъ одежды, сколько видомъ повелительнымъ — Алей Мурза в товарящи его долго безмолвствоваля, не находя словъ отъ удивленія и замъщательства; наконецъ сказали, что Казы-Гирей желаетъ въчнаго союза съ Россіею, возобновляя договоръ, заключенный въ Өеодорово царствованіе: будеть въ воль Борисовой и готовъ со всею Ордою итти на враговъ Москвы. Пословъ угостили пышно, и выбств съ ними отправили нашахъ къ Хану, для утвержденія новой союзной грамоты его присягою. Въ сей же день Св. Петра и Павла, Царь

Въ сей же день Св. Петра и Павла, Царь простился съ войскомъ, давъ ему роскошвый объдъ въ полъ (20): 500,000 гостей угощение в пировало на лугахъ Оки; явства, медъ и ока.
вино розвозили обозами; чиновниковъ

дарили бархатами, парчами и камками. Послъднимъ словомъ Царя было: «люблю «воинство Христіанское и надъюсь на него върность.» Громкія благословенія провождали Бориса далеко по Московской дорогь. Воеводы, ратники были въ восхищении отъ Государя столь мулраго, ласковаго и счастливаго: ибо онъ безъ кровопролитія, одною угрозою, далъ отечеству вождельни вышій плодъ самой блестящей побъды: тишину, безопасность и честь! Россіяне над'вялись, говоритъ Литописецъ, что все царствованіе Борисово будетъ подобно его началу, и славили Царя искренно. — Для наблюденія осталась часть войска на Окъ; аругая пошла къ границъ Литовской и Шведской; большую часть распустили: но всь знатнъйшіе чиновники спъшили въ слъдъ за Государемъ въ столицу.

Тамъ новое торжество ожидало Бориса: вся Москва встрътила его, какъ нъкогда Іоанна, завоевателя Казани, и Патріархъ въ привътственной ръчи сказалъ ему: «Бо«гомъ избранный, Богомъ возлюбленный, «Великій Самолержецъ! мы видимъ славу «твою: ты благоларишь Всевышняго! Бла«годаримъ его вмъстъ съ тобою; но ра«луйся же и веселися съ нами, совершивъ «подвигъ безсмертный! Государство, жизнь «и достояніе людей цълы; а лютый врагъ, «преклонивъ колъна, молитъ о миръ! Ты

Рвчь Патрі-

«не скрыль, но умножиль таланть свой «въ семъ случав удивительномъ, ознаме-«нованномъ болъе, нежели человъческою «мулростію ... Здравствуй о Господъ, Царь «любезный Небу и народу! Отъ радости «плачемъ, и тебъ кланяемся» (21). Патріархъ, Духовенство и народъ преклонились до земли. Изъявляя чувствительность и смиреніс, Государь спішиль въ храмъ Успенія, славословить Всевышняго, и въ монастырь Новодъвичій, къ печальной Иринъ. Всъ домы были украшены зеленью и цвътами.

Но Борисъ еще отложилъ свое Царское вънчание до 1 Сентября, чтобы совершить сей важный обрядъ въ Новое Лъто, въ день общаго доброжелательства и надеждъ, лестныхъ для сердца. Между тъмъ грамота прибанабирательная была написана оть имени Земской Думы, съ такимъ прибавленіемъ: мот в «Всъмъ ослушникамъ Царской воли не-тели «благословение и клятва отъ Церкви (22), «месть и казнь оть Синклита и Государства; «клятва и казнь всякому матежнику, рас-«кольнику любопрительному, который дерз-«нетъ противоръчить дъянію Соборному и «колебать умы людей молвами злыми, кто «бы онъ ни былъ, Священнаго ли сана или «Боярскаго, Думнаго или воинскаго, граж-«ланинъ или Вельможа: да погибнетъ и «память его вовъки!» Сію грамоту утвер-

дили, 1 Августа, своими подписями и печатями Борисъ и юный Осодоръ, Іовъ, всъ Святители, Архимандриты, Игумены, Протопопы, Келари, Старцы чиновные, — Бояре, Окольничіе, знатные сановники Двора, Печатникъ Васплій Щелкаловъ, Думные Дворяне и Дьяки, Стольники, Дьяки Приказовъ, Дворяне, Стряпчіе и Выборные изъ городовъ, Жильцы, Дьяки нижней степени, гости, Сотскіе, числомъ около пяти сотъ: одинъ списокъ ея былъ положенъ въ сокровищницу Царскую, глъ лежали государственные уставы прежнихъ Вънценосцевъ, а другій въ Патріаршую ризницу, въ храмъ Успенія. — Казалось, что мудрость человъческая сдълала все возможное для твердаго союза между Государемъ и Государствомъ!

Царское възда-

Наконецъ Борисъ вънчался на Царство, еще пышвъе и торжественнъе Оеодора, ибо пріялъ утварь Мономахову изъ рукъ Вселенскаго Патріарха. Народъ благоговълъ въ безмолвій; но когда Царь, осъненный десницею Первосвятителя, въ порывъ живаго чувства какъ бы забывъ уставъ церковный, среди Литургій воззвалъ громогласно (23): «Отче, Великій Патріархъ «Іовъ! Богъ миъ свидътель, что въ моемъ «Царствъ не будетъ ни сираго, ни бъджнаго» — и тряся верхъ своей рубашки, примолвилъ: «отдамъ и сію послъднюю

«народу:» тогда единодушный восторгъ прервалъ священнодъйствіе: слышны были только клики умиленія и благодарности въ храмъ; Бояре славословили Монарха, народъ плакалъ. Увъряютъ, что новый Вънценосецъ, тронутый знаками общей къ нему любви, тогда же произнесъ и другій важный объть: щадить жизнь н кровь самыхъ преступниковъ и единственно удалять ихъ въ пустыни сибирскія (24). Однимъ словомъ, никакое Парское вънчаніе въ Россіи не дъйствовало сильнъе Борисова на воображение и чувство людей. — Осыпанный въ дверяхъ церковныхъ золотомъ изъ рукъ Мстиславскаго, Борисъ въ коронъ, съ державою и скиптромъ спъшилъ въ Царскую палату, занять мъсто Варяжскихъ Князей на тронъ Россіи, чтобы милостями, щедротами и государственными милоблагод вяніями праздновать сей день великій: сти.

Началося съ Двора и Синклита: Борисъ новым пожаловалъ Царевича Киргизскаго, Уразъ- Касиманскага, въ Цари Касимовскіе (25); Дмитрія скій. Ивановича Годунова въ Конюшіе, Степана Васильевича Годунова въ Дворецкіе (на мъсто добраго Григорья Васильевича, который одинъ не радовался возвышенію своего рода (26), и въ тайной горести умеръ); Князей Катырева, Черкасскаго, Трубецкаго, Ноготкова и Александра Романова-Юрьева въ Бояре; Михайла Романова,

Бъльскаго (любимца Іоаннова и своего бывшаго друга), Криваго-Салтыкова любимца Іоаннова) и четырехъ Голуновыхъ въ Окольничіе: многихъ въ стольники и въ иные чины. Всъмъ людямъ служивымъ, воинскимъ и гражданскимъ, онъ указалъ выдать двойное жалованье (27), гостямъ Московскимъ и другимъ торговать безпошлинно два года, а земледфльцевъ казенныхъ самыхъ дикихъ жителей Сибирскихъ освободить отъ податей на годъ. Къ симъ милостямъ чрезвычайнымъ прибавилъ еще новую для крестьянъ господскихъ: уставилъ, сколько имъ работать и платить господамъ законно и безобидно (28). - Обнародовавъ съ престола сіи Царскія благодівяиія, Борисъ двівнадцать дней угощаль народъ пирами. Казалось, что и Судьба благопріятство-

вала новому Монарху, ознаменовавъ начало сго Державства и вожделеннымъ миромъ и счастливымъ успъхомъ оружія, въ битвъ маловажной числомъ войновъ, но достопа-Пропо- мятной своими обстоятельствами и слълшествія въ Си- ствіями, мѣстомъ побѣды, на краю свѣта, лицемъ побъжденнаго. Мы оставили Царя-изгнанника Сибирскаго, Кучюма, въ степи Барабинской (29), непреклоннаго къ милостивымъ предложениямъ Оеодоровымъ, неутомимаго въ набъгахъ на отнятыя у него земли, и все еще для насъ опаснаго.

бири.

Восвода Тарскій, Анарей Воейковъ, выступнаъ (4 Августа 1598) съ 397 Козаками, Литовцами н людьми ясашными къ берегамъ Оби, гдъ, среди полей, засъянныхъ хлъбомъ и вдали окруженныхъ болотами, гижнался Кучюмъ съ бъдными остатками своего Царства, съ женами, съ дътьми, съ върными ему квязьями и вопнами, числомъ до пяти сотъ (30). Онъ не ждалъ врага: бодрый Воейковъ шелъ день и ночь, кинувъ обозъ; имълъ лазутчиковъ, хваталъ непріятельскихъ, и 20 Августа, предъ восходомъ солнца, напалъ на укръпленный станъ Ханскій. Цълый день продолжалась битва, уже последняя для Кучюма: его братъ и сынъ, Илитенъ и Канъ Царевичи, 6 Князей, 10 Мурзъ, 150 лучшихъ воиновъ пали отъ стръльбы нашихъ, которые около вечера вытъснили Татаръ изъ укръпленія, прижали къ ръкъ, утопили ихъ болье ста и взяли 50 плыниковъ; не многіе спаслися на судахъ въ темнотв ночи. Такъ Воейковъ отмстилъ Кучюму за гибель Ермака неосторожнаго! Восемь женъ, пять сыновей и восемь дочерей Ханскихъ, пять Князей и не мало богатства остались въ рукахъ побъднтеля. Не зная о судьбъ Кучюма, и хумая, что онъ, полобно Ермаку, утонулъ во глубинъ ръки, Воейковъ не разсудиль за благо итти далве: сжегъ, чего не могъ взять съ собою, и съ знатными своями пленниками возвратился въ Тару, лопести Борису, что въ Сибири уже нътъ инаго Царя, кромъ Россійскаго. Но Кучюмъ еще жилъ, Авумя усердными слугами во время битвы увезен-Ист. Кар. Т. XI. 3

ный на лодкъ внизъ по Оби, въ землю Чатскую. Еще Воеводы наши снова предлагали ему ъхать въ Москву, сосдвииться съ его семействомъ и мирно прожить въкъ благодъяціями Государя великодупинаго. Сситъ, именемъ Тулъ-Мегметъ, посланный Воейковымъ, нашелъ Кучюма вълъсу, близъ того мъста, гдъ лежали тъла убитыхъ Россіянами Татаръ, на берегу Оби: слъпый старецъ, неодолимый бъдствіями, сидълъ подъ деревомъ, окруженный тремя сыновьями и тридцатью върными слугами; выслушалъ ръчь Сентову о милости Царя Московскаго, и спокойно отвътствоваль: «Я не хотъль къ нему и въ лучшее время, «доброю волсю, цълый и богатый: теперь поъду «ли за смертію? Я слівнь и глухь, бівдень и сирь. «Жалью не о богатствь, но только о миломъ сынь «Асманакъ взятомъ Россіянами: съ нимъ «одпимъ, безъ Царства и богатства, безъ женъ и «другихъ сыновей, я могъ бы еще жить на свъть. «Теперь посылаю остальных в детей въ Бухарію, «а самъ ѣду къ Ногаямъ» (31). Онъ не имълъ ни теплой одежды, ни коней, и просилъ ихъ изъ милости у своихъ бывшихъ подданныхъ, жителей Чатской волости, которые уже объщались быть данниками Россіи: они прислали ему одного коня и шубу. Кучюмъ возвратился на мъсто битвы, и тямъ, въ присутствіи Сента, занимался два дни погребеніемъ мертвыхъ тълъ; въ третій день сълъ на коня—и скрылся для Исторіи. Остались только невърные слухи о бъдственной его кончинъ: пишатъ, что онъ, скитаясь въ степяхъ

Верхняго Иртыша, въ землъ Калныцкой, и банзъ озера Зансанъ-Нора похитивъ нъсколько дошадей, былъ гонимъ жителями язъ пустыни въ пустыню, разбитъ на берегу озера Кургальчина, и почти одинъ явился въ Улусв Ногаевъ, которые безжалостно гибель умертвили слъпаго старца изгнанника, ска- иззавъ: «Отецъ твой насъ грабилъ; а ты не «лучше отца» (32). Въсть о семъ происшествін обрадовала Москву и Россію: Борисъ съ донесеніемъ Восикова спашиль ночью въ монастырь къ Иринъ, любя дълить съ нею всь чистыя удовольствія Державнаго сана (33). Истребленіе Кучюма, перваго и последняго Царя Сибирскаго, если не могуществомъ, то непреклонною твердостію въ злосчастім достопамятнаго, какъ бы запечатывло для насъ господство надъ полунощною Азією. Въ столиць и во всьхъ городахъ снова праздновали завоевание сего неизмъримаго края, звономъ колокольнымъ и молебнами. Воейкова наградили золотою медалью, а его сподвижниковъ деньгами; велети привезти знатных плениково во Москву и дали народу удовольствіе видіть ихъ торжественный въбздъ (въ Генваръ 1599). Жены, дочери, невъстки и сыновья г. 4599. Кучюмовы (юноши Асманакъ и Шашмъ, отрокъ Бабадша, младенцы Кумушъ и Молла) вхали въ богатыхъ рызных санахъ: Царицы и Царевны въ шубахъ бархатныхъ,

атласныхъ и камчатныхъ, украшенныхъ золотомъ, серебромъ и кружевомъ; Царевичи въ ферезяхъ багряныхъ, на мъхахъ драгоцівныхъ; впереди и за ними множество всадниковъ, Дътей Боярскихъ, по два въ рядъ, всъ въ тубахъ собольихъ, съ пищалями. Улицы были наполнены эрителями, Россіннами и чужеземцами (34). Царицъ и **Царевичей размъстили въ особенныхъ до**махъ, купеческихъ и Дворянскихъ; давали имъ содержаніе пристойное, но весьма умъренное; наконецъ отпустили женъ и дочерей Ханскихъ въ Касимовъ и въ Бъжецкій Верхъ, къ Царю Уразъ-Магмету и къ Царевичу Сибирскому Маметкулу, согласно съ желаніемъ тъхъ и другихъ. Сынъ Кучюмовъ, Абдулъ-Хаиръ, взятый въ плънъ еще въ 1591 году, принялъ тогда Христіанскую Въру и былъ названъ Андреемъ.

Съ сего времени уже не имъя войны. но единственно усмиряя, безъ важныхъ усилій, строптивость нашихъ данниковъ въ Сибири, и страхомъ или мирной, дъятельной власти умножая число ихъ. мы спокойно занимались тамъ осноновыхъ городовъ: Верхотурья ванісмъ г. 1598- въ 1598, Мангазем и Туринска въ 1600, 1604 годахъ (<sup>35</sup>); населяли Томска въ ихъ людьми воянскими, семейными, особенно Козаками Литовскими или Малороссійскими, и самыхъ коренныхъ жителей

Сибирских употребляли на ратное лело, вселяя въ вихъ усердіе къ службе льготою и честію, такъ что они съ величайшею ревностію содействовали намъ въ покореніи своихъ единоземцевъ. Однимъ словомъ, если случай далъ Іоанну Сибирь, то государственный умъ Борисовъ надежно и прочно вмъстилъ ее въ составъ Россіи.

Въ дълахъ внъщней Политики Россій— дъла ской ничто не перемънилось: ни духъ ея, във пов ни виды. Мы вездъ хотъли мира или пріобрътеній безъ войны, готовясь единственно къ оборонительной; не върили доброжелятельству тъхъ, коихъ польза была несовиъстна съ нашею, и не упускали случая вредить имъ безъ явнаго нарушенія дого-воровъ.

Ханъ, увъряя Россію въ своей дружов, откладывалъ торжественное заключеніе новаго договора съ новымъ Царемъ: между тъмъ Донскіе Козаки тревожили набъгами Таврилу, а Крымскіе разбойники Бълогородскую область (36). Наконецъ, въ Іюнъ 1602 года, Казы-Гирей, принявъ дары, оцъненные въ 14,000 рублей, вручилъ Послу, Кназю Григорію Волконскому, Шертную грамоту со всъми торжественными обрядами, но еще хотълъ тридцати тысячь рублей и жаловался, что Россіане стъсняютъ Ханскіе улусы основаніемъ кръпостей въ степяхъ, которыя были дотоль

привольемъ Татарскимъ. «Не вадимъ ли» (говорилъ онъ) «вашего умысла, столь недружелюб-«наго? Вы хотите задушить насъ въ оградъ. А «нагот вы хотите задушить нась въ оградъ. А «я вамъ другъ, какихъ мало. Султанъ живетъ «мыслію итти войною на Россію, но слышитъ «отъ меня всегда одно слово: далеко! тамъ пу- «стыни, лъса, воды, болота, грязи непроходи- «мыя.» Царь отвътствовалъ, что казна его исто- щилась отъ милостей, оказанныхъ войску и народу; что кръпости основаны единственно для безопасности нашихъ Посольствъ къ Хану и для обузданія хищныхъ Донскихъ Козаковъ; что мы, имъя рать сильную, не боимся Султановой. Любимецъ Казы-Гиреевъ, Ахметъ-Челибей, присланный къ Царю съ союзною грамотою, требовалъ отъ него клятвы въ върномъ исполненія взаимныхъ условій: Борисъ взяль въ руки книгу (безъ сомнънія не Евангеліе), и ска-залъ: «объщаю искреннее дружество Казы-Ги-«рею: вотъ моя большая присяга;» не хотълъ ни цъловать креста, ни показать сей книги Челибею, коего ув'врями, что Госуларь Россійскій изъ особенной любви къ Хану изустно вроизизъ осооеннои люови къ дану изустно вроиз-несъ священное обязательство союза, и что до-говоры съ яными Вънценосцами утверждаются только Боярскимъ словомъ. Такъ Борисъ, во-преки древнему обыкновенію, уклонился отъ безполезнаго униженія святыня въ дълакъ съ варварами, уважающими одну корысть и силу; честилъ Хана умъренными дарами, а всего бо-лъе надъялся на войско, готовое для защиты

юговосточныхъ предъловъ Россіи, и сохранилъ ихъ спокойствіе. Были взаимныя досады, одна-кожь безъ всявихъ непріятельскихъ дѣйствій. Въ 1603 году Казы-Гирей съ гнѣвомъ выслалъ изъ Тавриды новаго Посла Государева, Князя Борятинскаго, за то, что онъ не хотѣлъ удержать Донскихъ Козаковъ отъ впаденія въ Карасанскій Улусъ, отвѣтствуя грубо: «у васъ есть «сабля; а мое дѣло сноситься только съ Ханомъ, «не съ ворами Козаками.» Но сей случай не произвелъ разрыва: Ханъ жаловался безъ угрозъ, и подтверлилъ обязательство умереть нашимъ другомъ, опасаясь тогда Султана и думая вайти защитника въ Борисъ.

Въ дѣлахъ съ Литвою и съ Швецією Борисъ также старался возвысить достоинство Россія, пользуясь случаемъ и временемъ. Сигизмундъ, именемъ еще Король Швеціи, уже воевалъ съ ся Правителемъ, дядею своимъ Герцогомъ Карломъ, и склонилъ Вельможныхъ Пановъ къ участію въ семъ междоусобіи, уступивъ ихъ отечеству Эстонію. Въ такихъ благопріятныхъ для насъ обстоятельствахъ Литва домогалась прочнаго мира, а Швеція союза съ Россією: Борисъ же, изъявляя готовность къ тому и къ другому, вымышлямъ легкій способъ взять у нихъ, что было нашимъ, в что мы уступили имъ невольно: древаія Орденскія владѣнія, о конхъ столько жалѣлъ Іоаннъ, жалѣла и Россія, купивъ оныя долговременными, кровавыми трудамя и за ничто етдавъ властолюбивымъ нессемцамъ.

Мы упоминали о сынв Шведскаго Копринца Нівод- роли Эрика, изгнанник в Густав в (37). Скитаясь изъ земли въ землю, онъ жилъ нъ-Россія, сколько времени въ Торив, скулнымъ жалованьемъ брата своего, Сигизмунда, и ръпился (въ 1599 году) искать счастія въ нашемъ отечествъ, куда звали его и Өеодоръ и Борисъ, предлагая ему не только временное убъжище, но и знатное мъстье или Ульлъ. На границъ, въ Новъгороль, въ Твери ждали Густава сановники Царскіе, съ привътствіями и дарами (38); одъли въ золото и въ бархатъ; ввезля въ Москву на богатой колеспицъ; представили Государю въ самомъ пышномъ собраніи Двора. Поцъловавъ руку у Бориса и юнаго Өеодора, Густавъ произнесъ ръчь (зная Славянскій языкъ); съл на золотомъ изголовьь; объдаль у Царя за столомъ осо-беннымъ, имъя особеннаго Крайчаго и Чашника. Ему дали огромный домъ, чиновниковъ и слугъ, множество лрагоцвиныхъ сосудовъ и чашъ изъ кладовыхъ Царскихъ; наконецъ Удълъ Калужскій, три города съ волостями, для дохода (39). Однимъ словомъ, послъ Борисова семейства Густавъ казался первымъ человъкомъ въ Россія, ежедневно ласкаемый и даримый. Онъ имълъ достоинства: душевное благородство, искренность, свёдёнія рёдкія въ Наукахъ, особенно въ Химіи,

такъ что заслужилъ имя втораго Өеофраста Парацельса; зналъ языки, кромъ Шведскаго и Славянскаго, Италіянскій, Нъмецкій, Французскій (40); много видьять въ світь, съ умомъ любопытнымъ, и говорилъ пріятно. Но не сін достоинства и знавія были виною Царской къ нему инаости: Борисъ ныслилъ употребить его въ орудіе Политики, какъ втораго Магнуса, желая имъть въ немъ страшилище для Сигизмунда и Карла; обольстилъ Густава надеждою быть Властителенъ Ливоніи съ помощію Россіи, и хитро приступилъ къ д'блу, чтобы обольстить и Ливо-вію. Еще многіе сановники Деритскіе и Нарвскіе жили въ Москвъ съ женами и льтьми. въ неволь сносной, однакожь горестной для нихъ, лишенныхъ отечества и состоянія: Борисъ далъ имъ свободу, съ условіемъ, чтобы они присягнули ему въ върности неизмънной; ъздили, куда хотятъ: въ Ригу, въ Литву, въ Германію для торговли, но везав были его усердными слугами, наблюдали, вывъдывали важное для Россів, и тайно доносили о томъ Печатнику Щелкалову. Сін люди, нъкогда купцы богатые, уже не имъли денегъ: Царь вельдъ имъ раздать до двадцата пяти тысячь вывъшнихъ рублей серебряныхъ, чтобы они тъмъ ревностиве служили Россіи и преклоняли къ ней своихъ единоземцевъ (41). Зная неудовольствіе жителей Рижскихъ и другихъ Ливонцевъ, утъсняемыхъ Правительствомъ и въ гражданской жизни и въ богослуженім. Царь вельль тайно сказать имъ,

что если хотять они спасти вольность свою и Въру отцевъ; если ужасаются мысли рабствовать всегда подъ тяжкимъ игомъ Литвы и сдълаться Папистами или Іезунтами: то щить Россін надъ ними, а мечь ел надъ ихъ утвенителями; что сильнъйшій изъ Вънденосцевъ, равно славный и мудростію и челов'вколюбіемъ, желасть быть отценъ болес, нежели Государсыъ Ливовіи, п ждетъ Депутатовъ изъ Риги, Дерпта и Нарвы для заключенія условій, которыя будутъ утверждены присагою Болръ; что свобода, заковы и Въра останутся тамъ неприкосновен-выми подъ его верховною властію (\*2). Въ то же время Воеводы Псковскіе должны быля искусно разгласить въ Ливовіи, что Густавъ, столь милостиво принятый Царемъ, немедленно вступитъ въ ея предълы съ нашимъ войскомъ, дабы изгнать Поляковъ, Шведовъ, и господствовать въ ней съ правомъ наслъдственнаго Державца, но съ обязавностію Россійскаго присяжника. Самъ Густавъ писалъ къ Герцогу Карлу: «Европъ «извъстна бъдственная судьба моего родителя; а «тебъ извъстны ся виновники и мои гонители: «оставляю месть Богу. Нынв я въ тихоме и без-«болзненномъ пристанищь, у великаго Монарха, «милостиваго къ несчастнымъ Державнаго пле-«мени. Заъсь могу быть полезенъ нашему любез-«ному отечеству, если ты уступишь мий Эсто-«нію, угрожаемую Сигизмундовымъ властолю-«біемъ: съ помощію Божіею в Царскою булу не «только стоять за города ея, но возьму и всю

«Ливонію, мою законную отчизну.» Замітимъ, что о семъ письмів не упоминается въ нашихъ переговорахъ съ Швецією; оно едва ли было доставлено Герцогу: сочиненное, какъ візроятно, въ Приказів Московскомъ, ходило единственно въ спискахъ изъ рукъ въ руки, между Ливонскими гражданами, чтобы волновать ихъ умы въ пользу Борисова замысла. Такъ мы хитрили, будучи въ перемиріи съ Литвою и въ мирів съ Прецією!

Но сія хитрость, не чуждая коварства, оста-лась безплодною — отъ трехъ причинъ: 1) Ли-вонцы издревле страшились и не любили Россіи; помнили исторію Магнуса и видъли еще слъды Іоаннова свиръпства въ ихъ отечествъ; слушали наши объщанія и не върили. Только нъкоторые изъ Нарвскихъ жителей, тайно сносясь съ Борисомъ, умышляли сдать ему сей городъ; но, обличенные въ сей измънъ, были казнены всенародно (43). 2) Мы имъли лазутчиковъ, а Сигиз-мундъ и Карлъ войско въ Ливоніи: могла ли она, если бы и хотъла, думать о Посольствъ въ Москву? 3) Густавъ лишился милости Бориса, который лумалъ женить его на Царевнъ Ксеніи, съ условіемъ, чтобы онъ исповъдывалъ одну Въру съ нею; но Густавъ не согласился измънить своему Закону, ни оставить любовницы, привезенной имъ съ собою изъ Данцига (44); не хотълъ быть, какъ пишутъ, и слепымъ ору-діемъ нашей Политики ко вреду Швеціи; требо-валъ отпуска, и, разгоряченный виномъ, въ

присутствін Борисова Медика, Фидлера, грозился зажечь Москву, если не дадутъ ему свободы выъхать изъ Россіи: Филлеръ сказалъ о томъ Боярину Семену Голунову, а Бояринъ Царю, который, въ гитвъ отнявъ у неблагодарнаго и сокровища и горола, велълъ держать его подъ стражею въ дом'в; однакожъ скоро умилостивился и далъ ему, вм'всто Калуги, разоренный Угличь. Густавъ (въ 1601 году) снова былъ у Царя, но уже не объдалъ съ нимъ  $\binom{45}{5}$ ; удалился въ свое помъстье, и тамъ, среди печальныхъ развалинъ, спо-койно занимался Химією, до конца Бори-совой жизни. Неволею перевезенный тогда въ Ярославль, а послъ въ Кашинъ, сей несчастный Принцъ умеръ въ 1607 году, жалуясь на вътренность той женщины, которой онъ пожертвовалъ блестящею долею въ Россіи. Уелиненную могилу его, въ прекрасной березовой рощь, на берегу Кашенки, видъли знаменитый Шведскій Военачальникъ, Іаковъ де-ла-Гарди, и Посланникъ Карла IX, Петрей, въ царствованіе Шуйскаго (<sup>46</sup>).

переня. Между тъмъ мы имъли случай гордостію ріс съ отплатить Сигизмунду за уничиженіе, претерпънное Іоанномъ отъ Баторія. Великій Посолъ Литовскій, Канцлеръ Левъ Сапъга, прітавь въ Москву, жилъ шесть недъль въ праздности, для того, какъ ему сказы-

вали, что Царь мучился подагрою. Представлен-ный Борису (16 Ноября 1600), Сашъга явилъ условія, начертанныя Варшавскимъ Сеймомъ для заключенія въчнаго мира съ Россією: ихъ выслушали, отвергнули и еще нъсколько мъсяцевъ лержали Сапъту въ скучномъ уединеніи, такъ, что онъ грозился състь на коня и безъ лъла убхать изъ Москвы (47). Наконецъ, будто бы изъ уваженія къ милостивому ходатайству юна-го Борисова сына, Государь вельлъ Думнымъ Совътникамъ заключить перемиріе съ Литвою на 20 лътъ. 11 Марта (1601 года) написали гра-моту, но не хотъли именовать въ ней Сигизмунда Королеме Швеціи, подъ лукавымъ предлогомъ, что онъ не извъстилъ ни Осолора, ни Бориса о своемъ восшествій на тронъ отцовскій: въ самомъ же дълъ мы пользовались случаемъ мести, за старое упрямство Литвы называть Государей Россійскихъ единственно Великими Князьями, и тъмъ еще давали себъ право на благодарность Шведскаго Властителя — право входить съ нимъ въ договоры, какъ съ закон-нымъ Монархомъ. Тщетно Сапъга возражалъ, требовалъ, молилъ, даже съ слезами (48), чтобы внести въ грамоту весь титулъ Королевскій: ее послали къ Сигизмунду для утвержденія съ Бояриномъ, Михаиломъ Глъбовичемъ Салтыко-вымъ, и съ Думнымъ Дъякомъ, Аоонасіемъ Власьевымъ, которые, не взирая на худое гостепрівиство въ Литвъ, успъли въ главномъ дълъ, къ чести Двора Московскаго. Сигизмунать пред-ист. Кар. Т. XI.

водительствовалъ тогда войскомъ въ Ливоніи и водительствовалъ тогда воискомъ въ дивони и звалъ ихъ къ себѣ въ Ригу: они сказали: «бу«демъ ждать Короля въ Вильвѣ» — и поставили 
на своемъ; въ глубокую осень жили нѣсколько 
времени на берегахъ Днѣпра, въ шатрахъ; терпѣли хололъ и недостатокъ (49), но принудили Короля ъхать для нихъ въ Вильну, гдъ начались жаркія пренія. Литовскіе вельможи говорили Салтыкову и Власьеву: «если дъйствительно хо-«тите мира, то признайте нашего Короля Швел-«скимъ. а Эстонію собственностію Польши.» Салтыковъ отвъчалъ: «Миръ вамъ нужнъе, не-«жели намъ. Эстонія и Ливонія собственность «Россіи отъ временъ Ярослава Великаго; а «Шведскимъ Королевствомъ владъстъ вывъ «Герцогъ Карлъ: Царь не даетъ никому пу-«стыхъ титуловъ»..... «Карлъ есть измѣн-«никъ и хищникъ,» возражали Паны: «Государь «вашъ перестанетъ ли называться въ титулъ «Астраханским вили Сибирским», если какой «нибуль разбойникъ на время завладъетъ сими «землями? Знатная часть Венгріи нынъ въ ру-«кахъ Султана, но Цесарь именуется Венгер-«скимъ, а Король Испанскій Герусалимскимъ.» Убъжденія остались безъ дъйствія; но Сигизмундъ, цълуя крестъ предъ нашими Послами (7 Генваря 1602) съ объщаніемъ свято хранить договоръ, примодвилъ: «клянуся именемъ Бо-«жіниъ умереть съ моимъ наслъдственнымъ ти-«туломъ Короля Шведскаго, не уступать никому Эстоніи и въ теченіе сего двадцатильтняго пе«ремирія добывать Нарвы, Ревеля и другихъ «городовъ ея, къмъ бы они ни были заняты.» «городовъ ея, къмъ бы они ни были заняты.» Тутъ Салтыковъ выступилъ и сказалъ громко: «Король Сигизмундъ! цълуй крестъ къ Вели- «кому Государю, Борису Оеодоровичу, по точ- «нымъ словамъ грамоты, безъ всякаго прибав- «ленія — или клятва не въ клятву!» Сигизмундъ долженъ былъ переговорить свою ръчь, какъ требовалъ Бояринъ и смыслъ грамоты. Слъдственно въ Москвъ и въ Вильнъ Политика Россійская одержала верхъ надъ Литовскою: Ко-роль уступилъ, ибо не хотълъ воевать въ одно время и съ Шведами и съ нами; устоялъ только въ отказъ величать Бориса именемъ Даря и Са-модержца: чего мы требовади и въ Москвъ и въ Вильнъ, но удовольствовались словомъ, что сей титулъ безспорно будеть данъ Королемъ Борису при заключении мира въчнаго. «Хорошо» (говорили Паны) «и двадцать лътъ не лить Хри-«стіанской крови: еще лучше успокоить навсе-«гда объ Державы. Двадцать лъть пройдуть «скоро; а кто будеть тогда Государемъ и въ «Литвъ и въ Россіи, неизвъстно» (50). Замътимъ еще обстоятельство достопамятное: Послы Московскіе, въ день своего отпуска пируя во двор-цъ Королевскомъ, увидъли юнаго Сигизмундова сына, Владислава, и какъ бы въ предчувствін будущаго вызвались цёловать у него руку: сей отрокъ семилётній, коему надлежало, въ возрастё юноши, явиться столь важнымъ действующимъ лицемъ въ нашей Исторіи, привътствовалъ ихъ умно и ласково; вставъ съ мъста и сиявъ съ себя шляпу, велълъ кланяться Царевичу Осодору и сказать ему, что желаетъ быть съ нимъ въ искренней дружбъ. Знатный Бояринъ Салтыковъ и Думный Дьякъ Власьевъ, который замънилъ Щелкалова въ дълахъ государственныхъ, могли, храня въ душъ пріятное воспоминание о юномъ Владиславъ, вселить во многихъ Россіянъ добрыя мысли о семъ, дъйствительно любезномъ Королевичъ. — Возвратясь, послы донесли Борису, что онъ можетъ быть уверенъ въ безопасности и тишинъ съ Литовской стороны на долгое время; что Король и Паны энаютъ, видатъ силу Россіи, управляемую столь мудрымъ Государемъ, и конечно не помыслять нарушить договора ни въ какомъ случав, внутренно славя миролюбіе Царя какъ особенную милость Божію къ ихъ отечеству.

Мы сказали, что Правитель Швеціи пскалъ союза Россіи: Борисъ, убъждая Герцога не мириться съ Сигизмундомъ, дозволялъ Шведамъ итти изъ Финляндіи къ Дерпту чрезъ Новогородское владъніе (51) и хотълъ дъйствовать виъстъ съ ними для изгнанія Поляковъ изъ Ливоніи. Королевскіе чиновники ъздили въ Москву, наши въ Стокгольмъ съ изъявленіями взаимнаго дружества. Въ знакъ чрезвы-

чайнаго уважевія къ Борису, Герцогъ тайно спрашивалъ у него, исполнить ли ему волю Чиновъ Государственныхъ и назваться ли Королемь Шведскимъ? Царь совътовалъ исполнить, и немедленно, для истиннаго блага Швеціи, и твиъ заслужилъ живъйщую признательность Карлову (52); совътовалъ искренно, ибо безо-пасность Россіи требовала, чтобы Литва и Швеція им'вли разных в Властителей. Но мы желали Нарвы, и для того хитрый Царь (въ Февраль 1601) объявилъ Шведскимъ Посламъ, Карлу Гендрихсону и Георгію Клаусону, бывшимъ у насъ въ одно время съ Литовскимъ Канцлеромъ Сапъгою, что должно еще снова разсмотръть и торжественно утвердить мирную грамоту 1597 года (83), писанную отъ имени **Феодорова** и Сигизиундова; что она недъйствительна, ибо Сигизмундъ не утвердилъ ее; что обстоятельства перемѣнились, и что сей Король готовъ усту-пить намъ часть Ливоніи, если будемъ помогать ему въ войнѣ съ Герцогомъ. Послы удивились. «Мы заключили миръ» (говорили они Боярамъ) «не между Өеодоромъ и Сигизмундомъ, а между «Швеціею и Россіею, до скончанія въковъ, име-«немъ Божінмъ, и добросовъстно исполнили «условія: отдали Кексгольмъ вопреки Сигизмун-«лову несогласію. Нътъ, Герцогъ Карлъ не по-«въритъ, чтобы Царь думалъ нарушить обътъ, «запечатлънный цълованіемъ креста на Святомъ «Евангеліи. Если Сигизмундъ уступаеть вамъ «города въ Ливоніи, то уступаеть не свое: по«ловина ея завоевана Герцогомъ. И союзъ «съ Литвою надеженъ ли для Цара? Пре-«кратились ли споры о Кіевъ и Смоленскъ? «Гораздо скоръе можно согласить выгоды «Швеців и Россів: главная ихъ выгода «есть мирное, доброе сосъдство. Не самъ «ли Царь убъждалъ Карла не мириться съ «Сигизмундомъ: Мы воюемъ и беремъ го-«рода: что мъшаетъ вамъ также опол--«читься и раздёлить Ливонію съ нами?» Но Борисъ, съ удовольствіемъ видя пламя войны между Герцогомъ и Королемъ, вс мыслиль въ ней участвовать, по крайней мъръ до времени; заключивъ перемиріе съ Литвою, меданаъ утвердить безкорыстный миръ съ Карломъ; отпустилъ его Пословъ ни съ чъмъ, и тайно склопяя жителей Эстонім изм'амть Шведамъ, чтобы присоединиться къ Россін, досаждаль ему симъ непрямодушіемъ — но въ то же время искренно доброхотствовалъ въ войнъ Лявонской: нбо торжество Сигизмундово угрожало намъ соединеніемъ Шведской короны съ Польскою, а торжество Карлово разлъ-ляло ихъ навъки. Борисъ первый изъ Государей Европейскихъ, и всъхъ охотнъе, призналъ Герцога Королемъ Швеціи, и въ сношеніяхъ съ нимъ уже давалъ ему сіе имя, когда и самъ Герцогъ еще назывался только Правителемъ.

твенья Новая, важная связь Борисова съ на-

савдственнымъ врагомъ Швеціи могла также безпокоить Карла. Извъстивъ сосъдственныхъ в другихъ Вънценосцевъ, Императора, Елисавету, о своемъ водареніи, Борисъ долго медлилъ оказать сію учтивость Королю Датскому, Христіану; но съ 1601 года началися весьма дружелюбныя сношенія между ими (54). Въ одно время Послы Христіановы, Эске-Брокъ и Карлъ Бриске, отправились въ Москву, а наши, знатный Дворянинъ Ржевскій и Дьякъ Дынтріевъ, въ Копенгагенъ, для взявинаго привътствія и для разръшенія старыхъ, безконечныхъ споровъ о Кольскихъ и Варгавскихъ пустыняхъ. Доказывая, что вся Лапландія принадлежала Норвегів, Христіанъ ссылался на Исторію Саксона Грамматика и даже на Мюнстерову Космографію (55); говориль еще, что сами Россіяне издревле называють Лопландію Мурманскою или Норвежскою землею; а мы возражали, что она безъ сомнънія наша, ибо въ царствованіе Василія Іоанновича Новогородскій Священвикъ Илія крестилъ ея дикихъ жителей, и еще утверждали сіе право собственности следующею повестію, оснопредавій тамошнихъ старванною на цевъ (56): «Жилъ нъкогда въ Корелъ или «Кексгольмъ знаменитый Владътель, име-«немъ Валито или Варентъ, данникъ Вели-«каго Новагорода, мужъ не обычной храб-

«рости и силы: воевалъ, побъждалъ и хотълъ «господствовать цадъ Лопью или Мурманскою «землею. Лопари требовали защиты сосъдствен-«ныхъ Норвежскихъ Нъмцевъ; но Валить раз-«билъ и Нъмцевъ, тамъ гдъ нынъ Лъмкій по-«гостъ Варенескій, и гдь онъ, въ память въкамъ, «положилъ своими руками огромный камень, въ «вышину бол ве сажени; сдвлалъ вокругъ его «тверлую ограду ез депнадцать стъиз и назвалъ «ес Вавилоном»: сей камень и теперь именуется «Валитовым». Такая же ограда существовала на «ивств Кольскаго острога. Извъстны еще въ «землъ Мурманской губа Валитова и городище «Валитово среди острова или высокой скалы, «гав безопасно отлыхаль витязь Корельскій. «Наконецъ побъжденные Нъмцы заключили съ «нимъ миръ, отдавъ ему всю Лопь до ръки «Ивгея. Долго славный и счастливый, Валитъ, «именемъ Христіанскимъ Василій, умеръ и схо-«именемъ дристіанскимъ василіи, умеръ и схо-«роненъ въ Кексгольмъ, въ церкви Спаса; Ло-«пари же съ того времени платили дань Нову-«городу и Царямъ Московскимъ.» Сіи истори-ческіе доводы съ объихъ сторонъ были не весь-ма убъдительны, и Датчане въ знакъ миролюбія желали раздълить Лапландію съ нами, вдоль или поперегъ, на двъ равныя части; а Борисъ, изъ любви къ Христіану, уступалъ ему всъ земли за монастыремъ Печенскимъ къ Съверу, предоставляя Латскимъ и Россійскимъ чиновникамъ на будущемъ съвздъ близъ Колы означить гра-ницы объихъ Державъ. Между тъмъ возобновили договоръ о свободной торговав Датскихъ купцевъ въ Россіи; условились и въ льль важнейшемь.

Борисъ искалъ достойнаго жениха для прелестной Царевны между Европейскими Принцами Державнаго племени, чтобы такимъ союзомъ восвыенть блескъ своего Дому въ глазахъ Бояръ и Князей Россійскихъ, которые еще не давно видели Голуновыхъ ниже себя: не успъвъ въ намъреніи отдать руку дочери, выфств съ Ливоніею, Густаву, сей нъжный родитель и хитрый Политикъ надвялся доставить счастіе Ксеніи и выгоды Государству супружествомъ ся съ Герцогомъ Іоанномъ, братомъ Христіановымъ, юношею умнымъ и жениха пріятнымъ, который, подобно Густаву, иогъ служить орудіемъ нашихъ властолюбивыхъ замысловъ на Эстонію, бывшую собственность Даніи. Царь предложиль (87), и Король, не устрашенный сульбою Магнуса, обрадовался чести быть сватомъ знаменитаго Самодержца Московскаго, въ надеждв его усерднымъ вспоможениемъ осилить враждебную Швецію. Къ сожальнію, любопытныя бумаги о семъ сватовствъ утратились (58): не знаемъ условій о Вѣрѣ, о приданомъ, ни другихъ взаимныхъ обязательствъ; но знаемъ, что Іоаннъ согласился жертвовать Ксеніи отсчествомъ и быть Удельнымъ Княземъ въ Россіи (89);

не для того ли, чтобы въ случав возможнаго несчастія, преждевременной кончины юнаго Царевича, тронъ Московскій имълъ наслъдниковъ въ семействъ Борисовомъ? о чемъ, въроятно, думалъ Царь дальновидный, съ горячностію любя сына, но любя и мысль о непрерывномъ на-слъдствъ короны, въ теченіе въковъ, для своего рода. Женихъ воевалъ тогда въ Нидерландахъ подъ знаменами Испаніи: спішилъ возвратиться, сълъ на Адмиральскій корабль, и витесть съ нятью другими приплылъ (10 Августа 1602) въ устью Наровы. Тамъ ожидала гостя ладія Царская, устланная бархатомъ (60) — и какъ скоро Герцогъ ступилъ на землю Русскую, загремъли пушки: Бояринъ Михайло Глебовичь Салтыковъ и Думный Дьякъ Власьевъ привътствовали его, именемъ Цара, — ввеля въ богатый шатеръ и поднесли ему 80 драгоцъннъйшихъ соболей. Въ каретъ, блистающей золотомъ и серебромъ, Іоаннъ вхалъ въ Иваньгородъ, мимо Нарвы, гдь развъвались знамена, на башняхъ и стънахъ, усъянныхъ любопытными зрителями: такъ привътствовали его и Шведы, внутренно опасаясь сего путешествія, коего цізьь они уже знали или угадывали.

Гораздо искреннъе честили Герцога въ Россіи. Съ нимъ были Послы Христіановы, три Сенатора (Гильденстернъ, Браге и Голькъ), восомь знатныхъ сановниковъ, нъсколько Дворянъ, два Медика, множество слугъ: на каждомъ станъ, въ самыхъ бъдныхъ деревняхъ, угощали ихъ

какъ бы во дворцъ Московскомъ; за объломъ играла музыка. Въ городахъ стръляли изъ пу-шекъ; войско стояло въ ружъъ и чиновники за чиновниками представлялись Совтлыйшему Королевичу. Вхали медленно, въ день не болъе тридцати верстъ, чрезъ Новгородъ, Валдай, Торжекъ и Старицу. Путешественникъ не скучалъ: въ часы роздыха гуллать верхомъ или по ръкамъ на лодкахъ; забавлялся охотою, стрълялъ птицъ; бесъдовалъ съ Бояриномъ Салтыковымъ и Дья-комъ Власьевымъ о Россіи, желая знать ея государственные уставы и народныя обыкновенія. Послы Христіановы совътовали ему не вдругъ перенимать наши обычаи и держаться еще Нѣ-мецкихъ: «ѣду къ Царю (говорнът онъ) за тѣмъ, «чтобы навыкать всему Русскому.» Будучи 1 Сентября въ Бронницахъ, Іоаннъ сказалъ Салтыкову: «Я знаю, что въ сей день вы празднуете «новый годъ; что Духовенство, Синклитъ и «Дворъ нынъ торжественно желаютъ многолъ-«тія Государю: еще не нивю счастія видівть его «лице, но также усердно молюся, да зарав-«ствуетъ» — спросилъ вина, и стоя пилъ Пар-скія чаши, вмъстъ съ Московскими сановниками и Датскими Послами. Одничъ словомъ, Іоаннъ хотълъ любви Борисовой и любви Рос-сіянъ. Салтыковъ и Власьевъ писали къ Царю о здоровью и веселомъ нравю Королевича; увъ-домляли обо всемъ, что онъ говорилъ и дълалъ: даже о нарядахъ, о цвътъ его атласныхъ кафтановъ, украшенныхъ золотыми или серебряными кружевами! Царь требовать сихъ подробностей — и высылалъ новые дары путешественнику: богатыя ткани Азіятскія, шапки визанныя жемчугомъ, поясы и кушаки драгоцінные, золотыя ціпи, сабли съ бирюзою и съ яхонтами. Наконецъ Іоаннъ изъявилъ нетерпініе быть въ Москвів: ему отвітствовали, что Государь боялся спіншною іздою утомить его — и потхали скоріве. 18 Сентября ночевали въ Тушинів, а 19 приближились къ столиців.

Не только воины и люди сановитые, отъ Члсновъ Синклита до Приказныхъ Дьяковъ, но и граждане встрътили Герцога въ полъ (61). Выслушавъ ласковую ръчь Бояръ, онъ сълъ на коня, и ъхалъ Москвою при звукъ огромнаго Кремлевскаго колокола, съ Датскими в Россійскими чиновниками. Ему отвели въ Китав-городъ лучий домъ — и на другой день прислали объль Парскій: сто тяжелыхъ золотыхъ блюдъ съ яствами, множество кубковъ и чашъ съ винами и медами (62). 28 Сентября было торжественное представленіе. Отъ дому Іоаннова до Краснаго крыльца стояли богато-одътые воины: на площади Кремлевской граждане, Нъмцы, Литва, также въ лучшемъ нарядъ. У крыльца встрътили Іоанна Князья Трубецкій и Черкас-скій, на лъстницъ Василій Шуйскій и Голи-цынъ, въ съняхъ первый Вельможа Мстислав-скій, съ Окольничним и Дьяками. Царь и Царевичь были въ Золотой палать, въ бархатныхъ порфирахъ, унизанныхъ крупнымъ жемчугомъ;

въ ихъ коронахъ и на груди сіяли алиазы и яхонты величаны необыкновенной. Увидъвъ Герцога, Борисъ и Осодоръ встали, обняли его съ нъжностію, съли съ нимъ рядомъ и долго бесъдовали, въ присутствіи Вельможъ и царе-дворцевъ. Всъ смотръли на юнаго Іоанна съ любовію, павняясь его красотою: Борись уже видълъ въ немъ будущаго сына. Объдали въ Грановитой палать: Царь сидьль на золотомъ тронь, за серебрянымъ столомъ, подъ висящею надъ нимъ короною съ боевыми часами, между Өеодоромъ и Герцогомъ, уже причисленнымъ къ ихъ семейству. Угощение заключилось дарами: Борисъ и Өеодоръ сняли съ себя алмазныя цёпи и надёли на шею Іоанну; а царедворцы поднесли ему два ковша золотые, украшенные яхонтами, нъсколько серебряныхъ сосудовъ, драгоцвиныхъ тканей, Англійскихъ суконъ, Сибирскихъ мъховъ и три одежды Русскія. Но женихъ не видалъ Ксеніи, въря только слуху о прелестяхъ ея, любезныхъ свойствахъ, достоинствахъ, и не обманываясь. Современники пишутъ, что она была средняго роста, полна тъломъ и стройна; имъла бълизну млечную, волосы черные, густые и длинные, трубами лежащие на плечахъ, - лице свъжее, румяное, брови союзныя, глаза большіе, черные. свътлые, красоты несказанной, особенно, когда блистали въ нихъ слезы умиленія и жалости; не менње плъняла и душею, кротостію, благорьчіемь, умомъ и вкусомъ образованнымъ, любя

йниги и сладкій півсни духовныя (43). Строгій обычай не дозволяль показывать и такой невівсты прежде времени; сама же Ксенія и Царица могли видъть Іоанна скрытно, издали, какъ ду-мали его спутники. Обручение и свадьбу отложили до зимы, готовась къ тому, вывсто пировъ, молитвою: родители, невъста и братъ ея поъхали въ Лавру Тронцкую... О семъ пъщномъ вытадъ Царскаго семейства очевидцы говорять такъ (<sup>64</sup>) :

«Впереди 600 всадниковъ и 25 заводныхъ ко-кней, блистающихъ убранствойъ, серебромъ и «золотомъ; за ними двъ кареты: пустая Царе-«вичева, обитая алымъ сукномъ, и другая, оби-«тая бархатомъ, гдъ сидълъ Государь: объ въ 6 «лошадей; первую окружали всадники, вторую «пъще царедворцы. Далъе ъхалъ верхомъ юный «Өеодоръ; коня его вели знатные читовники. «Позади Бояре и Придворные. Многіе люди бъ-«жали за Царемъ, держа на головъ бумагу: у «нихъ взяли сіи челобитныя и вложили въ кра-«сный ящикъ, чтобы представить Государю. «Чрезъ полчаса выъхала Царица, въ великолъп-«ной каретъ; въ другой, со всъхъ сторонъ за-«крытой, сидъла Царевна: первую везли десять «бълыхъ коней, вторую восемь. Впереди 40 за-«водныхъ лошадей и дружина всадниковъ, му-«жей престарълыхъ, съ длинными съдыми боро-«дами; сзади 24 Боярыни, на бълыхъ конихъ. «Вокругъ шли 300 приставовъ съ жезлами.» — Тамъ, въ Обители тишины и святости, Борисъ

съ супругою и съ дътьми девять дней молился надъ гробомъ Св. Сергіл, да благословить Небо союзъ Кусеціи съ Іоанномъ.

союзъ ксеніи съ подиномъ.

Между тэмъ жениха ежедневно честили Царскими объдащи въ его домъ; присылали ему баркаты, объяри, кружева для Русской одежды;
прислади и богатую постелю, бълье шитое серебромъ и золотомъ (65). Онъ съ ревностію хотълъ
учиться нашему языку и даже перемънить Въру,
какъ пишутъ (68), чтобы исповъдывать одну съ будущею супругою; вообще велъ себя благораз-умно и всъмъ нравился любезностію въ обхожденів. Но чего искренно желали и Россіяне в Датчане — о чемъ молились родители и невѣста — то не было угодно Провидѣнію... На возвратномъ пути изъ Давры, 16 Октабря, въселѣ Братовщивѣ (67) Государь узналъ о незалной болѣзни жениха. Іоанвъ еще могъ писать жъ нему и прислалъ своего чиновника, чтобы его усновомть. Недугъ усиливался безпрестанно: его усионовть. Недугъ усиливался безпрестанно: открылась жестокая горячка; но Медики, Датскіе и Борисовы, не теряли надежды: Царь закличадъ ихъ употребить все искусство, объщая имъ неслыханныя милости и награлы. 19 Октября посътилъ Іоанна юный беодоръ, 27 самъ Государь, вмёстё съ Цатріархомъ и Боярами; увилълъ его слабаго, безгласнаго; ужаснулся, и съ гнъвомъ винилъ тъхъ, которые таили отъ него опасность. На аругой день, ввечеру, онъ нашедъ Герцога уже при смерти; плакаль, кру-щился; говориль: «Юноща несчастный! ты

«оставилъ мать, родныхъ, отечество, и прі-«ъхалъ ко миъ, чтобы умереть безвременно» (68)! Еще желая надъяться, Государь даль клятву оснободить 4000 узниковъ въ случать Іоаннова выздоровленія, и просилъ Датчанъ молиться Богу съ усердіемъ. Но въ 6 часовъ сего же вечера, 28 Октября, пресъклись цвътущіе дни Іоанновы, на двадцатомъ году жизни... Не только семейство Царское, Датчане, Нъмцы, но и весь Дворъ, всъ жители столицы были въ горести. Самъ Борисъ пришелъ къ Ксеніи и сказалъ ей: «любезная дочь! твое счастіе и мое «утъшение погибло!» Она упала безъ чувства къ ногамъ его... Велъли оказать всю должную честь умершему. Отворили казну Царскую для бъдныхъ, вдовъ и сиротъ; питали нищихъ въ домъ, гдъ скончался Іоаннъ; къ тълу приставили знатныхъ чиновниковъ; запретили его анатомить и вложили въ деревянную гробниду, наполненную ароматами, а послѣ въ мѣдную, и еще въ дубовую, обитую чернымъ бархатомъ и серебромъ, съ изображениемъ креста въ срединъ и съ Латинскою надписью о достоинствахъ умершаго, о благоволеніи къ нему Царя и народа Россійскаго, объ ихъ печали неутъшной. Въ день погребенія, 25 Ноября, Борисъ простился съ тъломъ, обливаясь слезами, и ъхалъ за нимъ въ саняхъ Китаемъ-городомъ до Бълаго. Гробъ везли на колесницъ, подъ тремя черными знаменами, съ гербомъ Даніи, Мекленбургскимъ и Голштейнскимъ; на объихъ сторонахъ тим воины Царской дружины, опустивъ винзъ остріе своихъ копій; за колесницею Бояре, сановники и граждане — до слободы Нъмецкой, гдъ, въ новой церкви Аугсбургскаго Исповъданія, схоронили тъло Іоанново въ присутствів Московскихъ Вельможъ, которые плакали виъстъ съ Датчанами, хотя и не разумъли умилительной надгробной ръчи, въ коей Герцоговъ Пасторъ благодарилъ ихъ за сію чувствительность (69)....

Въроятно ли сказание нашего Лътописца, что Въроятно ли сказание нашего Лътописца, что Борисъ внутренно не жалълъ о смерти Іоанна, будто бы завидуя общей къ нему любви Россіянъ, и страшася оставить въ немъ совмъстника для юнаго Өеодора; что Медики, узнавътайную мысль Царя, не смъли излечить больнаго (70)? Но Царь хотълъ, чтобы Россіяне любили его нареченнаго зятя: для того совътовалъ ему быть привътливымъ и слъдовать на-шимъ обычаямъ (<sup>71</sup>); хотълъ безъ сомнънія и счастія Ксеніи; давалъ симъ бракомъ новый блескъ, новую твердость своему Дому, и не могъ перемънить мыслей въ три недъли: устрашиться, чего желаль; видъть, чего не предвидъль, и #вѣрить столь гнусную тайну зла придворнымъ врачамъ-иноземцамъ, коихъ онъ, по смерти Іоанновой, долго не пускалъ къ себъ на глаза, и которые лечили Герцога вмъстъ съ его собственными, Датскими врачами. Свидътели сей болъзни, чиновники Христіанова Двора, издали въ свътъ ел върное описаніе (72), доказывая, что

вей способы искусства, хотя и безь успажа, были употреблены для спасснія Іраннова. Ність, Борисъ крушился тогла безъ лицемфрія, и чувствоваль, можеть быть, казиь Небесную из совъсти, готовивъ снастіе для милой донери и виля ее вловою въ невъстахъ; отвергиулъ прращенія Царскія, надъль ризу печали и долго шаъявлялъ глубокое уныніе (73).... Все, чъщъ дарили Герцога, было послано въ Копенгагенъ; всъхъ Іоанновыхъ спутниковъ отпустили туда съ новыми, щедрыми дарами; не забыли и послъдняго изъ служителей (74). Борисъ писалъ иъ Христіану, что Россія остается иъ нераарывномъ дружествъ съ Даніею: оно дъйствительно не разорвалося, какъ бы утверждармое для обоихъ Государствъ печальнымъ воспоиинаніемъ о судьбъ юнаго Герцога, коего тъдо было перевезено въ Рошильдъ, долго лежавъ поль сводомъ Московской Лютеранской церкви. Въ честь Іоанновой памяти Борисъ далъ полокола сей церкви и дозволиль звонить въ нихъ по днямъ Воскреснымъ (75).

Но печаль не мішала Борису ни заниматься ділами государстичными съ обыкновенною ревностію (76), ни думать о другомъ жених для Ксенін: около 1604 года Послы наши снова были въ Даніи, и содійствіемъ Христіановымъ условились съ Герцогомъ Шлезвигскимъ, Іоанномъ, чтобы одинъ изъ его сыновей, Филинцъ, тамъ въ Москву жениться на Царевит и быть тамъ Удільнымъ Княземъ (77). Сіе условіе на

исполнилось сдинственно отъ тогдашнихъ бъдственныхъ обстоятельствъ нашего отеvectba.

Спощенія Россін съ Австрією были, какъ и преи въ Осодорово время, весьма дружелюбны съ в не безплодны. Думный Дьякъ Власьевъ, (въ Іюнь 1509 года) посланный къ Императору съ извъстіемъ о Борисовомъ водареніи, сълъ на Дондонскій корабль въ усть Авины и вышель на берегь въ Германін : тамъ, въ Любекъ и въ Гамбургъ, зиативищіє граждане встрытили его съ великою ласкою, съ пушечною стрельбою и музыкою, славя уже извъстную милость Борисову къ Нъмцамъ и налъясь пользоваться новыми выгодами торговли въ Росеін (78). Рудольфъ, пагнанный моровымъ новътріемъ изъ Праги, жилъ тогда въ Цильзень, гль Власьевъ имьль цереговоры съ Австрійскими Министрами, увіряя ихъ, что наше войско уже шло на Турковъ, но что Сигизмундъ заградилъ оному въ Литовскихъ владъвіяхъ путь въ Дунаю; что Царь, как в истинный брать Христіанскихъ Монарховь и въчный недругъ Оттомановъ, убъждаетъ Шаха и многихъ иныхъ Кияаей Лаійских в дъйствовать усильно противъ Султана и готовъ сомолино итти на Крымцевъ, если они будутъ помогать Туркамъ; что мы непреставно внушаемъ Литовскимъ Панамъ утвердить союзъ съ Императо-

ромъ и съ нами возведеніемъ Максимиліана на тронъ Ягеллоновъ; что миролюбивый Борисъ не усомнится даже и воевать для достиженія сей цъли, если Императоръ когда нибудь ръшится отмстить Сигизмунду за безчестіе своего брата (79). Рудольфъ изъявилъ благодарность, но требоваль отъ насъ не людей, а золота для войны съ Магометомъ III, желая только, чтобы мы ны съ Магометомъ III, желая только, чтобы мы смирили Хана. «Императоръ» — говорили его Министры — «любя Царя, не хочетъ, чтобы онъ «подвергалъ себя опасности личной въ битвахъ «съ варварами (80): у васъ много Воеводъ му- «жественныхъ, которые легко могутъ и безъ «Царя унять Крымцевъ: вотъ главное дъло! «Если угодно Небу, то корона Польская, при «добромъ содъйствіи великодушнаго Царя, не «уйдетъ отъ Максимиліана; но теперь не время «умножать нисло враговъ » И мы коненно на «умножать число враговъ.» И мы конечно не думали дъйствовать мечемъ для возведенія Мадумали двиствовать мечемь для возведени лис-ксимиліана на тронъ Польскій: нбо Сигизмундъ, уже врагъ Швецін, былъ для насъ не опасиве Австрійскаго Князя въ вънцъ Ягеллоновъ; не думали, вопреки увъреніямъ Власьева, ратобор-ствовать и съ Султаномъ безъ необходимости: но предвидя оную — зная, что Магометъ злоно предвидя оную — зная, что магометь зло-бится на Россію и дъйствительно велить Хану опустошать ея владънія (81) — Борисъ усердно доброхотствоваль Австріи въ войнъ съ симъ не-другомъ Христіанства. Отъ 1598 до 1604 года были у насъ разные Австрійскіе чиновники и знатный Посолъ Баронъ Логау; а Думный Дьякъ Власьевъ вторично фадилъ къ Императору въ 1603 году. Не имфемъ свъдънія объ ихъ переговорахъ; извъстно только, что Царь вспомогалъ казною Рудольфу (82), удерживалъ Казы-Гирея отъ новыхъ впаденій въ Венгрію и старался утвердить дружество между Императоромъ и Шахомъ Персидскимъ, къ коему тадили Австрійскіе Посланники чрезъ Москву (83), и который славно мужествоваль тогда противъ Оттомановъ. Но знаменитый Аббасъ, ласково поздравивъ Бориса Царемъ, изъявляя готовность заключить съ нимъ тъсный союзъ, а для него и съ Императоромъ отправявъ (въ 1600 году) Посланника Исеналея чрезъ Колмогоры въ Австрію, въ Римъ, къ Королю Испанскому (84) — и въ знакъ особенной любви приславъ къ сво-ему брату Московскому съ Вельможею Ла- посоль-чинъ-Бекомъ (въ Августъ 1603 года) златый тронъ древнихъ Государей Персидскижь (85), вдругъ оказался нашимъ недругомъ за бъдную Грузію: не споривъ съ Өеодоромъ, не споря и съ Борисомъ о правъ именоваться ея верховнымъ Государемъ, хотълъ также безспорно властвовать надъ нею, и стиснуль ее, какъ слабую жертву, въ своихъ рукахъ кровавыхъ.

**Царь Александръ не преставалъ жало-** происваться въ Москвъ на бъдственную долю <sup>шествіл</sup>

тру- Иверіи. Послы его такъ говорили Боярамъ (86); «Мы планали отъ невърныхъ, «и для того отдалися головами Царю пра-«вославному, да защититъ цасъ; но пла-«чемъ и нынъ. Наши домы, церкви и мо-«настыри въ развалицахъ, семейства въ «плъну, рамена подъ игомъ. То ли вы намъ «объщали? И невърные смъются надъ Хри-«стіанами, спрашивая: гдь же щить Царя «Бълаго? гдъ вашъ заступникъ?» Борисъ вельль напомнить имъ о походь Кияза Хворостинина, съ коимъ должно было соедвинться ихъ войско, и не соединидось (87); однакожь посладь въ Иверію двухъ сановниковъ, Нащокина и Леонтьева, узнать всь обстоятельства на мьсть и съ Терскими Воеводами условиться въ марахъ для ел защиты. Тамъ сдълалась перемъна. Во время тяжкой бользии Александровой сынъ его, Давидъ, объявилъ себя Властителемъ: отецъ выздоровълъ, но сынъ уже не хотълъ возвратить ему знаковъ Державства: Царской хоругви, щапки и сабли съ поясомь (88). Сего мало: онъ злодъйски умертвилъ всъхъ ближнихъ людей Александровыхъ. Тогда несчастный отецъ, прибъжавъ раздътый и босой въ церковь, рыдая, захлипаясь отъ слезъ, всенародно предаль сына анаоемъ и гиъву Божію, который дъйствительно постигъ изверга: Давидъ въ незапной, мучительной бользии

испустилъ духъ, и Посланники наши возврати-лись съ извъстіемъ, что Александръ снова царствуетъ въ Иверіи, но не достоинъ милости Государевой, будучи усерднымъ рабомъ Султана, и дерзая укорять Бориса алчностію къ дарамъ. «Миъ ли» — сказалъ Царь съ негодованіемъ — «мн в ля прельщаться дарами ниших в, когда мо-«гу всю Иверію наполнить сереброми и засы-«пать золотожь?» Онъ не хот вль-было видеть новаго Посла Иверскаго, Архимандрита Кирил-ла; но сей умный старепъ ясно доказалъ, что Напрокинъ и Леонтьевъ оклеветали Александра; савлалъ еще болбе: умолилъ Государя не казнать ахъ (80), и далъ ему мысль, для будущаго върнаго соединенія Грузіи съ Россією, повърнаго соединентя грузіи съ госсією, по-строить каменную кръпость въ Таркахъ, мъстъ неприступномъ, изобильномъ и краснвомъ — другую на Тузлукъ, гдъ большое озеро соляное, много съры и селитры — а третью на ръкъ Буй-накъ, гдъ нъкогда существовалъ городъ, будто бы Александромъ Македонскимъ основанный, и гат еще стояли древнія башни среди садовъ виноградныхъ (90).

Для сего предпріятія немаловажнаго Государь избраль двухъ знатныхъ Воеводъ, Окольничихъ Бутурлина и Плещеева, которые должны были, взявъ полки въ Казани и въ Астрахани, дъйствовать вмъстъ съ Терскими Воеводами и ждать къ себъ вспомогательной рати Иверской, клатвенно объщанной Посломъ отъ имени Александра. Не теряли времени и не жалъли денегъ,

выдавъ изъ казны не менъе трехъ сотъ тысячь рублей на издержки похода столь отдаленнаго и труднаго (91). Войско, довольно многочисленное, выступило съ береговъ Терека (въ 1604 году) къ Каспійскому морю и видъло единственно тылъ непріятеля. Шавкалъ, уже старецъ ветхій, лишенный эрвнія, бъжаль въ ущелья Кавказа, н Россіяне заняли Тарки. Не льзя было найти лучшаго мъста для строенія крыности: съ трехъ сторонъ высокія скалы могли служить ей вмъсто твердыхъ стънъ; надлежало укръпить только отлогій скатъ къ морю, покрытый лѣсомъ, са-дами и нивами; въ горахъ били ключи и надѣляли жителей, посредствомъ многихъ трубъ, свъжею водою. Тамъ, на высотъ, гдъ стоялъ дворецъ Шавкаловъ съ двумя башнями, Россіяне немедленно начали строить стъну, имъя все, для того нужное: лѣсъ, камень, известь; назвали Тарки Новымъ городомъ; заложили крѣпость и на Тузлукъ. Одни работали, другіе воевали, до Андріи или Эндрена и Теплыхъ Водъ, не встрѣчая важнаго сопротивленія; плівнили людей въ селеніяхъ, брали хлібоъ, отгоняли табуны и стада, но боялись недостатка въ събстныхъ принасахъ: для того, въ глубокую осень, Бутурлинъ послалъ тысячь пять воиновъ зимовать въ Астрахань; къ счастію, они шли бережно: ибо сыновья Шавкаловы и Кумыки ждали ихъ въ пустыняхъ, напали смъло, сражались мужественно, цълый день, а ночью бъжали, оставивъ на мъстъ 3000 убитыхъ. О семъ кровопролитномъ дѣлѣ писали Воеводы въ Москву и къ Царю Иверскому, ожидая его войска по крайней мѣрѣ къ веснѣ, чтобы очистить всѣ горы отъ непріятеля, совершенно овладѣть Дагестаномъ и безпрепятственно строить въ немъ новыя крѣпости. Но не было слуха о вспомогательной рати, ни вѣстей изъ несчастной Грузіи. Александръ уже не обманывалъ Россіи: онъ погибъ, и за насъ!

Государь, отпустивъ Кирилла (въ Маћ 1604) нэъ Москвы, вмъстъ съ намъ послалъ Дворянина Ближней Думи, Михайла Татищева, вопервыхъ для утвержденія Грузіи въ нашемъ подданствъ, во-вторыхъ и для семейственнаго авла, еще тайнаго. Сей сановникъ (въ Августъ 1604) не нашелъ Царя въ Загемъ: Александръ быль у Шаха, который строго вслель ему явиться съ войскомъ въ станъ Персидскій, не взирая на имя Россійскаго данника, и не страшася оскорбить тъмъ друга своего, Бориса. Сынъ Александровъ, Юрій, приняль Татищева не только ласково, но и раболъпно; славилъ величіе Московскаго Царя и плакалъ о бъдномъ отечествъ. «Никогда (говорилъ онъ) Иверія не «бъдствовала ужаснъе нынъшняго: стоимъ подъ «ножами Султана и Шаха; оба хотять нашей «крови и всего, что имъемъ. Мы отдали себя «Россім: пусть же Россія возметъ насъ, не сло-«вомъ, а дъломъ! Нътъ времени медлить: скоро «не кому будеть здъсь цъловать креста въ без-«полезной върности къ ея Самодержцу. Онъ

«могъ бы спасти насъ. Турки, Персіяне, Ку» «мъния силото къ намъ врываются; а васъ эо-«венъ добровольно: придите и спасите! Ты ви-«дишь Иверію, ел скалы, ущелья, дебри: если «ноставите здъсь твердыни и введете въ нихъ «войско Русское, то будемъ истинно ваши, и «пълы, и неубоимся ни Шаха, ни Султана» (92). Свъдавъ, что Турки идутъ къ Загему, Юрій убъждалъ Татищева дать ему своихъ Стръльцевъ для битвы съ ними: умный Посолъ долго колебался, опасаясь безъ указа Царскаго какъ бы объявить войну Султану; наконецъ ръшился удостовърить тъмъ Иверію въ дъйствительномъ нравъ Борисовомъ именоваться ея верховнымъ Государемъ и далъ Юрію сорокъ Московскихъ воиновъ, которые присоединились къ пяти или шести тысячамъ Грузинскихъ, съ доблимъ Сотнакомъ Михайломъ Семовскимъ; пошли впереди (7 Октября) и встрітили Турковъ сильнымъ залномъ. Сей первый звукъ нашего оружія въ **пустыняхъ Ив**ерскихъ изумилъ непріятеля : густал передовал толпа его вдругъ стала ръже; онъ увидълъ новый строй, новыхъ воиновъ; узналъ Россіянъ, и дрогнулъ, не зная ихъ малаго числа. Юрій съ своими ударилъ мужественно, и болъе гналъ, нежели сражался: ибо Турки бъжали не оглядываясь. Казалось, что въ сей день воскресла древняя слава Иверіи: ея вонны взяли четыре хоругви Султанскія и множество плънниковъ. Въ слъдующій день Юрій одержалъ побъду надъ хищными Кумыками,

явилъ народу трофен, уже дарно ему некрафетные, и всю честь прицисалъ сподвижникамъ, горсти Россіянъ, славя ихъ какъ Героевъ.

Наконецъ Александръ возвратился изъ Персін съ сыномъ Константиномъ, принявшимъ тамъ Магометанскую Въру (93), какъ мы сказали. Аббасъ, самовластно располагая Иверіем, веаћаъ Константину собрать ся людей воинскихъ, всъхъ безъ остатка, и немедленно итти къ Шамахъ; далъ ему 2000 своихъ дучшихъ ратниковъ, нъсколько Хановъ и Князей; далъ и тайное повельніе, отгаданное умнымъ Татищевымъ, который безполезно остерегаль Александра и Юрія, говоря, что дружина Персиденая для нихъ еще опаснъе, нежели для Турковъ; что Константинъ, измънивъ Богу Христіанскому, можетъ измънить и святымъ узамъ родства. Онв не смъли изъявить подозрънія, чтобы не разги ввать могущественнаго Щаха; исполняли его указъ, собирали войско и предали себя убій-цамъ. Готовясь ъхать на объдъ къ Александру (12 Марта), Татищевъ вдругъ слыщить стрвльбу во дворцъ, крикъ, шумъ битвы; посылаетъ своего толмача узнать, что делается — и толмачь, входя во дворедъ, видитъ Персидскихъ воищовъ съ обнаженными саблями, на землъ кровь, труны и двъ отсъченныя головы, лежащія предъ Константиномъ : головы отца его и брата! Константинъ-Мусульманинъ, уже объявленный Царемъ Иверін Христіанской, приказаль къ Татищеву, что Александръ убитъ нечаянно, а Юрій до-

стойно, какъ измънникъ Шаховъ и Государя Мо-сковскаго, другъ и слуга ненавистныхъ Турковъ; что сія казнь не перемъняетъ отношеній Иверіи къ Россіи; что онъ, исполняя волю великаго Аббаса, брата и союзника Борисова, готовъ во всемъ усердствовать Царю Христіанскому. Но Татищевъ уже свъдалъ истину отъ Вельможъ Грузинскихъ. Долго терпъвъ связь Александрову съ Россіею, въ надеждъ на содъйствіе Царя въ войнъ съ Оттоманами, Аббасъ, уже побълитель, не захотълъ болъе терпъть нашего, хотя и мнимаго господства въ землъ, которая считалась достояніемъ его предковъ. Онъ вразу-мился въ систему Политики Борисовой; увимился въ систему политики Борисовой; уви-дълъ, что мы, радуясь кровопролитію между имъ и Султаномъ, для себя избъгаемъ онаго; велълъ сыну убить отца, будто бы за привер-женность къ Туркамъ, но въ самомъ дълъ за подданство Россіи, дерзкое и безразсудное для несчастнаго Александра (94), который исканіемъ дальняго, невърнаго заступника раздражалъ дальняго, невърнаго заступника раздражалъ двухъ ближнихъ утъснителей. Будучи только орудіемъ Аббасовой мести и плакавъ всю ночь предъ совершеніемъ гнуснаго отцеубійства, Константинъ увърялъ Борисова Посла, что Шахъ не имълъ въ томъ участія. «Родитель мой» (говорилъ онъ) «сдълался жертвою междоусобія «сыновей: несчастіе весьма обыкновенное въ «нашей земль! Самъ Александръ извелъ отца «своего, убилъ и брата: я тоже савлалъ, не «зная, къ добру ли, къ худу ли для свъта. По

«крайней мѣрѣ буду вѣрнымъ моему слову и «заслужу милость Государя Россійскаго лучше «Александра и Юрія; благодаренъ ему за крѣ«пости, основанныя имъ въ землѣ Шавкаловой, «и скоро пришлю въ Москву богатые дары.» Татищевъ хотълъ не ковровъ и не тканей, а подданства; требоваль отъ него клятвы въ вър-ности къ Россіи, и доказываль, что Царемъ Иверіи можеть быть единственно Христіанинъ. Константинъ отвъчаль, что до времени останется Мусульманиномъ и подданнымъ Шаховымъ, но будетъ защитникомъ Христіанства и другомъ Россіи — прибавивъ : «гдъ твердый «вашъ хребеть, на который мы въ случав нужды «могли бы опереться?» Съ симъ Татищевъ долженъ былъ выбхать изъ Загема, торжественно объявивъ, что Борисъ не уступаетъ Иверіп Шаху, и что Аббасъ, самовластно казнивъ Александра рукою Константина, нарушилъ счастливое дружество, которое дотоль существовало между Персіею и Россіею. — Однимъ словомъ, мы лишились Царства: то есть, права называть его своимъ; но Татищевъ, не вывъжая изъ Гру-зіи, нашелъ другое Царство для титула Борисова!

Видя юнаго Осодора уже близкаго къ совершенному возрасту и снова предложивъ руку дочери Датскому Принцу (95), но желая на всякій случай имъть для нее другаго мужа въ готовности, Борисъ искалъ вдругъ и невъсты и жениха въ отечествъ славной Тамари, знаменитой су-

прупи Георгія Алареовича Боголюбскаго. Посоль Александровь, Кирилль, хвалиль нашимъ Боярамъ красоту Иверскаго Царевича, Давидова сына, Теймураса, и Кияжны или Царевны Карталинской, Елены, внуки Симеоновой: Тадищену вельно было видьть ихъ; онъ не нашелъ Теймураса, отданнаго Щаху въ аманаты, и поъкалъ въ Карталинію, видъть семейство ея Владътеля. Сід область древней Иверіи, менъе полверженная набъгамъ Дагестанскихъ Кумыковъ, представляла и менье развалинъ, нежели Восточная Грузія нан Кахетія. Тамъ господствоваль отець Еленинь, Князь Юрій, послів Сименна, взятаго въ начить Турками: онъ имълъ свояхъ Княчей присяжниковъ (Сонскаго и аругихъ), мисточисленивыхъ царедворцевь, Вояръ и Сентителей; угостиль Татишева въ шатрахъ, и съ изъявленіемъ благодарности выслушаль его предложенія: первое, чтобы Юрій поддался Россін ; апарое, чтобы отпустиль съ нимъ въ Москву Елену и ближняго родственника своего, юнаго Киная Хозароя, если они имъютъ всъ достоинства, нужныя для чести вступить въ семейство Борисово. «Сія честь велика,» сказалъ усердный Посолъ: «Императоръ и Короли Шведвскій, Датскій, Французскій искали ее ревноствно.» Судьба Александрова ужасала Юрія; но Татищевъ возражаль, что сей несчастный погубиль себя криводущісмь, хотевь служить вмесућ Царинъ пърному и невърному, къ досадъ обонкъ, «Жедая угодить Аббасу (говорилъ онъ),

«Александръ не далъ намъ войска, чтобы истре-«бить Шавкала; оставиль сына въ Персіи и доз-«волилъ ему быть Магометаниномъ, то есть, «острить ножъ на отца и Христіанство; сосладъ «туда и внука, узнавъ о намъреніи Государа «выдать за него Царевну Ксенію: ибо стра-«шился, чтобы Теймурасъ не взялъ Грузіи въ «приданое за Царевною; но могъ ли Великій «Царь нашъ разлучиться съ нею для бъднаго «престола Загемскаго, имъя у себя многія зна-«менитъйшія Княжества въ Удъль милому затю? «Александръ палъ, ибо не прямилъ Россіи, и не «стоилъ ея сильнаго вспоможенія.» Сорокъ Московскихъ Стръльцевъ спасли Загемъ: Татищевъ обязался немедленно прислать въ Карта-линію изъ Терской кръпости 150 храбръйшихъ воиновъ, какъ передовую дружину, для безопасности будущаго свата Борисова — и Юрій съ обрядами священными назвалъ себя Россійскимъ данникомъ. Тъмъ болъе желая родственнаго союза съ Царемъ, онъ представилъ на судъ Татищеву жениха и невъсту, сказавъ: «Отдаюсь «Россіи и съ Царствомъ и съ дущею. Князь «Хоздрой воспитанъ моею матерью вмъстъ со «мною и служитъ мнъ правою рукою въ дълахъ «ратных»; когда онъ въ полъ, тогда могу быть «спокоенъ дома. Дътей у меня двое: сынъ мое «око, а дочь сераце: веселюсь ими и въ бъд-«ствіяхъ нашего отечества; но не стою за Еле-«ну, когда такъ угодно Богу и Государю Россій-«скому.» Въ донесеніи Царю, о жених в и невъ-

сть, Татищевъ пишеть: «Хозарою 23 года отъ «рожденія; онъ высокъ и строенъ; лице у него «красиво и чисто, но смугло; глаза свътлые ка-«ріе, носъ съ горбиною, волосы темнорусые, «усъ тонкій; бороду уже брветь; въ разговорахъ «уменъ и ръчистъ; знаетъ языкъ Турецкій и «грамоту Иверскую; однимъ словомъ, хорошъ, «но не отличенъ; въроятно, что полюбится, но «не върно.... Елену видълъ я въ шатръ у Ца-«рицы: она сидъла между матерью и бабкою на «золотомъ ковръ и жемчужномъ изголовьъ, въ «бархатной одеждъ съ кружевами, въ шапкъ «украшенной каменьями драгоцвиными. Отецъ «велълъ ей встать, снять съ себя верхнюю одеж-«ду и шапку; вымърилъ ея ростъ деревцомъ и «подалъ мнъ сію мърку, чтобы сличить съ дан-«ною отъ Государя. Елена прелестна, но не чрез-«вычайно: была и еще нъсколько былится; глаза «у нее черные, носъ не большой, волосы кра-«шеные; станомъ пряма, но слишкомъ тонка отъ «молодости: ибо ей только 10 льть; и въ лицъ «не довольно полна. Старшій братъ Еленинъ «гораздо благовиднъе.» Татищевъ хотълъ везти «гораздо олаговиднъе.» Татищевъ котълъ везти въ Москву невъсту и жениха, говоря, что первая будетъ жить до совершенныхъ лътъ у Царицы Маріи, учиться языку и навыкать обычаямъ Русскимъ. Отпустивъ съ нимъ Хоздроя, Юрій удержалъ Елену до новаго Посольства Царскаго, и тъмъ избавилъ себя отъ слезъ разлуки безполезной: ибо Елена уже не нашла бы въ Москвъ своего жениха злосчастнаго! Татищевъ долженъ былъ оставить и Хоздроя, для его безопасности, въ землъ Сонской. узнавъ, что случилось въ Дагестанъ, глъ Турки отмстили намъ съ лихвою за герой- в . . ство Московскихъ Стръльцевъ въ Иверіи, Россін гдф въ нфсколько дней мы лишились даго всего, кромъ добраго имени вонискаго!
Отношенія Россіи къ Константинополю

были странны: Турки въ Іоанново время безъ объявленія войны приступали къ Астрахани, а въ Өеодорово и къ самой Москвъ подъ знаменами Крыма; а Цари еще увъряли Султановъ въ дружелюбін (96), удивляясь симъ непріятельскимъ дъйствіямъ какъ ошибкъ или иедоразумънію. Утъсненный нами Шавкаль, тщетно ожидавъ вспоможенія отъ Аббаса, искаль защиты Магомета III, который вельлъ Дербентскому и другимъ Пашамъ своимъ въ областяхъ Каспійскихъ изгнать Россіянъ изъ Дагестана. Турки соединились съ Кумыками, Лезгинцами, Аварами, и весною въ 1605 году подступили къ Койсъ, гдъ начальствовалъ Князь Владиміръ Долгорукій, имъл мало воиновъ: ибо полки, ушедшіе зимовать въ Астрахань, еще не возвратились. Долгорукій зажегъ крѣпость, сълъ на суда и моремъ приплылъ въ городокъ Терскій (97); а Паши осадили Бутурлина въ Таркахъ. Сей Воевода, уже старецъ лътами, славился доблестію: худо ограждаемый стырою, еще нелостроенною, онъ теряль миоко людей, но отразыль ийскольно пристуровъ. Часть станы разрушилась, и каменцая банця, полорванная осаждающими, взлетьла на воздухъ съ дучисю дружниою Московскихъ Страдыцевъ (28). Бутурлинъ еще мужествоваль, однаножь видель невозможность спасти городъ, слущавъ предлеженія Султанскихъ чиновниковъ, колеболея, и накочень, вопрени мивицо своихъ топарищей, рышился спасти хотя одно войско. Главный Паща самъ быль у него въ старкф, пиродадъ и какася ему выпустить Россіянь съ честію, съ доспъхами, и надълить всьми нужными запасами. Но вероломные Кумыки, давъ нащимъ свободный нуть изъ кръпости до стеци, вдругъ окружили ихъ и начали стращное кровопролитіе. Пищуть, что добрые Россіяне единолушно ображли себя на славную гибель; бидись съ непріятелемъ злымъ и многочисленнымъ въ руконашь, человъкъ съ человъкомъ, одинъ съ тремя, боясь не смерти, а плъца. Изъ цервыхъ, въ глазахъ отца, палъ сынъ главнаго начальника, Бугурлина, прекрасный юноша; за иниъ его старемъ-родитель; также и Воевода Плещеевъ съ двумя сыновьями, Воевода Полевъ, и всъ, кромъ тяжело-уязяленнаго Князя Владиміра Бахтьярова и другихъ немногихъ, взятыхъ за-мертво непріятелемъ, но пося освобожденных Султаномъ. — Сія битва несчастная, хотя и славная мля побржленныхъ, стоила намъ отъ пести до семи тысячь воиновъ.

и на 118 леть изгладила следы Россійскаго владвнія въ Дагестань.

Татищевъ возвратился уже въ новое царствованіе (99) и Борись, не имѣвъ времени узнать о возведения отцеубійцы-Мусульманина на престолъ Иверін, до конца дней своихъ быль другомъ Аббасу, какъ вригу явнаго, опаснаго врага нашего, Сумгана, противъ коего мы ревностно возбуждали тогда и Азію и Европу.

Въ самыхъ переговорахъ съ Англіею Бо- Аруже рисъ изъявлялъ желаніе, чтобы всъ Хри- с ла стіанскія Державы единодушно возстали на Оттоманскую. «Не только Послы Импера-«тора и Римскіе» (100) — пасаль овъ къ Елисаветъ - «но и другіе иноземные пу-«тешественники увъряли насъ, что ты «будто бы въ твеной связи съ Султаномъ: «мы дивились и не вфрили. Нътъ, ты не «будешь никогда дружить элодъямъ Хри-«стіанства, и конечно присчаненть къ об-«щему союзу Государей Европейских», «чтобы унизить высокую руку невармыхъ: «цьль достойная тебя и всьхъ нись!» Но Елисавета имъла въ виду только выгоды своего купечества, и для того ласкала срмолюбію Царя знаками чрезвычайнаго жь нему уваженія. Посланника нашего, Дворянина Микулина, встрътили въ Лондонъ съ необыкновенною честію: въ гавани и въ кръности стръляли изъ пушекъ, когда

онъ (18 Сент. 1600) плылъ Темзою и ъхалъ городомъ въ Елисаветиной кареть, провождаемой тремя стами чиновныхъ всадниковъ, Алдерманами, купцами въ богатомъ нарядъ, въ золотыхъ цепяхъ (101). Улицы были тесны для множества зрителей. Знаменитому гостю, въ одномъ изъ лучшихъ домовъ Лондона, служили Королевины люди: Елисавета прислала ему изъ своей казны блюда, чаши и кубки серебряные. Угадывали и спъшили исполнять его желанія: но онъ велъ себя умно и скромно: за все благодарилъ и ничего не требовалъ. Представление было въ Ричмондъ (14 Октября): Елисавета встала съ мъста и нъсколько шаговъ ступила на встръчу Посланнику; славила воцарение Бориса, своего брата сердечнаго, издавна милостиваго къ Англичанамь; говорила, что ежедневно молится о немь Богу; что имъетъ друзей между Государями Европейскими, но никого изъ нихъ не любитъ столь вседушно, какъ Самодержца Россійскаго (102); что одно изъ ея главныхъ удовольствій есть исполнять его волю. Микулинъ объдалъ у Королевы, и только одинъ сидълъ съ нею: Лорды и знатные чиновчики не садылись; она стоя пила чашу Борисову. Приглашаемый быть арителемъ всего любопытнаго, Посланникъ нашъ видълъ Рыцарскія игры въ день восшествія на престолъ Елисаветы, праздникъ Орденскій Св. Георгія, богослуженіе въ церкви Св. Павла и торжественный въбздъ Королевы въ Лондонъ, ночью, при свътъ факеловъ и звукъ

трубъ, со всеми Перами и царедворцами, среди безчисленнаго множества гражданъ, исполненныхъ усердія и любви къ своей Монархинъ. Елисавета вездъ благодарила Микулина за его присутствіе, и въ ласковыхъ съ нимъ бесфдахъ никогда не забывала хвалить Бориса и Россіянъ. Плененный ся милостями, сей Посланникъ имълъ случай оказать ей свое усердіе. Въ день ужасный для Лондона (18 Февраля 1601), когда несчастный Эссексъ, дерзнувъ объявить себя мятежникомъ, съ пятью стами преданныхъ ему людей шелъ овладъть крѣпостію — когда всѣ улицы, замкнутыя цѣпями, наполнились воннами и гражданами въ доспъхахъ — Мику-инъ вмъстъ съ върными Англичанами вооружился для спасенія Елисаветы, какъ сама она, утимивъ бунтъ, писала къ Царю, славя доблесть его сановника (103). — Однимъ словомъ, сіе Посольство утвердило личное дружество между Борисомъ и Королевою. Хотя Елисавета, будучи врагомъ Испаніи и Австріи, не могла принять мысли Борисовой о новомъ Крестовомъ Походъ или союзъ всъхъ Державъ Христіанскихъ для изгнанія Турковъ изъ Европы, но удостовърила его въ томъ, что никогла не мыслила о вспоможеніи Султану, и что ревностно желаеть усифка Христіанскому оружію. Царь имъль и другое сомнъніе: онъ слышаль, что Англія благопріятствуетъ Сигизмунду въ войнѣ съ Шведскимъ Правителемъ; но Елисавета старалась доказать ему, что и Въра и Политика предписываютъ ей

усордскимиль Карау. Довольный сими объясывпінши, Ворисъ даль новую жилованную тримоту Антинчинамъ для свободной, безпочилинеой тортавля въ Россіи, съ особеннымъ благовожність принявъ Посланника Елисанетина, Ричира Ли (104), коего главнымъ дёлонъ было увёрить Цира нъ са дружбё и величать его дебредётсян. «Вселенная полно славы троей,» писаль въ нему Ли, вытьэжая изъ Россіи: «ибо ты, сильныйшій ейзъ Монарховъ, доволенъ овониъ, не желая ачужато. Враги хотять быть съ тобою въ мирв котъ страха, а друзья въ соювъ отъ любви и «довъренности. Когда бы всъ Христівнскіе Вън-«ценоспы мыслили подобно тебв, тогда бы цар-«ствовала тишина въ Европф, и ви Султанъ, ни «Папа не могли бы возмутить ел спокойствія.» Узнавъ, что Борисъ имбетъ намбрение менить сына, Королева (въ 1608 году) предлагала ему руку жатной, одинадцатильтней Англичанки; украшенной ръдкими прелестями и достоянства-**4**М; вызывалась немедленно прислать живописжье изображение сей и другихъ красавицъ Лонцоискихъ, и желала, чтобы Царь до того времени не искаль другой супруги для юнаго Осодора. Но Борисъ хотвлъ прежде знать, ито вежита, и родия ин Королевь, увъряя, что мноте великіе Государи требують чести соединить браномъ дътей своикъ съ его семействомъ. Комчина Елисаветы, столь знаменитой въ автопиельсь Британскихъ, достопамятной и въ нашей Исторія долговременною пріязнію къ Россія,

устранила мало о святорства, не прармава друмесинений связи межлу Англісю и Церовъ. Новый Король, Ізковъ I (105), не замедлиль извъстить Борисо о соединении Шотлинліи съ Англісю, я нисаль: «наслімовань простоль мосй «тетки, желаю насл'ядовать и твою къ <del>кой</del> лю-«бовь-и Пасрав Ізкова, Сома Синть, (въ Октябрф 1604) времставивъ Борису въ даръ великодъпную нарету и пъснолько сосудень серебрящих (<sup>196</sup>), сарваль сму, что «Король, Англій орій и Шотландскій, сальный вониствомъ, морскимъ и сукопутнымъ, още сильнфиній любовію наполною, только одного Московского Выненостья просить о аружов: ибо вст иные Государи Европейскіе сами ищуть въ Іакова; что онъ имъетъ двоякое право на сио дружбу, тре-буя оной въ цамять великой Елисареты и своего незабреннаго журина, Датскаго Герцога Іфанна, коего Царь любилъ столь изжно и столь горестно онданаль.» Борисъ сказаль, что ни съ однимъ цаъ Монарховъ не быль онъ въ такой сердечн<mark>ей</mark> мобви, накъ съ Елисаветою, и что желаетъ нарескда остаться другомъ Англін. Сверхъ права торговать безноплинно во ребхъ наших городакъ, Івковъ требовалъ свободнаго пропуска Англиченъ чрезъ Россію въ Персію, въ Индію и въ другія Восточныя земли для отысканія пути въ Китай, ближайщаго и върибищаго, нежели меренъ, около мыса Доброй Издежды, къ обоюд-ней подьзф Англіи и Россіи, изъясняя, что двагонанности, перефозичьы куппами изъ земли въ землю, оставляють на пути следы золотые. Бояре удостоверили Посла въ неизменной силе милостивыхъ грамотъ, даиныхъ Царемъ гостямъ Лондонскимъ, но объявили, что жестокая война пылаетъ на берегахъ Каспійскаго моря; что Аббасъ приступаетъ къ Дербенту, Баке и Шамахе; что Царь до времени не можетъ пустить туда Англичанъ, для ихъ безопасности. Съ такимъ ответомъ Смитъ выёхалъ изъ Мосивы (20 Марта 1605). Уже не было речи о государственномъ союзе Англія съ Россіею; одна торговля служила твердою связію между ими, будучи равно выгодною для объяхъ.

Предпочтительно благопріятствуя сей торговлів, какъ важнівнией для Россіи, Борись не усомнился однакожь дать и Німецкимъ гостямъ права новыя. Еще не довольная Феодоровою жалованною грамотою, Ганза прислала въ Москву Любскаго Бургомистра Гермерса, трехъ Ратсгеровъ и Секретаря своего, которые (З Апръля 1603) поднесли въ даръ Государю и сыну его литыя серебряныя, вызолоченныя изображенія Фортуны, Венеры, двухъ большихъ орловъ, двухъ коней, льва, единорога, носорога, оленя, струса, пеликана, грифа и павлина (107). Купцевъ приняли какъ знатнійшихъ Вельможъ; угостили обёдомъ на золотів. Отъ имени пятидеся-

anta.

ти-девяти Нъмецкихъ союзныхъ городовъ они вручили Боярамъ челобитиую, писанную убъди-тельно и смиренно. Въ ней было сказано, что древность вхъ торговля въ нашемъ отечествъ исчисляется не годами, а стольтіями; что въ самыя отдаленныя времена, когда Англичане; Голландцы, Французы едва знали имя Россів, Ганза доставляла ей все нужное и пріятное для жизни гражданской, и за то искони пользовалась благоволеніемъ Державных предковь Царя, правами и выгодами исключительными: о возвращения сихъ правъ молила Ганза, славя Бориса; желала торговли безношлинной; хотвла, чтобы овъ дозволняъ ей свободио купечествовать и въ пристаняхъ Съвернаго моря, въ Кол-могорахъ, въ Архангельскъ, и далъ гостивые дворы въ Новъгородъ, Псковъ, Москвъ, съ правомъ имъть тамъ церкви, какъ въ старину бывало; требовала ямскихъ-лошадей для перевоза своихъ товаровъ изъ мѣста въ мѣсто, и проч. Царь сказалъ, что въ Россіи берутъ таможенную пошлину съ купцевъ Императора, Королей Испанскаго, Французскаго, Литовскаго, Датскаго; что жители вольныхъ Немецкихъ городовъ должны платить ее, какъ и всъ, но что половина ея, въ знакъ милости, уступается Любчанамъ (108): ибо другіе Нъмцы суть подданные разныхъ Властителей, для коихъ ничто не обязываетъ насъ быть столь безкорыстными; что одни же Любчане избавляются отъ всякаго таможеннаго осмотра, сами заявляя и ціня свои

товары по совъсти; что Ганат доприлятся сорт говать въ Архангельскъ, также кинить и драз-вести гостиные дворы въ Новъгородъ, Цаковъ-и Москвъ своииъ иждивеніемъ, а не Государавымъ; что всякая Въра терпима въ Россіи, но строить церквей не дозволяется ни Катодикамъ, ни Лютеранамъ, и что въ семъ отказано анативнщимъ Вънценосцамъ Европы, Императору, Королевъ Елисаветъ и проч.; что ямы упреждены въ Россіи не для купечества, а единствение для гонцевъ Правительства и для Пословъ чужезенныхъ. Въ такомъ смыслъ написали жалованиую грамоту (5 Іюня), съ прибарленіямъ, что имъніе гостей, унирающих въ Воссій, цеприкосновенно для Казны и из цварсти отлантов икъ наследникамъ; нто Немпы въ домакъ сво-икъ могутъ держать вино Русское, пиво и модъ для своего употребленія, а иродовать одинстрои: но нужеземный вина, въ курахъ или въ баче цахъ, но не ведрани и не въ стопы. — Съ семе желованною грамотою Порды вытахал въ Нов: городъ, представили ее тамъ Воеволь, Киявло Буйносову-Ростонскому, и требовали маска для строенія домовъ и давокъ; цо Воевода жавать еще есобеннаго указа, и долго, такъ, что они, лишесь теривнія, убхади во Псковъ, гля были счастливъе: градоначальникъ немелление отнелъ имъ, на берегу ръки Великой, виз гордла, изсто стараго гостинаго двора Ифмециаго, то асть. его разваляны, наматиякъ лревиси цвътущей торгован въ знаменитой Ольгиной радинф. Жители валовались не менте Любчанъ, доспомищая преданія с счастливомъ союзь щът города съ Ганзою; но минувшее уже не могло воввратиться, отъ перемъны въ отношеніяхъ Ганзы къ Евроит и Пскова иъ Воссіи. Оставивъ повъренныхъ, чтобы инготовить все нужное для заведенія Конторы въ Новъгородъ и Псковъ, Гермерсъ и товарищи его спъщили обрадовать Любекъ усифхомъ своего дъла — и въ 1604 году корабли Гамбургскіе уже нанали приходить въ Архангельскъ (109).

Между Европейскими Посольствами заижтикъ еще Винскія и Флорентійское. Въ помль-1601 году были въ Москвъ Нунцін Кли- Римсила мента VIII, Францискъ Коста и Далакъ ревтій-Миранда, а другіе въ 1603 году, тробуя спое. дозволенія жать въ Персію (110): Царь вельть имъ дать суда, чтобы плыть Волгаю въ Астракань. — Фераппандъ, Великій Герпогъ Тосканскій и Флорентійскій, одинъ изъ анаменятыхъ Властителей славнапо рода Мелицисовъ, неликодушный другъ Генрика IV, присылаль къ Борису (въ Мантъ 1602) чиновинка Авраама Люса, съ предложеніемъ свояхъ услугъ для вызова въ Россію модей ученыхъ, художниковъ, рамен сленииковъ, и для доставленія ей богатыхъ естественных произведеній Италіи, особенто ирамора и дерева драгоцъянаго, моремъ чрезъ наши Двинскія гавани (411).

Не имъя никакого сношенія съ Магомевъ Мо-свић. томъ III, ни съ его наслъдникомъ, Ахметомъ І (112), мы узнавали всё происшествія Константинопольскія отъ Греческихъ Святителей, которые непрестанно являлись въ Москвъ за милостынею, съ иконами и съ благословеніемъ Патріарховъ. Еще Іоаннъ далъ Аоонской Введенской Обители дворъ въ Китав-городв у монастыря Богоявленскаго, гдв приставали ся странники-Иноки и другіе Греки, искавшіе службы въ Россін (113). Извъстія сихъ нашихъ ревностныхъ единовърцевъ о затрудненіяхъ и худомъ внутреннемъ состояни Оттоманской Имперін удостовъряли Бориса въ безопасности съ ея стороны, по крайней мъръ на нъсколько времени.

A 3 1 a HorañГосударственная хитрость Борисова, по словамъ Лётописца, всего успъщнъе дъйствовала въ Ногайскихъ Улусахъ, ослабленныхъ и разоренныхъ междоусобіемъ ихъ Властителей, коихъ будто бы ссорили Намъстники Астраханскіе (114). Вопреки Лътописцу, бумаги государственныя представляютъ Бориса миротворцемъ Ногаевъ, по крайней мъръ главнаго ихъ Улуса, Волжскаго или Уральскаго, который со временъ знаменитаго отца Сююнбеки, Юсуфа, имълъ всегда одного Князя и трехъчиновниковъ-Властителей: Нурадына, Тайбугу и Кокувата (115), но тогда повиновался

авумъ Князьямъ, Иштереку, сыну Тинъ-Ахматову, и Янараслану, Урусову сыну, исполненнымъ ненависти другъ ко другу. На приказъ Борисовъ, чтобы они жили въ любви и въ братствъ, Янарасланъ отвъчалъ: «Царь Московскій «желаетъ чуда: велитъ овцамъ дружиться съ «волками и пить воду изъ одной проруби!» Боярвиъ Семенъ Годуновъ, уполномоченный Царемъ, прівхаль въ Астрахань, собраль тамъ (въ Ноябръ 1604) Ногайскихъ Вельможъ, объявиль Иштерека первымъ или старъйшимъ Княземъ и взялъ съ него клятвенную грамоту въ томъ, чтобы ему и всему Исмаилову племени служить Россіи и биться съ ед врагами до посавдняго издыханія, не давать накому Княжескаго и Нурадынскаго достовиства безъ утвержденія Государева, не имъть войны междоусобной, не сноситься съ Шахомъ, Султаномъ, Ханомъ Крымскимъ, Царями Бухарскимъ и Хивинскимъ, Ташкенцами, Ордою Киргизскою, Шавкаломъ и Черкесами - кочевать въ степяхъ Астраханскихъ у моря, по Тереку, Кумъ и Волгъ около Царицына — перезвать къ себъ Улусъ Казыевъ или овладъть имъ, чтобы отъ моря Чернаго до Каспійскаго и далье, на Востокъ и Съверъ, не было въ степяхъ иной Орды Ногайской, кром'в Иштерековой, в врной Царю Московскому. Улусъ Казыевъ, отдъляясь отъ Волжскаго и кочуя близъ Азова съ своимъ Кияземъ Барангазыемъ, зависълъ отъ Турковъ и Крымцевъ, часто искалъ милости въ Царъ, объщаль служить Россіи, в пролемочить в грабиль въ ед владенідкъ: нифы уваты или совершенно истребить его, Борись вельят Допскимт Казанамъ помогать Ишпореку, и приславъ ему въ ларъ болемую себлю, писаль: «она будеть или на щей жи» «льевъ Россія или на твоей ообственной.» Сей Киязь исполниль условіс и непреставно тьениль Ногаевъ Азовекции, пакъ, что многіе изъ нихъ сдівдались напцами и продавали лътей овочкъ въ Астревичи. ни Третій Погайскій Улусь (116), именувсь Альтаульский, занималь отеля въ окрестностяхъ Свияго моря или Ареля, и начадился въ тъсной связи съ Букаріею и съ Хивою: Интерекъ долженъ быль также склонять его Мурэъ къ подданству Рессійскому, соединенному съ важною выгодою въ торговић: Ворисъ, дозволая вернымъ Ногаямъ мирно купечествовать из Астрахани, освобождаль ихъ отъ всякой пошлины.

Представивъ въ семъ обогржин нажижно щія дъйствія Борисовой Политики в Каркі пейской и Азіятской — Политики вообще благоразумной, не чуждой властодюбія, по дала умъреннаго : болье охранительной, нежади влуго стансамельной — представимъ авйствів Борисовы внутри Государства, пъ законодательствъ и ръ гражданскомъ образований Россіи,

В 1599 челу Берись, въ знакъ любви жаскъ Патріарху Іову, возобновиль жалован- граноную тражету, данную Іонномъ Митропо- то Паанту Аванасію, такого содержанія, что всв <sup>ху</sup> люн Первосвитителя, его монастыри, чиновники, слуги и крестьяне ихъ освобождаются отъ въдометва Царскихъ Бояръ, Нам встичновъ, Волостелей, Тіуновъ, и не судатся ими ни въ какихъ преступленіяхъ, промів душегубства, завися единственно отъ суда Натріаршаго; увольняются также отъ всяких податей казенныхъ. Сіе древнее государственное право нашего Духовенства оставалось неизменнымъ и въ царствованіе Василія Шуйскаго, Михаила и сына его (<sup>117</sup>).

Законъ объ унръпленій сельскихъ работ-«поль выдитиното отория объем , ачения владыный средних или неизбыточ- стьяныхъ, какъ жы сказали (116), имълъ однакожь и для нихь вредное сабаствіе, частыий побытами престыять, особенно изъ селеній желкию Дворянства: владвльцы иснайй бългецовъ, жаловались другь на друга въ ихъ упрывательствв, судились, разорялись (119). Зло было столь велино, что Борисъ, не желая совершенно отмънить -акона благонам вреннаго; решился объявить его телько временнымы, и въ 1601 гому снова довыскить зепледвивцамъ господъ малочиновныхъ, Автей Болрскихъ

и другихъ, вездъ, кромъ одного Московскаго Уфада, переходить въ извъстный срокъ отъ владъльца къ владъльцу того же состоянія, но не всемъ вдругъ, и не боле, какъ по два вмъсть; а крестьянамъ Бояръ, Дворянъ, знатныхъ Дьяковъ, и казеннымъ, Святительскимъ, монастырскимъ велфлъ остаться безъ перехода на означенный 1601 годъ (120). Увъряють, что измънение устава древняго и нетвердость новаго, возбудивъ негодованіе многихъ людей, имфли влідніе и на бъдственную судьбу Годунова; но сіе любопытное сказаніе Историковъ XVIII вька (121) не основано на извъстіяхъ современниковъ, которые единогласно хвалять мудрость Бориса въ дълахъ государственныхъ.

Хвалили его также за ревность искоренять грубые порожи народа. Несчастная страсть къ крънкимъ напиткамъ, болъе или менъе свойственная всъмъ народамъ Съвернымъ, долгое время была осуждаема въ Россіи единственно учителями Христіанства и мижніемъ людей правствемныхъ. Ioaннъ III и внукъ его хотъли ограничить ея неумъренность закономъ, и наказывали оную какъ гражданское преступленіе (122). Можетъ быть, не столько для умноженія Царскихъ доходовъ, сколько для обузданія невоздержныхъ, Іоаннъ IV налагалъ пошпатей лину на вареніе пива и меда. Въ Өеодорово время существовали въ больщихъ городахъ

казенные питейные домы, гдф продавалось н вино хлебное (123), неизвестное въ Европъ до XIV въка; но и многіе частные люди торговали кръпкими напитками, къ распространенію пьянства : Борисъ строго запретиль сію вольную продажу, объявивь, что скоръе помилуетъ вора и разбойника, нежели корчемниковъ; убъждалъ ихъ жить инымъ способомъ и честными трудами; объщаль дать имъ земли, если они желаютъ заняться клибопашествомъ (124): но хотъвъ тъмъ, какъ пишутъ, воздержать народъ отъ страсти равно вредной и гнусной, Царь не могъ истребить корчемства, и самые казенные витейные домы, наперерывъ откупаемые за высокую цѣну, служили мъстомъ разврата для людей сла-

Въ усердной любви къ гражданскому об- добовь разованію Борисъ превзошель встах древнъйшихъ Вънценосцевъ Россія, имъвъ на- проситмъреніе завести школы и даже Универси- позектеты (125), чтобы учить молодыхъ Рос- чанъ. сіянъ языкамъ Европейскимъ и Наукамъ: въ 1600 году онъ посылаль въ Германію Нъмца, Іоанна Крамера, уполномочивъ его вскать тамъ и привезти въ Москву Профессоровъ и Докторовъ. Сія мысль обрадовала въ Европъ многихъ ревностныхъ друзей просвъщенія: одинь изъ нихъ, учитель Правъ, именемъ Товіа Лонціусъ, писалъ

къ Борису (въ Генвар'в 1601): «Ваще Царское «Величество хотите быть истинивнив отцемъ «отечества и заслужить всемірную, безсмертную «славу. Вы избраны Небомъ совершить дъло «великое, новое для Россія: просвътить умъ «вашего народа несмътнаго, и тъмъ возвыемть «его душу вывств съ государственнымъ могуще-«ствомъ, слъдуя примъру Егяпта, Греціи, Рима «и знаменятыхъ Державъ Европейскихъ, цвъ-«тущихъ Испусствами и Наунами благородны-«ми.» Сіе важное намъреніе не исполнилось, какъ пишутъ, отъ сильныхъ возражений Дуковенства, которое представало Нарю, что Росвілблагоденствуеть въ миръ единствомъ Закона и языка; что разность языковъ можеть произвести и разность въ мыслежъ, опасную для Перкви (126); что во всикомъ случат неблагоразумно ввърить ученіе юношества Католикамъ и Лютеранамъ. Но останивъ мысль заводить Универси-теты въ Россін, Царь послалъ 18 молодыхъ Боярских жюдей въ Лондонъ, въ Любекъ и во Францію, учиться явыкамъ иновемнымъ, такъ же, какъ молодъте Англичане и Французы вздили тогда въ Москву учиться Русскому. Умомъ естественнымъ понявъ велиную истину, что народное образование еств сила государственная, и видя несомнительное въ ономъ превосходство другихъ Европейцевъ, онъ звалъ къ себъ иръ Англін, Голландін, Германін, не только лекарей, художниновъ, режеоленниковъ, но и людей чиновныхъ въ службу. Такъ Послениять нашъ,

Макулинь, сказаль въ Лондонъ премъ путешествующимъ Баронамъ Намецкимъ, что если ени желають изъ любонытетва видеть Россію. то Царь съ удовольствіемъ приметь ихъ и съ честію отпустить; но воли, любя славу, хотять служить ему умонъ и меченъ въ деле воинскомъ, наравић съ Киязьями Владотельными, то удивится его ласкъ и милости (127). Въ 1601 году Борисъ съ отмѣннымъ благоволеніемъ приняль въ Москвъ 35 Ливонскихъ Дворянъ и гражданъ, изгианныхъ изъ отечества Поляками. Они не смъли итти во дворецъ, будучи худо одъты: Царь вельлъ сказать имъ: «хочу видъть людей, а не платье;» объдаль съ ними; утъщаль ихъ и тронуль до слезь увъреніемь, что будеть имъ вивсто отца: Дворянъ сабдаетъ Князьями, мвщанъ Дворянами; далъ каждому, сверхъ богатыхъ тканей и соболей, пристойное жалованье и номъстье (128), не требуя въ возмездіе ничего, кромѣ любви, върности и молитвы о благоденствін его Дома. Знативищій изъ нихъ, Тизенгаузенъ, клялся именемъ всъхъ умереть за Бориса, и сін добрые Ливонцы, какъ увидимъ, не обманули Царя, съ ревностію вступивъ въ его Нъмецию дружину. Вообще благосилонный къ людямъ ума образованнаго, онъ чрезвычайно любилъ своихъ иновемныхъ Медиковъ (129), ежедневно видъдся съ ними, разговаривалъ о дълахъ говуларственныхъ, о Въръ; часто просилъ нять на пето молиться, и только въ удовольствіе имъ согласился на возобновление Лютеранской

церкви въ Слободъ Яузской. Пасторъ сей церкви, Мартинъ Беръ, коему мы обязаны любопытною Исторією временъ Годунова и следующихъ, пишетъ: «мирно слушая «ученіе Христіанское и торжественно сла-«вословя Всевышняго по обрядамъ Въры «своей, Нъмцы Московскіе плакали отъ «радости, что дожили до такого счастія!»

Ho:

Признательность вноземцевъ къ милостямъ Царя не осталась безплодною для его славы: мужъ ученый, Фидлеръ, житель Кенигсбергскій (брать одного изъ Борисовыхъ Медиковъ) сочинилъ ему въ 1602 году на Латинскомъ языкъ похвальное слово (130), которое читала Европа, и въ коемъ Ораторъ уподобляетъ своего Героя Нумъ, превознося въ немъ законодательную мудрость, миролюбіе и чистоту нравовъ. Сію последнюю хвалу действительно живаль Борись, ревностный наблюдатель всъхъ уставовъ церковныхъ и правилъ благочинія, трезвый, воздерживый, трудолюбивый, врагь забавъ сустныхъ и примъръ въ жизни семейственной, супругъ, Fорач- родитель нъжный, особенно къ милому, ненаглядному сыну, котораго онъ любилъ до слабости (131), ласкалъ непрестанно, называль своимъ велителемъ, не пускалъ никуда отъ себя, воспитывалъ съ отмъннымъ стараніемъ, даже училъ Наукамъ: любопытнымъ памятникомъ географическихъ свъдъній сего Царевича осталась ландкарта Россіи, изданная подъ его именемъ въ 1614 году Нъмцемъ Герардомъ (132). Готовя въ сынъ достойнаго Монарха для великой Державы и заблаговременно пріучая всъхъ любить Өеодора, Борисъ въ дълахъ внъшнихъ и внутреннихъ давалъ ему право ходатая, заступника, умирителя (133); ждалъ его слова, чтобы оказать милость и снисхожденіе, дъйствуя и въ семъ случать безъ сомнънія какъ искусный Политикъ, но еще болъе какъ страстный отецъ, и своимъ семейственнымъ счастіемъ доказывая, сколь неизъяснимо сліяніе добра и зла въ сердцъ человъческомъ!

Но время приближалось, когда сей му- начало дрый Властитель, достойно славимый тогда стаів. въ Европъ за свою разумную Политику, любовь къ просвъщенію, ревность быть истиннымъ отцемъ отечества, - наконецъ за благонравіе въ жизни общественной и семейственной, должень быль вкусить горькій плодъ беззаконія и сдівлаться одною изъ удивительныхъ жертвъ суда Небеснаго. Предтечами были внутреннее безпокойство Борисова сераца и разные бъдственные случаи, коимъ онъ еще усильно противоборствовалъ твердостію духа, чтобы вдругъ оказать себя слабымъ и какъ бы безпомощвымъ въ последнемъ явленія своей судьбы чудесной.

## TAABA II.

Продолжение парствования Борн-

## r. 1600 - 1605.

Блестящее властвованіе Годунова. Молитва о Царіз. Подозрівнія Борисовы. Гоненія. Голодъ. Новыя зданія въ Кремліз. Разбом. Порочные нравы. Мнимыя чудеса. Явленіе Самозванца. Поведеніе и наружность обманщика. Ісзуиты. Свиданіє Лжедимитрія съ Королемъ Польсимъъ. Инсьмо иъ Папіз. Собраніе войсия. Деговоры Лжедимитрія съ Мнишкомъ. Міры взятыя Борисовъ. Первая измізна. Витязь Басиановъ. Робость Годунова. Общее расположеніе умовъ. Ведимодушіе Борисово. Битва. Поляки оставляють Самозванца. Честь Басманову. Побізда Воеводъ Борисовыхъ. Осада Кромъ. Письмо Самозванца иъ Борису. Кончина Годунова.

г. 1600- Достигнувъ цёли, возникнувъ изъ ин1605. чтожности рабской до высоты Самодержца, усиліями неутомимыми, китростію неусыпною, коварствомъ, иромсками, алодёйствомъ, наслаждался ли Годуковъ въ
полной мёрё своимъ величіемъ, коего алкала душа его — величіемъ купленнымъ
столь дорогою цёною? Наслаждался ли в
чистёйшимъ удовольствіемъ дущи, благо-

трори подланнымъ, и тъмъ заслуживая любовь отечества? По прайней мъръ не долго.

Первые два года сего парствованія казались лучиних временемъ Россін съ XV въка Блоотанли съ ел позстановленія (134): она была влестна выстанованией степени своего новаго могуще— Бораства. безопасная собственными силами и счастіемъ вившнихъ обстоятельствъ, а внутри управляемая съ мудрою твердостію и съ кротостію необыкновенною. Борисъ, исполняль объть Царскаго вънчанія, и справедливо хотваъ именоваться отцемъ народа, уменьшивъ его тягости; отцемъ сирыхъ и бълныхъ, изливая на нихъ щедроты безпримфриым; другомъ человъчества, не касаясь жизни людей, не обагрям земли Русской ин каплею крови, и наказырая преступинковъ только ссылкою (135). Купечество, менће ствсижемое въ торговвъ; войско, въ мирной тишинъ осыпаемое наградами; Дворяне, Приназные люди, знаками милости отличаемые за ревностную саужбу; Синклить, уважаемый Царемъ летельнымъ и советолюбивымъ: Луховенство, честимое Царемъ набожнымъ -одиниь словомъ, всв государственныя состоянія могле быть доводоны за себя и еще довольные за отечество, види, какъ Борисъ въ Европъ и въ Азін позволичнат има Рессія базъ кревепролитія и безъ тигостnaro handamenia carb să : kaku paibetu o

благь общемъ, правосудіи, устройствь. И такъ не удивительно, что Россія, по сказанію современниковъ (138), любила своего Въщеносца, желая забыть убіеніе Димитрія или сомнъваясь въ ономъ!

Но Вънценосецъ зналъ свою тайну, и не имълъ утъшенія върить любви народной; благотворя Россіи, скоро началъ удаляться отъ Россіянъ; отмѣнилъ уставъ временъ древнихъ: не хотълъ, въ извъстные дни и часы, выходить къ народу, выслушивать его жалобы и собственными руками принимать челобитныя (137); являлся ръдко, и только въ пышности недоступной. Но убъгая людей — какъ бы для того, чтобы лицемъ Монарха не напомнить имъ лице бывшаго раба Іоаннова — онъ хотълъ невидимо присутствовать въ ихъ жилищахъ или въ мысляхъ, и не довольный обыкновенною молитвою въ храмахъ о Государъ и Государствъ, велълъ искуснымъ книжнимолит- камъ составить особенную для чтенія во всей Россіи, во всехъ ломахъ, на трапезахь и вечеряхь, за чашами, о душевномъ спасенін и телесномъ здравін «Слуги Бо-«жія, Царя Всевышнимъ избраннаго и пре-«вознесеннаго, Самодержца всей Восточ-«ной страны и Съверной; о Царицъ и лъ-«тяхъ ихъ; о благоденствіи и тишинъ оте-«чества и Церкви подъ скиптромъ единаго «Христіанскаго Вънценосца въ міръ, что-

«бы всв иные Властители предъ нимъ укло-«нялись и рабски служили ему, величая «имя его отъ моря до моря и до конца все-«ленныя; чтобы Россіяне всегда съ умиле-«ніемъ славили Бога за такого Монарха, «коего умъ есть пучина мулрости, а сердце «исполнено любви и долготерпънія; чтобы «всъ земли трепетали меча нашего, а земля «Русская непрестанно высилась и расши-«рялась; чтобы юныя, цвътущія вътви Бо-«рисова Дому возрасли благословеніемъ «Небеснымъ и непрерывно осъняли оную «до скончанія въковъ» (138)! То есть, святое дъйствіе души человъческой, ен таинственное сношение съ Небомъ, Борисъ дерзнулъ осквернить своимъ тщеславіемъ и лицемъріемъ, заставивъ народъ свидътельствовать предъ Окомъ Всевидящимъ о до-бродътеляхъ убійцы, губителя и хищника!... Но Годуновъ, какъ бы не страшась Бога, тъмъ болъе страшился людей, и еще полодо ударовъ Судьбы, до измънъ счастія и Бориподданныхъ, еще спокойный на престоль, искренно славимый, искренно любимый, уже не зналъ мира душевнаго; уже чувствоваль, что если путемъ беззаконія можно достигнуть величія, то величіе и блаженство, самое земное, не одно знаменуютъ.

Сіе внутреннее безпокойство души, неизбъжное для преступника, обнаружилось въ

Царъ несчастными лъйствіжни подохранія, которое, тревожа его, скоро встревожило ж Россію. Мы видели, что онъ, касаясь рукою вънца Мономахова, уже мечталъ о тайныхъ ковахъ противъ себя, ядь, чародъйствъ (139): ибо естественно думалъ, что и другіе, педобио ему, могли имъть жажду къ верховной власти, лицемъріе и дерзость. Цескронно открывъ болзнь свою, и взявъ съ Россіянъ клятву постыдную, Борисъ столь же естественно не довърялъ ей: хотьль быть на стражь неусынаей, все видъть и слышать, чтобы предупредить заые умыслы; возстановиль для того бъдственную Іоаннову систему доносовъ и ввёрилъ судьбу гражданъ, Дворянства, Вельможъ сонму гнусныхъ извътниковъ.

Первою знаменитою жертвою подозрвнія и доносовъ быль тоть, съ ибмъ Годуновъ жилъ нъкогда душа въ душу, кто охотно дълилъ съ нимъ милость Іоаннову и страдалъ за него при Осодоръ (140) — свой-ственникъ Царицы Маріи, Бъльскій. Спа-гове- сенный Годуновымъ отъ злобы народной во время Московскаго мятежа, но оставленный надолго въ честной ссылкв. снова призванный ко Двору, но безъ всякаго отличія, и въ самое царствованіе Бориса удостоенный только второстеценнаго Думнаго сана, сей главный любимецъ Грознаго, считая себя благольтелемъ Голунова,

могъ быть или казаться недовольнымъ, следствение виновнымъ въ глазахъ Царя, имъя еще в другую, важивайшую вину за собою: онъ зналъ лучше инымъ глубину Борисова сердца! Въ 1600 голу Царв послалъ его въ дикую степь строить новую крівность Борисовъ на берегу Донца Сів-верскаго (141), безъ сомивнія не въ знакъ мило-сти; но Бівльскій, стыдяєь представлять лице уничиженнаго, ъкалъ въ отдаленныя пустыни какъ на энативниее Воеводство, съ необыкновенною пыничостію, съ богатою казиою и множествомъ слугъ; велълъ заложить городъ свонать, а не Царскимъ людямъ; ежедневно уго-щалъ Стръльцевъ и Козаковъ, давалъ имъ одежлу и деньги, не требуя ничего отъ Государя. Саваствіемъ было то, что новую крипость постровым скорве и лучше всвхъ другихъ крвпо-стей; что двлатели не скучали работою, любя, смава начальника; а Царю донесли, что началь-выкъ, милостію прельстивъ воиновъ, думаетъ объявить себя независимымъ и говоритъ: «Бо-«рисъ Царь въ Москвъ, а я Царь въ Борисо-«въ» (162)! Сію клевету, основанную, въроятно, на тщеславіи и какомъ нибудь неосторожномъ словів Більскаго, приняли за истину (ибо Годуновъ желаль избаниться отъ стариннаго, безпокойнаго друга) — и рішили, что опъ достовнъ смерти; по Царь, хвалясь милосердіемъ, вельль только взять у него имбије, и выщинать ему всю длянную, густую бороду, избравъ Шотландскаго Хирурга Габріеля для совершенія такой

новой казни. Бъльскій снесъ позоръ, и заточенный въ одинъ изъ Низовыхъ городовъ, дожилъ тамъ до случая отмстить неблагодарному хотя въ могилъ. Умный, опытный въ дълахъ госуг дарственныхъ, сей преемникъ Малюты Скуратова былъ ненавистенъ Россіянамъ стращными воспоминаніями своихъ дней счастливыхъ, а иноземцамъ своею жестокою къ нимъ непріязнію, которою онъ могъ гнъвить и Бориса, ихъ ревностнаго покровителя. Мало жальли о старомъ, безродномъ временщикъ; но его опала предшествовала другой, гораздо чувствительнъйшей для знатныхъ родовъ и для всего отечества.

Память добродьтельной Анастасіи и свойство Романовыхъ-Юрьевыхъ съ Царскимъ Домомъ Мономаховой крови были для нихъ правомъ на общее уваженіе и самую любовь народа. Бояринъ Никита Романовичь, достойный сей любви и личными благородными качествами, оставилъ 5 сыновей: Оедора, Александра, Михайла, Ивана и Василія, въ послъдній часъ жизни моливъ Голунова быть имъ вмъсто отца (143). Честя ихъ наружно — давъ старшимъ, Оедору и Александру, Боярство, Михайлу санъ Окольничаго, и женивъ своего ближняго, Ивана Ивановича Годунова, на ихъ меньшей сестръ, Иринъ (144) — Борисъ внутренно опасался Романовыхъ, какъ совмъстниковъ для его юнаго сына: ибо носилась молва, что Оеодоръ, за нъсколько времени до кончины, мыслилъ объявить старшаго изъ

нихъ наслъдникомъ Государства (145): молва, въроятно, несправедливая; но они, будучи единокровными Анастасіи и двоюродными братьями **Өеодора, казались народу ближайшими къ пре**столу. Сего было достаточно для злобы Борисовой, усиленной насказами родственниковъ Царскихъ (146); но гоненіе требовало предлога, если не для успокоенія сов'єсти, то для мнимой безопасности гонителя, чтобы личиною закона прикрыть злодъйство, какъ иногда поступалъ Гроз-ный и самъ Борисъ, избавляя себя отъ ненавистныхъ ему людей въ Осодорово время. Надеживышими извытниками считались тогда рабы: желая ободрить ихъ въ семъ предательствъ, Царь не устыдился явно наградить одного изъ слугъ Боярина, Князя Оедора Шестунова, за ложный доносъ на господина въ недоброхотствъ къ Вънценосцу (147): Шестунова еще не тронули, но всенародно, на площади, сказали клеветнику милостивое слово Государево, дали вольность, чинъ и помъстье. Между тъмъ шепталк слугамъ Романовыхъ, что ихъ, за такое же усердіе, ждетъ еще важнъйшая милость Царская; и главный клевреть новаго тиранства, новый Малюта Скуратовъ, Вельможа Семенъ Годуновъ, изобрѣлъ способъ уличить невинныхъ въ злоавиствъ, надъясь на общее легковъріе и невъжество: подкупилъ казначея Романовыхъ (148), далъ ему мъшки наполненные кореньями, вельт спратать вр кладовой у Боярина Александра Никитича и донести на своихъ господъ, что они, тайно занимаясь составомъ яда, умыниляють на жизнь Вѣпценосца. Вдругь сдѣлалась въ Москвѣ тревога: Синклитъ и всѣ знатные чиновники спѣшатъ къ Патріарху; посылаютъ Окольничаго Михайла Салтыкова для обыска въ кладовой у Боярина Александра; находятъ тамъ мѣнки, несутъ къ Іову, и въ присутствіи Романовыхъ высыпаютъ коренья, будто бы волшебные, изготовленные для отравленія Царя. Всѣ въ ужасѣ—и Вельможи, усердные подобно Римскимъ Сенаторамъ Тиберіева или Неронова времени, съ воплемъ кидаются на мнимыхъ зложѣевъ, какъ дикіе звѣри на агнцевъ, — грозно требуютъ отвѣта и не слушаютъ его въ шумѣ. Отдаютъ Романовыхъ подъ крѣпкую стражу и велятъ судить, какъ судитъ беззаконіе.

Сіе дѣло есть одно изъ гнуснѣйшихъ Бориеова ожесточенія и безстыдства. Не только Романовымъ, но и всѣмъ ихъ ближнимъ надлежало погибнуть, чтобы не осталось мстителей
на землѣ за невинныхъ страдальцевъ. Взяли
Князей Черкасскихъ, Шестуновыхъ, Рѣпняныхъ, Карповыхъ, Сипкихъ: знатнѣйшаго изъ
послѣднихъ, Князя Ивана Васильевича, Намѣстника Астраханскаго, привезли въ Москву скованнаго съ женою и сыномъ. Допрашивали,
ужасали пыткою, особенно Романовыхъ (149);
мучили, терзали слугъ ихъ, безжалостно и безполезно: никто не утѣшилъ тирана клеветою на
самого себя или на другихъ; върные рабы уми-

, рали въ мукахъ, свидътельствуя единственно о невинности господъ своихъ предъ Царемъ и Богомъ. Но судін не дерзали сомибваться въ истинь преступленія, столь трубо вымышленнаго, и прославили неслыханное милосердіе Царя, когда онъ велвлъ имъ осудить Романовыхъ, со всеми ихъ ближними, единственно на заточеніе, какъ уличенныхъ въ измини и въ злодъйскомъ наифреніи извести Государя средствами волшебства. Въ Іюнь 1601 года исполнился приговорь Боярскій (150): Оедора Никитича Романова, (будущаго знаменитаго Герарха), постриженнаго и названнаго Филаретомъ, сослали въ Сійскую Антонієву Обитель; супругу его, Ксенію Ива-новну, также постриженную и названную Марвою, въ одинъ изъ Заонежскихъ погостовъ: тещу Осдорову, Дворянку Шестову, въ Чебоксары, въ Никольскій Дъвичій монастырь; Александра Никитича въ Усолье-Луду, къ Бълому морю; третьяго Романова, Михайла, въ Великую Пермь, въ Ныробскую волость; четвертаго, Ивана, въ Пелымъ; пятаго, Василья, въ Яренскъ; зятя ихъ, Князя Бориса Черкасскаго, съ женою н съ дътъми ел брата, Ослора Никитича, съ шестильтнимъ Михаиломъ (будущимъ Царемъ!) и съ юною дочерью, на Бълоозеро (181); сына Ворисова, Килэл Ивана, въ Малмыжъ на Вятку; Князя Ивана Васильевича Сициаго въ Кожеозерскій монастырь, а жену его въ пустыню Сумскаго Острога; другихъ Сицкихъ, Осдора и Вла-циміра Шестуновыхъ, Карцовыхъ и Килзей

Рѣпниныхъ въ темницы разныхъ городовъ: одного же изъ послѣднихъ, Воеводу Яренскаго, будто бы за расхищеніе Царскаго достоянія, въ Уфу (152). Вотчины и помѣстья опальныхъ роздали другимъ; имѣніе движимое и домы взяли въ казну.

Но гоневіе не кончилось ссылкою и лишеніемъ собственности: не въря усердію или строгости мъстныхъ начальниковъ, послали съ неечастными Московскихъ Приставовъ, коимъ надлежало смотръть за ними неусыпно, давать имъ нужное для жизни и доносить Царю о каждомъ ихъ словъ значительномъ. Никто не смълъ взглянуть на оглашенныхъ измљичиковъ, ни ходить близъ уединенныхъ домовъ, гдѣ они жили, внѣ городовъ и селеній, вдали отъ большихъ дорогъ; нъкоторые въ землянкахъ, и даже ско-ванные. Въ монастырь Сійскій не пускали богомольцевъ, чтобы кто нибудь изъ нихъ не доставилъ письма Оедору Никитичу, Иноку невольному, но ревностному въ благочестін : коварный Приставъ, съ умысломъ заговаривая ему о Дворъ, семействъ и друзьяхъ его, доносилъ Царю, что Филаретъ не находить между Боярами и Вельможами ни одного весьма умнаго, способнаго къ дъламъ государственнымъ, кромъ опальнаго Богдана Бъльскаго, и считаетъ себя жертвою ихъ злобныхъ навътовъ (153); что хотя занимается единственно спасеніемъ души, но тоскуєть о женъ и дътяхъ, не зная, гдъ они безъ него сиротствуютъ, и моля Бога о скоромъ

концъ ихъ бъдственной жизни (Богъ не услышалъ сей молитвы, ко счастію Россіи!). Донесли также Царю, что Василій Романовъ, отягченный бользнію и цъпями не хотыть однажды славить милосердія Борпсова, сказавъ Приставу: «истинная доброд'ьтель не знаетъ тщеславія.» Но Борисъ, какъ бы желая доказать узнику истину своего милосердія, вельль снять съ него цъпи, объявить за нихъ Царскій гиъвъ Приставу, излишно ревностному въ угнетеніи опаль-ныхъ, — перевезти недужнаго Василія въ Пе-лымъ къ брату Ивану Никитичу, лишенному движенія въ рукъ и ногъ отъ удара, и дать имъ печальное утъшеніе страдать вмъстъ. Василій отъ долговременной бользии скончался (15 Февраля 1602) подъ молитвою брата и великодушнаго раба, который, върно служивъ господину въ чести, служилъ ему и въ оковахъ съ усер-діемъ нъжнаго сына. Александръ и Михайло Никитичи также не долго жили въ темницѣ, бывъ жертвою горести, или насильственной смерти, какъ пишутъ (154): перваго схоронили въ Лудъ, втораго въ семи верстахъ отъ Чердыня, близъ села Ныроба, въ мъстъ пустынномъ, гдъ, надъ могилою, выросли два кедра. Донывъ въ церкви Ныробской хранятся Михайловы тяжкія оковы, и старды еще разсказывають тамъ о великодушномъ терпъніи, о чудесной силъ и кръпости сего мужа, о любви къ нему всъхъ жителей, коихъ дъти приходили къ его темницъ играть на свиръляхъ, и сквозь отверстія зем-

лянки подавали уэнику все лучшее, что имъли, для утоленія голода и жажды: любовь, за которую вхъ гнали при Годуновф и наградили въ царствованіе Романовыхъ мялостивою, объльною грамотою (188). — Если верить Летописцу, то Борисъ, велевъ удавить въ монастыре Кияза Ивана Сицкаго съ женою, хотълъ уморить голодомъ в недужнаго Ивана Романова; но бумагя приказныя свидетельствують, что последній вмълъ весьма не бъдное содержаніе, ежедневно два или три блюда, мясо, рыбу, бёлый хлёбъ, и что у Пристава его было 90 (450 нынѣшнихъ серебряныхъ) рублей въ казнѣ, для доставленія ему нужнаго. Скоро участь опальныхъ смягчилась, отъ Политики ли Царя (ибо народъ жаявль объ нихъ), или отъ ходатайства вити Ро-мановыхъ, Крайчаго Ивана Ивановича Годунова. Въ Мартъ 1602 Царь милостиво указаль Ивану Романову (оставляя его подъ надзоромъ, но уже безъ имени злодъя) ъхать въ Уфу на елумебу, оттуда въ Няжній Новгородъ, и наконецъ въ Москву, вмъстъ съ племянивкомъ, Княземъ Иваномъ Черкасскимъ; Сицкихъ послалъ воеводствовать въ города Низовскіе (освободиль ли Шестуновыхъ и Ръпниныхъ, неизвъстно); а Княгинъ Черкасской, Мароъ Никитишнъ, овдовъвшей на Бълвозерв (156), велвлъ жить съ не-въстною, сестрою и дътьми Оедора Никитича, въ отчинъ Романовыхъ Юрьевскаго Увзда, въ сель Клинь, гдь, лишенный отца и матери, но блюдомый Провиденіемъ, дожилъ семильтији

отрокъ Миханлъ, грядущій Вънценосецъ Россіи, до гибели Борисова племени. Царь хотълъ изъявить милость и Филарету (157): позволилъ ему стоять въ церкви на крылосъ, взять къ себъ Чернца въ келлію для услугъ и бесъды; приказалъ всъмъ довольствовать своего измънника (еще такъ называя сего мужа непорочнаго въ совъсти) и для богомольцевъ отворить монаетырь Сійскій, но не пускать ихъ къ опальному Иноку; приказалъ наконецъ (въ 1605 году) посвятить Филарета въ Іеромонахи и въ Архимандриты, чтобы тъмъ болъе удалить его отъ міра!

Не одни Романовы были страшилищемъ для Борисова воображенія. Онъ запретиль Князьямъ Мстиславскому и Василію Шуйскому жениться, думая, что ихъ дѣти, по древней знатности своего рода, могли бы также состязаться съ его сыномъ о престолѣ (188). Между тѣмъ, устраняя будущія мнимыя опасности для юнаго Өеодора, робкій губитель трепеталъ настоящихъ: волнуемый подозрѣніями, непрестанно боясь тайныхъ злодѣевъ и равно боясь заслужить народную ненависть мучительствомъ, гналъ и миловалъ: сослалъ Воеводу, Князя Владиміра Бахтѣярова-Ростовскаго, и простилъ его (189); удалилъ отъ дѣлъ знаменитаго Дьяка Щелкалова, но безъ явной опалы; нѣсколько разъ удалялъ и Шуйскихъ, и снова приближалъ къ себѣ: ласкалъ ихъ, и въ тоже время грозилъ немилостію всяжому, кто имѣлъ обхожденіе съ ними (180). Не

было торжественныхъ казней, но морили несчастныхъ въ темницахъ, пытали по доносамъ. Сонмы извътниковъ, если не всегда награждаемыхъ, то всегда свободныхъ отъ наказанія за ложь и клевету, стремились къ Царскимъ палатамъ изъ домовъ Боярскихъ и хижинъ, изъ монастырей и церквей: слуги доносили на госполъ, Иноки, Попы, Дьячки, просвирницы (161) на людей всякаго званія — самыя жены на мужей, самыя дъти на отцевъ, къ ужасу человъчества! «И въ дикихъ Ордахъ» (прибавляетъ Лътописецъ) «не бываетъ столь великаго зла: господа «не смъли глядъть на рабовъ своихъ, ни ближ-«ніе искренно говорить между собою; а когда «говорили, то взаимно обязывались стращною «клятвою не измънять скромности.» Однимъ словомъ, сіе печальное время Борисова царствованія, уступая Іоаннову въ кровопійствь, не уступало ему въ беззаконія и разврать: наслідство гибельное для будущаго! Но великодушіе еще дъйствовало въ Россіянахъ (оно пережило Іоанна и Годунова, чтобы спасти отечество): жалъли о невинныхъ страдальцахъ и мерзили постыдными милостями Вънценосца къ доносителямъ; другіе боялись за себя, за ближнихъ — и скоро неудовольствіе сдълалось общимъ. Еще многіе славили Бориса: приверженники, льстецы, взвътники, утучняемые стажаніемъ опаль-ныхъ; еще знатное Духовенство, какъ увъряютъ (162), хранило въ душѣ усердіе къ Вѣнце-носцу, который осыпалъ Святителей знаками

благоволенія: но гласъ отечества уже не слышался въ хваль частной, корыстолюбивой, и молчаніе народа, служа для Царя явною укоризною, возвъстило важную перемъну въ сердцахъ Россіянъ: они уже не любили Бориса (163)!

Такъ говоритъ Лътописецъ современный, без-пристрастный, и самъ знаменятый въ нашей Исторіи своею государственною доблестію: Келарь Палицынъ. Народы всегда благодарны: оставляя Небу судить тайну Борисова сердца, Россіяне искренно славили Царя, когда онъ подъличиною добродътели казался имъ отцемъ народа; но признавъ въ немъ тирана, естественно возненавидъли его и за настоящее и за минувшее: въ чемъ, можетъ быть, хотъли сомнъваться, въ томъ снова удостовфрились, и кровь Димитріева явите означилась для нихъ на порфирть губителя невинныхъ; вспомнили судьбу Углича и другихъ жертвъ истительнаго властолюбія Годунова; безмолвствовали, но тъмъ сильнъе чувствовали въ присутствін извітниковъ — и тімъ сильнъе говорили въ святилищахъ недоступныхъ для услужниковъ тиранства, коего время бываетъ и царствомъ плеветы и царствомъ ненарушимой скромности: тамъ, въ тихихъ бесъдахъ дружества, неумолимая истина обнажала, а ненависть чернила Бориса, упрекая его не только душегубствомъ, гоненіемъ людей знаме-нитыхъ, грабежемъ ихъ достоянія, алчностію къ прибытку беззаконному, корыстолюбивымъ введеніемъ откуповъ, размноженіемъ казенныхъ

домовъ питейныхъ, порчею правовъ, но и пристрастіемъ нъ мноземнымъ, новымъ обычалиъ (изъ коикъ брадобритіе особенщо соблавняло усердныхъ старовъровъ), даже наклонисстію къ Арменской и къ Латинской ереси! Какъ любовь, такъ и иенависть ръдко бываютъ довольны истиною : первая въ квалѣ, послѣдняя въ осужденіи. Голумову ставили въ вину и самую ревность его къ просвъщенію!

Въ сіе время общей нелюбии къ Борису онь выбль случай доказать свою чувствательнесть къ народному бъдствію, заботливость, щедрость необыкновенную; но и темъ уже не могъ тронуть сердецъ, къ годол. нему остылыкъ. — Среди естественнаго обилія и богатства земли плодоносной, населенией хлебонаницами трудолюбивыми; среди благословеній долговременнаго мира, и въ царствованіе деятельное, предусмотрительное, пала на милліоны людей казнь страшная: весною, въ 1601 году, небо омрачилось густою тьмою, и дожди лили въ теченіе десяти недівль непрестанно (164), такъ, что жители сельскіе пришли въ ужасъ: не могли ничемъ заниматься, ни восить, ни жать; а 15 Августа жестокій морозъ повреднаъ какъ зеленому кайбу, такъ и всемъ плодамъ незрълымъ. Еще въ житнацахъ и въ гумнакъ находилось не мало отараго житба; но земледальцы, къ

несчастію, засвяли поля новышь, гинльшь, тощимъ, и не видали всходовъ, ни осенью, ни весною: все истабаю ѝ смещалось съ землею. Между тъмъ запасы изопили, и поля уже оста-лись незасъянными. Тогда началося бъдствіе, в вопль голодныхъ встревожнаъ Царя. Не только гумна въ селахъ, но и рыпки въ столице опустъли, и четверть ржи возвысилась ценою отъ 12 и 15 денегъ до трехъ (пятнадцати ньигынихъ серебряныхъ) рублей (165). Борисъ вельяъ отворить Царскія житницы въ Москвъ и въ другихъ городахъ; убъдилъ Духовенство и Вельможъ продавать хлібоные свои запасы также низкою прною; отворить и казна: вр четирежи оградахъ, сдъланныхъ близъ деревянной ствиы Московской, лежали кучи серебра для бъдныхъ; ежедневно, въ часъ утра, каждому давали двъ Московки, деньгу или копейку (166) — но голодъ свиръпствовалъ: ибо хитрые корыстолюбцы об-маномъ скупали дешевый хлъбъ въ житницахъ казенныхъ, Святительскихъ, Болрсияхъ, чтобъя возвышать его цену и торговать имъ съ прибыткомъ безсовъстнымъ; бъдные, получая въ день копейку серебряную, не могли питаться: Самое благодъяніе обратилось во эло для столицы: изъ всехъ ближнихъ и дольнихъ местъ земледъльцы съ женами и дътьми стремились толиами въ Москву за Царскою милостынею, умножая тъмъ число нищихъ. Казна раздавала въ день нъсколько тысячь рублей (167), и безполезно: голодъ усиливался и наконецъ достигъ

крайности столь ужасной, что не льзя безъ тревета читать ея достовърнаго описанія въ преданіяхъ современниковъ. «Свидътельствуюсь исти-«ною и Богомъ» — пишетъ одинъ изъ нихъ (168) «— что я собственными глазами видёлъ въ Мо-«сквъ людей, которые, лежа на улицахъ, по-«добно скоту щипали траву и питались ею; у «мертвыхъ находили во рту свно.» Мясо лоша-двное казалось лакомствомъ: ъли собакъ, кошекъ, стерво, всякую нечистоту. Люди сделались хуже звърей: оставляли семейства и женъ, чтобы не дълиться съ ними кускомъ послъднимъ. Не только грабиди, убивали за ломоть хлівба, но и пожирали другь друга. Путешественники боялись хозяевъ, и гостинищы стали вертепами лушегубства: давили, ръзали сон-ныхъ для ужасной пищи! Мясо человъческое продавалось въ пирогахъ на рынкахъ! Матери глодали трупы своихъ младенцевъ! . . . Злодъевъ казнили, жгли, кидали въ воду; но преступленія не уменьшались.... И въ сіе время другіе изверги копили, берегли хлібо въ надеждъ продать его еще дороже!... Гибло множество въ неизъяснимыхъ мукахъ голода. Вездъ -шатались полумертвые, падали, издыхали на площадяхъ. Москва заразилась бы смрадомъ гніющихъ тълъ, если бы Царь не велълъ, на свое иждивеніе, хоронить ихъ, истощая казну и для мертвыхъ. Приставы ъздили въ Москвъ изъ улицы въ улицу, подбирали мертвецовъ, обмывали, завертывали въ бълые саваны, обували въ

красные башмаки или коты, и сотнями возмли за городъ въ три скудельницы, гдф въ два года и четыре мъсяца было схоронено 127,000 труповъ, кромъ погребенныхъ людьми христолюбивыми у церквей приходскихъ (169). Пишутъ, что въ одной Москвъ умерло тогда 500,000 человъкъ, а въ селахъ и другихъ областяхъ еще несравненно болъе, отъ голода и холода: вбо замою нищіе толпами замерзали на дорогажъ. Пища неестественная также производила бользии и моръ, особенно въ Смоленскомъ Уфзаф, куда Царь въ одно время послалъ 20,000 рублей для бъдныхъ, не оставивъ ни одного города въ Россія безъ вспоможенія (170), и если не спасая миогихъ, то вездъ уменьшая число жертвъ, такъ, что сокровищница Московская, полная отъ благополучнаго Оеодорова царствованія, казалась неистощимою. И всв иныя возможныя меры были имъ приняты: онъ не только въ ближниъъ городахъ скупалъ, цъною имъ опредъленною, волею и неволею, всё хлёбные запасы у богатыхъ (171); но послалъ и въ самыя дальнія, изобильнъйшія мъста освидьтельствовать гумна, гдъ еще нашлися огромные скирды, въ теченіе полувъка неприкосновенные и поростіе деревьями (172): вельлъ немедленно молотить и везти хльбъ, какъ въ Москву, такъ и въ другія области. Въ доставлении встръчались неминуемыя, едва одолимыя трудности: во многихъ мѣстахъ на пути не было ни подводъ (173), ни корму; ямщики и всъ жители сельскіе разбъгались.

Обочьт піми Россівю кайъ бы пустыйсю Агражинскою, подъ мечьши и койвами войной в, ойасись нападенія голодивіх і, которвіе не тойнко вив селеній, но и въ Москвії, на улицить и ріликать, силою отнимали събстное (му). — Наконеть двятельность верховной власти устраниля всв препятствія, и въ 1603 году, муло по майу, почезли всв знаменія ужасивійнаго изві збіль: : смова явилось обиліе, и такое, что четмерть хліві ба унала цівною отъ трехъ рублей до десяти нопескъ, къ восхищенію народа и къ отнавийю корыстолюбцевь, еще богатых тайными зинасами ржи и пшеницы! — Паматинкомъ бывшей, безпримірной дороговизны осталась найсегда, какъ сказано въ літописих в, ею вчеденій в, нован міра чемеврика: ибо до 1601 года хлібов продавали въ Россіи единственно оконій, бочнами или кидами, четвертями и освиннями (176)!

Въдствіе прекратилось; но слъды его не могин быть скоро наглажены: замьтно уменьпилось число людей въ Россій и достояніе многихъ; оскудъта безъ сомивнія и Казна, хотя Годуновъ, велинодушно расточая оную для спасенія народнаго, не только не убавиль своей обыкновенной нышности Царской, но еще болье нежели когда нибудь хотьль блистать оною, чтобы эмерыть тымъ дъйствіе гніва Небеснаго, особенню для Пословъ иноземныхъ, окружая ихъ на пути; отъ границы до Москвы, призраками нарбилія и роскоши (176): нездів являлися люди, бегато или праспис одітые; вездів являлися пол-

**жие тованову, ма**са и хубба, и ни единато динаго, танъ, гар за версту въ сторому . ногилы наполнялись жертвами голода. Въ сіе-то время Борисъ столь пышно угощалъ своего напеченнаго зата, Герпога Датска-Кыш и ир сје же времи хибимачи убевній , Кремдь, новыции зданідми : въ 1600 году Возувилняв отвожняю кочокоченю Кваня Ведикаго (177), пристроиль въ 1601 и 1602 годахъ, на мъсть сломаннаго, леревливаго дворца Іоаннова, двъ больщія каменныя дадаты къ Золотой и Грановитой, Столо-вони вую и Панахианую (178), чтобы доставить твиъ работу и пропитание людямъ бъл- жреннымъ, соединяя съ милостію подьзу, и во аң ажомандо! ціпа тэрээ о вамух акарп, инд Московские Афтописцы, а только чужеземные Историки упрекають Бориса гордостію неуклонною и въ общенъ бълствіи, сустою, тщеславісмъ, разсказывая, что онъ запретиль тогла Россіянамъ купить вестия умраенною прною знациое комилество ржи у Нъмцевъ въ Иванъгородъ, стычись питать нарочь свой лужимь хурбомъ (179). Извъстіе конечно несправедливое: ибо наши государственныя бумаги, свидътельствуя о прихоль туда Нъмецқихъ кораблей съ хльбомъ въ 1602 году, не упоминають о такомъ жестокомъ запретъ. Борисъ, оказавъ въ семъ несчастін сточено чризелености и сточено птечьости.

чтобы удостовърить Россію въ любви истинноотеческой Царя къ подданнымъ, не могъ явно жертвовать ихъ спасеніемъ тщеславію безумному.

Но Борисъ не обольстилъ Россіянъ своими благодъяніями: ибо мысль, для него страшная, господствовала въ душахъ — мысль, что Небо за беззаконія Царя казнитъ Царство (180). «Изли-«вая на бёдныхъ щедроты» — говорятъ Лѣто-писцы — «онъ въ золотой чашѣ подавалъ имъ «кровь невинныхъ, да піютъ во здравіе; питалъ «ихъ милостынею богопротивною, расхитивъ «ижъ милостынею богопротивною, расхитивъ «ижъ милостынею богопротивною грабежа.»—Россія не благоденствовала въ новомъ изобиліи; не имѣла времени успокоиться: открылось новое бѣдствіе, въ коемъ современники непосредственно винили Бориса.

Еще Іоаннъ IV, желая населить Литовскую Украйну, землю Съверскую, людьми годными къратному дълу, не мъшалъ въ ней укрываться и спокойно жительствовать преступникамъ, которые уходили туда отъ казни: ибо лумалъ, что они, въ случать войны, могутъ быть надежными защитниками границы. Борисъ, любя слъдовать многимъ государственнымъ мыслямъ Іоанновымъ, послъдовалъ и сей, весьма ложной и весьма несчастной (181): ибо незнаемо изготовилъ тъмъ многочисленную дружину злодъевъ въ услугу врагамъ отечества и собственнымъ. «Великій разумъ и жестокость Грознаго» — по

словамъ Лътописца — «не давали двинуться «зміямъ; а кроткій, набожный Осодоръ связы«валъ ихъ своею молитвою» (182); но Борисъ увидълъ зло, и еще увеличилъ его другими плодами своего мудрованія, несогласнаго съ въчными уставами правды. Издревле Бояре наши ными уставами правды. Издревле Бояре наши окружали себя толпами слугъ, вольныхъ и кръшостныхъ; издревле также любили кабалить первыхъ (183): законъ, изданный въ Оеодорово время, единственно въ угодность знатному Дворянству, объ укръпленіи всъхъ людей, служащихъ
господамъ не менъе шести мъсяцевъ (184), совершенно прекратилъ родъ вольныхъ слугъ въ
нашемъ отечествъ, и наполнилъ домы Боярскіе
рабами, коими сдълались тогда, въ противность
Іоаннову Судебнику (185), даже и многіе люди
воинскіе. благородные, отъ нишеты, но безъ воинскіе, благородные, отъ нищеты, но безъ стыда служивъ богачамъ именитымъ: законъ недостойный сего имени своею явною несправедливостію! Еще мало: къ его дъйствію при-соединилось и насиліе: знатные и случайные безсовъстно укръпляли и неслугъ, а всякаго без-защитнаго, кто имъ нравился художествомъ, ру-колъльемъ, ловкостію или красотою (186). Но въ дешевое время охотно умножавъ свою челядь, Дворяне во время голода начали распускать ее: воля обратилась въ казнь и мучительство! Люди еще совъстные, выгоняли слугъ изъ дому по крайней мъръ съ отпускными; а элые безъ вся-каго письменнаго вида, съ намъреніемъ клепать ихъ въ бъгствъ и въ сносъ, чтобы ябедою суда

разорять трхъ, которые ногин ры нар деловеколюбія дать имъ у себя дело и пин лжась baзвbата обрікновенніго въ гочин бъдствій! Несчастные гибли или разбойн чали, вифстъ со многими дюдьми Вельмог ссыльныхъ, Романовыхъ и другихъ, осу ченными вести жизне обочист (поо нич не смрур принять сталь опаченасо) — вя стъ съ Украинскими бъглецами, ходив ми изъ гифзда своего на добычу Резбол. Россін (187). Явились щайки на завечисе пристани ве местахе глах **чрсистыхр: грабичй** чайвачи Москвою. Не боллись и сыскныхъ дружи воинскихъ: зчочфи сйфчо съчу съ ними, имъя атаманомъ Хлор Косолапа, удальца ръдкаго. Государь д женъ былъ дъйствовать съ усилісмъ ловажнымъ, и въ мирное время отрядить цълое войско противъ разбойника ный Воевода, Окольничій Иванъ вичь Басмановъ, едва выступивъ въ под уже встрътилъ Хлопка, врага презрител наго, но злаго, который, соединивъ шайки, дерзнулъ близъ Москвы спорит нимъ о побъдъ. Упорная битва, безсла и жестокая, рышилась смертію Басманова видя его падающаго съ коня, воины кин чись на разбойников , не жачачи себы наконецъ одольли ихъ остервененіе та праводня пробрами правий

EL:

38-

6

**%**-

атамана, дзнемогијаго отъ тажељихъ ранъ зложья, коего необыкновенная храбрость достойна была лучшаго побужденія и лучшей цьли! Хиниченний дерзостію сего опаснаго скопища, Борисъ искаль, кажется, тайныхъ соумыштенников в нти наставников у учопка межча дюдьин значительнъйшими, зная, что въ его щайкахъ находились слуги господъ опальныхъ, и полозръвая, что они могли быть вооружены честью противъ гонителя Романовыхъ. Нарядили слъдствіе; допрашивали, пытали взятыхъ разбойниковъ (188), но, по видимому, ничего не узнади, кромъ ихъ собственныхъ здодъяній. Хлопко, въродино, умеръ отъ ранъ или въ муцахъ: всьхъ другихъ перевъщали, и Борисъ единственно въ семъ случат уклонился отъ своего человъколюбиваго объта не казнить никого смертію (189). — Еще многіе изъ товарищей Хлопковыхъ спаслися бысствомъ въ Украйну. гдъ Воеводы, по указу Государеву, ихъ ловили и вршали, но не могли истребить гитзда злолъйскаго, которое ждало новаго, гораздо опаснъйщаго атамана, чтобы дать ему передовую аружину на пути къ столицъ!

Такъ готовилась Россія къ ужаснъщиему изъ
явленій въ своей Исторіи; готовилась долго:
неистовымъ тиранствомъ двадцати - четырехъ
льтъ Іоанновыхъ, адскою игрою Борисова властодюбія, бъдствіями свиръпаго голода и всемъстныхъ разбоевъ, ожесточеніемъ сердецъ,
развратомъ народа — всъмъ, что предшествуетъ

испроверженію Государствъ, осужденныхъ Провидениемъ на гибель или на мучительное возрожденіе.

Если, какъ пишутъ очевидцы, не было ни правды, ни чести въ людяхъ (180); если пороч долговременный голодъ не смирилъ, не исправилъ ихъ, но еще умножилъ пороки между ими: распутство, корыстолюбіе, лихоимство, безчувствіе къ страданію ближнихъ; если и самое лучшее Дворянство, и самое Духовенство заражалось общею язвою разврата, слабъя въ усердія къ отечеству отъ беззаконій Царя, уже вообще ненавистнаго: то нужны ли были иныя, чудесныя знаменія для устрашенія Россій? ибо сін же Лътописцы, слъдуя древнему обыкновенію суев врія (191), разсказывають, «что не ръдко восходили тогда двъ и три жини «луны, два и три солнца выбств; столны «огненные, ночью пылая на тверди, въ «своихъ быстрыхъ движеніяхъ представ-«ляли битву воинствъ, и краснымъ цвѣ-«томъ озаряли землю; отъ бурь и вихрей «падали колокольни и башни; женщины в «животныя производили на свътъ множе-«ство уродовъ; рыбы во глубинъ водъ и

«дичь въ лъсахъ исчезали, или, употре-«бляемыя въ пищу, не имъли вкуса; алчные «псы и волки, вездъ бъгая станицами, по-«жирали людей и другъ друга; звѣри и «птицы невиданные явились; орлы парили

«надъ Москвою; въ улицахъ, у самаго «дворца, ловили руками лисицъ черныхъ; «льтомъ (въ 1604 году), въ свътлый пол«день, возсіяла на небъ Комета, и мудрый 
«старецъ, за нъсколько лътъ предъ тъмъ 
«вызванный Борисомъ изъ Германіи, объ«явилъ Дьяку Государственному (Власьеву), 
«что Царству угрожаетъ великая опас«ность.» Оставимъ суевъріе предкамъ: его 
мнимые ужасы не столь разнообразны, 
какъ дъйствительные въ Исторіи нароловъ.

Въ сіе время скончалась Ирина, въ кел- кончилін Новод вичьяго монастыря, около те- на присти лътъ не выходивъ изъ своего добровольнаго заключенія никуда, кром'є церкви, пристроенной къ ея смиренному жилищу (192). Жена знаменитая и душевными качествами и судьбою необыкновенною; безъ отца, безъ матери, въ печальномъ сиротствъ взысканная удивительнымъ счастіемъ; воспитанная, любимая Іоанномъ и добродътельная; первая Державная Царица Россіи, и въ юныхъ льтахъ Монахиня; чистая сердцемъ предъ Богомъ, но омраченная въ Исторіи союзомъ съ злымъ властолюбцемъ, коему она указала путь къ престолу, хотя и невинно, будучи ослеплена любовію къ нему и блескомъ его наружныхъ добродътелей, не зная его тайвыхъ преступленій или не въря онымъ.

Могъ ли Борисъ открыть свою темную дупу серацу преданному святой набожности? Онъ дълилъ съ нъжною сестрою долько добрыя дувства: съ нею радовался торжеству отечества (122) и скоровать о случаяхь обраственных в для онаго; повървать ей, можетъ быть, свое великое дамьреніе просв'ятить Россію, жаловался на здую неблагодарность, на здые умысды, призраки его безпокойной совъсти, и на горестную необходимость карать Вельможъ изманниковъ; лицемаривъ предъ сестрою въ добръ, не диценъридъ, можетъ быть, только въ изъявленіяхъ скорби о кончинъ ел: Ирина не мъщала ему державсявевать и служила Ангеломъ хранителомъ, астии любимая какъ истиннан мать народа и въ келдін. Погребли Инокиню съ великольпіемъ Царскимъ. въ Дъвичьемъ Вознесенскомъ монастыръ, близъ гроба Іоанновой дочери, Маріи — и никогда не раздавалось столько милостыни, какъ въ сей день печали; бълные во всьхъ городахъ Россійскихъ благословиди щедрость Борисову. Ирина была счастлива, смеживъ глаза навъки: ибо не видала гибели всего, что еще любила въ жизни.

Настало время явной казни для того, кто не върилъ правосудію Божественному въ земномъміръ, надъясь, можетъ быть, смиреннымъ покаяніемъ спасти свою душу отъ ада (какъ надъядся Іоаннъ) и дълами достохвальными загладить для людей память своихъ беззаконій. Не тамъ, глъ Борисъ стерегся опасности, незапила опасность

пвилась: Ав потожки Рюриковы, не Киязыя в Вельноми, быт гонимые — не дъти и пружей ихъ, вобруженные местно, умыслими смергить его съ Царства: сіе дъло умыслими смергить в собернить и презранный бродава, быства маденца, давно лежавшаго в могиль. ... Какъ бы дъяствіемъ сверхъсстественный тынь Димитріева вышла изъгрюба, чтобы ужасомъ поразить, обезумить ублицу й привести въ смятеніе всю Россію. Начинаемъ повъсть, равно истинную и немиюнарую.

Вёдный сынь Болрскій, Галичанинь баковорій Огреньейь, вы юпости лишась отца, завинальный Богдана-Якова, Стрвлецкаго Сотника, зарвзяннаго вы Москвы пынымы личний быровов вы москвы пынымы личний вы служиль вы домы у Ромайжых грийогы; оказывалы много ума, но мамо байгоразумія; скучаль низкимы состояність и рабийся искать удовольствія безпечной праздности вы саны Инока, слыми приміру дыда, Замятни-Отреньеми, который уже давно монашествовалы вы Обители Чудовской. Постриженный Витейник Игуменомы Трифономы и названный Григорісмы, сей юный Чернецы снигалей изы мёста вы мёсто; жилы ибсколько времени вы Суздаль, вы Обитель Св. Евфимія, вы Галицкой Іоанна Предтечни вы другихы; наконець вы Чу-

довъ монастыръ, въ келліи у дъда, подъ Началомъ. Тамъ Патріархъ Іовъ узналъ его, посвятилъ въ Діаконы и взялъ къ себъ для книжнаго дъла: ибо Григорій уміть не только хорошо списывать, но даже и сочинять Каноны Святымъ лучше многихъ старыхъ книжниковъ того времени. Пользуясь милостію Іова, онъ часто ъздилъ съ нимъ и во дворецъ: видълъ пышность Царскую и павнялся ею; изъявляль необыкновенное любопытство; съ жадностію слушалъ людей разумныхъ, особенно когда въ искреннихъ, тайныхъ бесъдахъ произносилось имя Димитрія Царевича; вездь, гдь могь, вывьдывалъ обстоятельства его судьбы несчастной, и записывалъ на хартів. Мысль чудная уже поселилась и зрёла въ лушё мечтателя, внушенная ему, какъ увёряютъ (195), однимъ злымъ Ино-комъ: мысль, что смёлый самозванецъ можетъ воспользоваться легковъріемъ Россіянъ, умиляемыхъ памятію Димитрія, и въ честь Небеснаго Правосудія казнить святоубійцу! Сѣмя пало на землю плодоносную: юный Діаконъ съ прилъжаніемъ читалъ Россійскія лътописи, и не скромно, хотя и въ шутку, говаривалъ иногда Чудовскимъ Монахамъ: «знаете ли, что я буду «Царемъ на Москвъ?» Одни смъялись; другіе плевали ему въ глаза, какъ вралю дерзкому. Сін или подобныя ръчи дошли до Ростовскаго Митрополита Іоны, который объявиль Патріарху и самому Царю, что «недостойный Инокъ Гри-«горій хочеть быть сосудомь Діавольскимь:»

добродушный Патріархъ не уважиль Митрополитова извъта; но Царь вельль Дьяку своему, Смирнову-Васильеву, отправить безумца Григорія въ Соловки, или въ Бълозерскія пустыми, будто бы за ересь, на въчное покаяніе (198). Смирной сказаль о томъ другому Дьяку, Евфимьеву; Евфимьевъ же, будучи свойственникомъ Отрепьевыхъ, умолиль его не спъщить въ исполневіи Царскаго Указа, и далъ способъ опальному Діакову снастися бъгствомъ (въ Февралъ 1602 года), вмъстъ съ двумя Иноками Чудовскими, Священникомъ Варлаамомъ и прылошаниномъ Мисаиломъ Повадинымъ. Не думали гнаться за ними, и не извъстили Царя, какъ увъряютъ, о семъ побъгъ, коего слъдствія окавались столь важными.

Бродагв-Иноки были тогда явленіемъ обыкновеннымъ; всякая Обитель служила для нихъ гостинницею: во всякой находили они покой и довольствіе, а на путь запасъ и благословеніе. Григорій и товарищи его свободно достигли Новагорода Съверскаго, гдѣ Архимандритъ Спасской Обители принялъ ихъ весьма дружелюбно и далъ имъ слугу съ лошадьми, чтобы ѣхать въ Путивль; но бъглецы, отославъ провожатаго, спѣтили въ Кієвъ, и Спасскій Архимандритъ нашелъ въ келлін (197), гдѣ жилъ Григорій, слѣдующую записку: «Я Царевичь Димитрій, сынъ «Іоаниовъ, и не забуду твоей ласки, когда сяду «на престолъ отца моего.» Архимандритъ ужаснулся; не зналъ, что дѣлать; рѣщился молчать.

Такъ въ первый разъ открыйся Самования веще из предвлакъ Россіи; такъ бълый Діаконъ намучаль грубою ложью ниввергнуть маликато Монарка и състь на его престоив, въ Деркавъ, тъ Вънценосецъ считался земнымъ Богомъ, так народъ еще никогда не измъндъ Царамъ, и гдъ присъга, деннан Госуларю набренному, дал върныхъ подданныхъ была не менъе съященнос! Чъмъ, кромъ дъйствія немостижемой Сульбы; кромъ воли Превидънія, можейъ изъяскитъ не только усивкъ, но и самую мысль запого продпрінтія? Оно казалось безуміемъ; но безумень избралъ недеживаний нуть къ нуван. Антву!

- Таміь древиня, естественняя понависть въ Россіи всегда усердно благопрівиствовала начинизь пвивнинамъ, отъ Киязей Шемякина, Верейскагол. Боровскаго и Тверскаго до Курбскаго и Головича (198): туда устремился и Самозванецъ, не врамою дорогою, а мимо Стародуба, къ Дуснымь торамъ, сквозь темвые леса и дебри, гав служнаь ему путеводителемь новый опутичкъ его. Инокъ Антыпрова монестыря, Пименъ (190), и лав, вышедии наконець изъ Россискихъ вледъній близь Литовскаго селеми Слоболки, онъ принесъ усердную благодорность Небу за счастльвое избывание вськи описностей. Въ Кіевь. спискавъ милость знаменитиго Восполы. Килал Васили Константиновича Острожскаго, Григорій жиль въ Печерскомъ монястыръ, а носяф вы Шибольскомъ и въ Дерманъ; вендъ свищенно-

**лъйстиовалъ** канъ Діанонъ, но велъ жизнь соблазвительную, презирая уставъ воздержанія и ценомудрія; квалился свободою вижній, любиль толковать о Зановей съ вноверцами и быль даже въ гъсной связи съ Анабантистами (200). Между тъмъ безумная мысль не усыпала въ головъ прошлеца: опъ распустиль темную молву с спасения и тайновъ убъжищъ Димитрія въ Литвъ; свежь знакомство съ другимъ отчалннымъ бро-дигою, Инокомъ Крыпециаго монастыря, Леонидомъ (201): уговоршть его назваться овощть име-нешь, то есть, Григорість Отрапьевымъ; а самъ, нежь, чо есть, пригорыем в страньеным в за самы, синнувъ съ себя одежду Монашескую, явился міряниномъ, чтобы удобите пріобръсти навыки и знавія, нужныя ому для осліпленія людей. Среди густыхъ камышей Дибировенихъ гибздились тогда шайни удалыхъ Запорожцевъ, блительныхъ стражей и деракихъ грабителей Литовекаго Иняжества: у инхъ, какъ нашутъ, Раз-стрига Отроцьевъ нъоколько врамени учился владъть меченъ и покомъ, въ шайнъ Герасима Евантелика (2004), Старщины именитаго; узналъ и по-любилъ опасность; добылъ первой воинской опытиности и мерысти. Но скоро увидъли прош-леца на иномъ сеатръ: въ мириой школъ го-родиа Волынскаго, Гащи, за Польскою и Латин-сиото Граиматиного (203): вбо мивмому Царевичу недобно быле действовать не только оружіемъ, но и словомъ. Изъ школы ошъ перешелъ въ службу Князю Адаму Вишневецкому, который жилъ въ Врагинъ со всею пышностию богатаго

Вельможи. Тутъ Самозванецъ пристунилъ къ дълу — и если искалъ надежнаго, лучшаго пособника въ предпріятіи равно дерзкомъ и нелѣпомъ, то не обманулся въ вы-борѣ: ибо Вишневецкій, сильный при Дво-рѣ и въ Государственной Думѣ многочисленными друзьями и прислужниками, сое-динялъ въ себъ надменность съ умомъ сла-бымъ и легковъріемъ младенца (204). Новый слуга знаменитаго Пана велъ себя скромно; убъгалъ всякихъ низкихъ заповеле бавъ, ревностно участвовалъ только въ ию и наруж. Воинскихъ, и съ отмънною довкостію. вость Имъя наружность не красивую — ростъ средній, грудь широкую, волосы рыжевапривлекательное, глаза голубые безъ огня, взоръ тусклый, носъ широкій, бородавку подъ правымъ глазомъ, также на лбу, и одну руку короче другой — Отрепьевъ за-мънялъ сію невыгоду живостію и смѣло-стію ума, красноръчіемъ, осанкою благо-родною (205). Заслуживъ вниманіе и доброе расположеніе господина, хитрый обманщикъ притворился больнымъ, требовалъ Духовника, и сказалъ ему тихо: «Умираю. «Предай мое тъло землъ съ честію, какъ «хоронятъ дътей Царскихъ. Не объявлю «своей тайны до гроба; когда же закрою «глаза навъки, ты найдешь у меня подъ ... «ложемъ свитокъ, и все узнаешь; но дру-

«гимъ не сказывай. Богъ судилъ инъ умереть «въ злосчастіи ( $^{206}$ ).» Духовникъ былъ Іезуитъ : онъ спъщилъ извъстить Князя Вишневецкаго о сей тайнъ, а любопытный Князь спъшилъ узнать ее: обыскалъ постелю мнимо-умирающаго; нашелъ бумагу, заблаговременно изготовленную, и прочиталь въ ней, что слуга его есть Царевичь Лимитрій, спасенный отъ убіенія своимъ върнымъ Медикомъ (207); что злодъп, присланные въ Угличь, умертвили одного сына Герейскаго, витсто Димитрія, коего укрыли добрые Вельможи и Дьяки Щелкаловы, а послъ выпроводили въ Литву, исполняя наказъ Іоанновъ, данный имъ на сей случай (208). Вишневецкій изумился: еще хотълъ сомивваться, но уже не могъ, когда хитрецъ, виня нескромность Духовника, раскрылъ свою грудь, показалъ золотой, драгоцівнявами каменьями осыпанный крестъ (въроятно, гдъ нибудь украденный) и съ слезами объявилъ, что сія святыня дана ему крест-нымъ отцемъ, Княземъ Иваномъ Мстиславскимъ (209).

Вельможа Литовскій быль въ восхищеніи. Какая слава представлялась для него возможною! бывшаго слугу своего увидьть на тронъ Московскомъ! Онъ не щадиль ничего, чтобы поднять мнимаго Димитрія съ одра смертнаго, и въ краткое время его притворнаго выздоровленія изготовивъ ему великольпое жилище, пышную услугу, богатыя одежды, успъль во всей Литвъ разгласить о чудесномъ спасеніи Іоаннова сына.

Брать Князя Адама, Комстантинь Вимисвецкій, и тесть сего последняго, Воснода Сендомирскій, Юрій Миншекъ, взяли особенное участіе въ судьбъ столь знашенитаго изгнаиника, какъ они думали, въря-свитну, золотому кресту обманцика и сви-дътельству двухъ слугъ: обличеннаго вора, бъглеца Петровскаго, и другаго, Миникова холона, который въ Іоанново время быль нашимъ плъниномъ и будто бы видаль Димитрія (младенца двухъ или трехъ літь) въ Угличів: первый увібряль, что Паревичь дъйствительно имълъ примъты Самозванца (дотолъ никому ненвъвстныя): бородавки на лицъ и короткую руку. Виш-вевецие донесли Сигизмунду, что у имхъ истипный наслъдникъ Осодоровъ; а Сиризмундъ отвътствоваль, что желаеть его видъть, уже бывъ извъщенъ о семъ любовытномъ явленін другими, не менье ревностными доброхотами Самозванца: Папскимъ Нунціемъ Рангони и пронырливыми Іезунтами, которые тогда царствовали въ Польшев, управляя совестію малодушнаго Сигизмунда, и легко вразумили его въ вамныя следствія такого случая.

levys-

Въ самомъ дълъ что могло казаться счастливъе для Литвы и Рима? Чего не льзя было имъ требовать отъ благодириости Лжединитрія, содъйствуя ему въ прісобрътенія Царства, которое всегда грознаю

Латаћ м вестда отверсало дуковную власть Рима? Вь опасномъ испріятель Сигизмундь могъ найти друга и созовнина, а Папа усерднаго съща въ вепреклопновъ ослушинить. Симъ изъясняется легиовъріе Короля в Нувція: думали не объ одно смятеніе и междоусобіє Россів уже пльняло воображеніе нямвив враговъ естественныхъ: и если ребкій Сигизмундъ еще колебался, то ревноствые Іезунты побъднан его нерышиность, представивъ ему свособъ, обольстительный для думъ слабыхъ: действовать не откры-то, не примо, и подъличиною мирнаго сосъда. ввергауть илами войны въ Россію. --- Уже Рангони находился въ тъсной связи съ Самоованцемъ, и дъятельные Ісзунты служили посредникани между ими; уже съ объихъ сторонъ изъяснились и заключили договоръ: Ажединитрій писиенно обязался за себя и за Россію пристать къ Латинской Церкви, а Рангони быть его ходатаемъ, не только въ Польшв и въ Рим(210), но н во всей Евром'ь; совытоваль ему спфинть къ Королю и ручался за доброе следствіе ихъ сви-Jania.

Вийсть съ Воеводою Сендомирскимъ и Княземъ Внимевецкимъ Отрепьевъ (въ 1603 или 1604 году) авился въ Краковъ, гдъ Нунцій немедленно посътиль его. «Я самъ былъ тому сви-«дътелемъ,» пишетъ Сепретарь Королевскій, Чилли (411), вгоря миимому Царевичу: «я видълъ, «какъ Нунцій обнималъ и ласкалъ Димитрія,

«бесъдуя съ нимъ о Россія, и говора, что кему должно торжественно объявить себя «Католикомъ для успъха въ своемъ дълъ. «Димитрій съ видомъ сердечнаго умиленія «клядся въ непремънномъ исполненіи дан-«наго имъ объта, и вторично подтвердилъ «сію клятву въ дом'в у Нунція, въ присут-«ствін многихъ Вельможъ. Угостивъ Ца-«ревича пышнымъ объдомъ, Рангони по-Силла- «везъ его во дворецъ. Сигизмундъ, обы-лю Лже- «кновенно важный и величавый, принялъ ріа съ коро. «Димитрія въ кабинеть, стоя, и съ ласко-«вою улыбкою. Димитрій поцеловаль у «него руку, разсказалъ ему всю свою исто-«рію,» и заключилъ такъ (212): Государь! вспомни, что ты самь родился въ узажь и спасенъ единственно Провидъніемъ. Державный изенанникъ требуеть от тебя сожа-льнія и помощи. «Чиновникъ Королевскій «далъ знакъ Царевичу, чтобы онъ вышелъ «въ другую комнату, гдъ Воевода Сендо-«мирскій и всѣ мы ждали его. Король «остался наедянъ съ Нунціемъ, и чрезъ «нѣсколько минутъ снова призвалъ Дими-«трія. Положивъ руку на сердце, смирен-«ный Царевичь болье вздохами, пежели «словами убъждалъ Сигизмунда быть ми-«лостивымъ. Тогда Король съ веселымъ «видомъ, приподнявъ свою шляпу, ска-«залъ: Да поможеть вамь Богь, Московчекій Князь Димитрій! а мы, выслушавь и

«разсмотръвъ всъ ваши свидътельства, несомни-«тельно видимъ въ васъ Іоаннова сына, и въ до-«казательство нашего искренняго благоволенія «опредполяем» вамь ежегодно 40,000 злотыхь,» (54,000 нынышняхь рублей серебряныхь) «на «содержаніе и воякія издержки. Сверхь того вы; акань истинный друго Республики, вольны сно-«ситься съ нашими Панами, и пользоваться ихъ «усердными вспоможениеми. Сія ричь столь вос-«хитила Димитрія, что онъ не могъ сказать ни «единато слова: Нунцій благодариль Короля, «единаго слова: Нунцій благодариль Короля, «привезъ Царсвича въ домъ къ Воеводъ Сендо«мирскому, и снова обнявъ его, совътоваль ему 
«дъйствовать немедленно, чтобы скоръе достиг«нуть цъли: отнять Державу у Годунова и на«въки утвердить въ Россіи Въру Католическую 
«съ Іезунтами.» Прежде всего надлежало самому 
Лжедимитрію принять сію Въру: чего неотмънно хотълъ Рангони; но условились не оглашать того до времени, боясь закорентой ненависти Россіянъ въ Латинской Церкви. Дъйствіе совершилось въ домт Краковскихъ Іезунтовъ. Разстрига шелъ въ нимъ тайно, съ какимъ-то Вельможею Польскимъ, въ бъдномъ рубищъ, закрывая лице свое, чтобы никто не узналъ его; выбралъ одного изъ нихъ себъ въ Духовинки, исповедался, отрекся отъ нашей Церкви, и какъ новый ревностный сынъ Западной приняль тело Христово съ муропомазаніемъ отъ Римскаго Нунція. Такъ сказано въ *Письмахъ Іезуитскаго* Общества (213), которое славило будущія великія

добродвиеми минико Димитрія, надвись усердіємъ его подчинить Риму сси немами-римыя страны Востока! — Тогда Отреньевъ, слъдуя наставленіямъ Нунція, сабственного руною нанисаль краспорѣчивое Латинское несью нисьме къ Папъ, чтобы имъть въ немъ в пренняго покровителя — и Климента чсеки не замедлиль удостовірить его въ своей готовности вспомогать ему всею духовною властію Аностольскаго Наместина (\*44),

Долино отдать справедливость уму Раз-отриги: предавъ себя Ісэунтамъ, опъ выс-браль дъйствительнъйшее средство одущевить ревностію безпечнаго Сиривмунда, который, вопреки чести, совести, Народ-ному Праву и мизию миогихъ знатныхъ Вельможъ, ръшился быть сподвижникомъ бродяги. Славный другь Ваторієвь, Гет-мать Замойскій, быль еще живь: Король писаль нь нему о своемь важновы пред-прімтін, говоря, что Республина, доставимь Димитрію корону, будеть располагать си-лами Московской Дершавы, легно сбуз-даеть Турковъ, Хана и Шведовъ, воеметь Эстонію и всю Ливонію, октроетъ путь для своей торговли въ Персію и въ Индію; во что сіе великое нам'вревіе, требуя тайны и скорости, не можеть быть предложено Сей-му, дабы Годуновь не имъль времени из-готовиться къ оборонъ (215). Тицетно старецъ Замойскій, Панъ Жолкъвскій, Киязь

Остромскій и другіе Вельножи благоразумние удерживали Короля, не совътуя ему MINONDICACHNO BARDATECA BE OHACHOCTE TAкой войны, особенно безъ въдома Чиновъ Гесудерственныхъ, и съ малыми силами; тщетно знаменитый Панъ Збаражскій доказываль, что мнимый Димитрій есть безъ сомижил обманщикъ. Убъжденный Іезунтемя, но не дерзая самовластно нарушить лвадцаталътняго перемирія, заключеннаго между имъ и Борисомъ, Король вельлъ Манику и Ввиневецкимъ ноднять знамя нротивъ Годунова именемъ Іоаннова сына и составить рать изъ вольницы; опредъаваъ ей на малованье докоды Сендомирскаго Восводства; внушаль Дворянамъ, что смева и богатотво ожидають ихъ въ Росси, и тормественно возложивь съ своей груми вматую м'япь на Разстригу (216), отпустиль его съ двуми Іспунтами изъ Кракова ва Гелино, тав, бливъ Львова и Самбора, въ настностилъ Вельможи Миншка, подъ собра-распущенными жименами уже толимлась ска. Шлякта и чернь, чтобы итти на Москву.

Главою и первымъ ревнителемъ сего вольно савлался старскъ Миннекъ, коему старость не машала быть ни честолюби-вынъ, ни легкомысленнымъ до безразсуд-воти. Онъ выблъ юную дочь прелестницу, Марину, нодобно сму честолюбивую и вътреную: Лакедимитрій, гостя у него въ

Самборв, объявиль себя, испренно или притворно, страстнымъ ел любовийкомъ, и вскружилъ ей голову именемъ Царевича; а гордый Воевода съ радостію благословиль сію взаимную склонность, въ надеждѣ видѣть Россію у ногъ своей дочери, какъ наслѣдственную собственность его потомства. Чтобы утвердить сію лестную надежду и хитро воспользоваться еще невърными обстоятельствами жениха, Мнишекъ догово предложиль ему условія, безъ малѣйшаго ри любово предложиль ему условія, безъ малѣйшаго димът сомнѣнія принятыя Разстригою, который мяны далъ на себя слѣдующее обязательство (писковъ) санное 25 Мая 1604, собственною рукою

Воеводы Сендомирскаго (217)]: «Мы, Ди-«митрій Ивановичь, Божіею милостію Ца-«ревичь Великой Россіи, Углицкій, Дми-«тровскій и проч., Князь отъ кольна пред-«ковъ своихъ, и всъхъ Государствъ Мо-«сковскихъ Государь и наследникъ, по «уставу Небесному и примъру Монарховъ «Христіанскихъ избрали себь достойную «супругу, Вельможную Панну Марину, дочь «Ясновельможнаго Пана Юрія Миншка, ко-«его считаемъ отцемъ своимъ, испытавъ «его честность и любовь къ намъ, но отло-«жили бракосочетание до нашего воцаре-«нія: тогда — въ чемъ клянемся именемъ «Св. Троицы и прямымъ словомъ Пар-«скимъ — женюся на Паннъ Маринъ , обя-«зываясь 1) выдать немедленно милліонъ

«злотыхъ» (1,350;000 ныявшинкъ серебряныхъ рублей) «на уплату его долговъ и на ея путеше-«ствіе до Москвы, сверхъ драгоценностей, кото-«рыя принлемъ ей изъ нашей казны Москов-ской; 2) торжественнымъ Посольствомъ извъ-сстить о семъ лълъ Короля Сигизмунда, и просить его благосклоннаго согласія на оное; из) будущей супругъ нашей уступить два Веля-чиія Государства, Новгородъ и Псковъ, со всъми «Ульздани и пригородами, съ людьми Думными, «Дворянами, Дътьми Боярскими и съ Духовенчствомъ, такъ, чтобы она могла судить и рядить «въ нихъ сановластно, опредълять Наместин-«ковъ, раздавать вотчины и поместья своимъ «людянь служивымь, заводить школы, строить «монастыри в церкви Латинской Въры, свободно «псновъдуя сію Въру, которую и мы сами при-4 мали, съ твердымъ намъреніемъ ввести оную «во всемъ Государствъ Московскомъ. Если же-«отъ чего Боже сохрани — Россія воспротивится снашамъ мыслямъ, и мы не исполнимъ своего «обязательства въ теченіе года, то Панна Ма-«рина вольна развестися со мною или взять тер-«пъніе еще на годъ,» и проч. Сего не довольно : въ восторгъ благодарности Лжедимитрій другою грамотою (писанною 12 Іюня 1604) отдаль Минику въ наслъдственное владъніе Княжество Смоленское и Сфверское, кромф ифкоторыхъ Увадовъ, назначенныхъ имъ въ даръ Королю Свгизмунду и Республикъ, въ залогъ въчнаго, ненарушимаго мира между ею и Московскою

Державою (21%). . . Тань обтым: Діаковъ судесное орудів вийна Небоснаго, подъ именать Наря Россійскию поторилов прадать Россій, съся желичісны я кравославісны, въ добаму Ісгумтиль и Лаканъ! Но способы его сие не описыствовали важности ванійсла.

. Ополчанись въ самомъ дълъ: не рать ила сволечь на Россію: весьма не многіе знатные Дворяне, въ угодность Королю, мало уважаемому, или прельщансь мыскію храбровать за нагиминима Царевича, явились въ Самборъ и Львевъ: стремилясь: туда бродяги, голодные и полунагия, тре-буя оружія не для поб'ёды (219), во для прабежа ли жалованыя, которое телро выдаваль. Миняпекъ въ надежав на будущее: на богатов въно Мараны и доходы Сиоленскаго Кинирства. Раз-сгрига и друзья его чувствовали нужан въ высть, члания спочения сточения учеты -были естественно искать икъ въ самой Рессіи. Дестейно замъчемія, что въноторые изъ Месковскикъ бъгленовъ, Аътей Боярскихъ, женел-ненныхъ ненависти къ Годунову, укрываясь то-еда въ Литив, не котъли быть участинками село предпріятія, ибо виділи обмать и поущались . Заодъйствомъ: пишутъ, что одинь маъснихъ, Акова Пыначевъ, даже всемародно, и предъ лищемъ Короля, свидътельственаль о семъ прубомъ обманъ, вывсть съ поварищемъ Ванстрилинымъ., Инокомъ Варлависиъ, встревомен-нымъ сомъстио; что ныъ не върили и прилави собоихъ скованныхъ жъ Воеводъ Минику въ

Спибара, гав Варлаама заключили въ теншицу; в Ингичена, обнивенато въ намерении умер-такъ Ажедимитрія, казапан (\*20). Другіе бъти-ща, менъе савъстиме, Дворянивъ Иванъ Вороминть съ десятью или пятнадцитыю кленрета-ия (<sup>285</sup>), пали къ ногамъ миниаго Царевича и составные его мераую дружину Русскую: споро-намыся гораздо синьнайшая. Зная свойство мя-тежныеть Донскихъ Козаконъ — зная, что они-не любили Годунова, казниково вкогихъ мъне любили Годунова, казнившаво впогихъ изъ-нимъ за разбом — Джединитрій посладъ на Донъ-Даниния Свирснаго (222) съ грамотою; писаль, что онъ сынъ перваго Цара Б'вляго, коему сім-нодащем Хрястіянскіе витяви присятнули въ-ифиюти; зваль вът на д'вло славное: свергнуть-раба и влодбя съ престола Гоаннова. Два Ата-мина, Амарей Кореда: и Михайло Н'яжаковта (223); опівними вид'ять Лжединитрія; вид'ять его че-етинаго Сигизиундомъ, Вельмовнькии Пайама, в возврастивней въ тованнивать съ удостов'ять. и возвратимись нь товарищамъ съ удостовъре-нісиъ, что ихъ зовети истинный Царевичь, Удальных Домскіе съли на коней, чтобы присосудальные допсине сраи на конеи, чтовы присов-двиняться из телнамы Самовнанца. Между тімпь-усердивый слуга сте, Панъ Михайло Ратонскій; Остерскій Старості, волиоваль пашу Украйну-чревь споихъ навутчиновъ и двухъ Монаховъ-Русския (324), віроятно Мисавла и Леопида; нав поихъ послідній, снявы на себя вия Гріпторія Отреньена, ногъ свидітельствовать, что оно не принадленить Самовранцу. Въ городавъ, въ селать и на дорогами подиндывали грамоты отъ

Ажединитрія къ Россіянамъ (226), съ въстію, что онъ живъ и скоро нъ нимъ будетъ. Народъ взумиялся, не зная, вършть тому или не вършть; а бродяги, негодяв, разбойники, издавна гнъздась въ землъ Съверской (226), обрадовались: настучало ихъ время. Кто бъжалъ въ Галицію къ Самозванцу, кто въ Кіевъ, гдъ Ратомскій также выставилъ знамя для собранія вольницы: онъ поднялъ и Козаковъ Запорожскихъ, прелыценныхъ мыслію вести бывщаго ученика своего на Царство Московское. — Столько движенія, столько гласныхъ происшествій могло ли утантъся отъ Годунова?

Еще прежде, нежели Самозванецъ открылся Вишневецкимъ, слухъ, распущенный имъ въ Литвъ о Димитріи (227), слълался, въроятно, въвестнымъ Борису. Въ Генваръ 1604 года Нарвескій сановникъ Тирфельдъ писалъ съ гонцейтъ къ Абовскому градоначальнику, что минио-убитый сынъ Іоанновъ живетъ у Козаковъ (223): гонца задержали въ Иванъгородъ, и письмо его доставили Царю. Въ то же время пришли и въсти изъ Литвы и подметныя грамоты Лжедимитріевы отъ нашихъ Воеводъ Укравискикъ; въ то же время, на берегахъ Волги, Донскіе Козаки разбили Окольничаго Семена Годунова, посыланнаго въ Астрахань, и захвативъ нъсколько Стръльцевъ, отпустили ихъ въ Москву съ такимъ наказомъ: «объявите Борису, что мы скоро «будемъ къ нему съ Царевичемъ Димитріемъ!» Одинъ Богъ видълъ, что происходило въ дущъ

Голунова, когда онъ услышаль сіе роковое имя!.. но чёмъ боле устрашился, тёмъ боле котель казаться безстрашнымъ. Не соми ваясь въ убіеній истиннаго сына м<sub>три</sub> Іоаннова (<sup>229</sup>), онъ изъясняль для себя борастоль дерзкую ложь умысломъ своихъ тайныхъ враговъ, и велъвъ лазутчикамъ узнать въ Литвъ, кто сей Самозванецъ, искалъ заговора въ Россіи: подозръвалъ Бояръ; призвалъ въ Москву Царицу-Иновъ Дъвичій монастырь съ Патріархомъ (230), воображая, какъ въроятно, что она могла быть участницею предполагаемаго кова, и надъясь лестію или угрозами вывъдать ся тайну: но Царица-Инокиня, равно какъ и Бояре, ничего не знала, съ удивленіемъ и, можеть быть, не безъ внутренняго удовольствія слыша о Лжедимитрін, который не замънялъ сына для матери, но страшилъ его убійцу. Свъдавъ наконецъ, что Самозванецъ есть разстрига Отрепьевъ, и что Дъякъ Смирной не исполнилъ Царскаго указа сослать его въ пустыню Бъломорскую (231), Борисъ усиліемъ притворства не оказалъ гитва, ибо хоттьлъ увърить Россіянъ въ маловажности сего случая: Смирной трешеталъ, ждалъ гибели, и былъ ка-зненъ, но послъ, и будто бы за другую вину: за расхищение государственнаго до-стояния. Удвонвъ заставы на Литовской

границь, чтобы перехватывать высти о Самозванив, однакожь чувствуя невозвожность скрыть его явление отъ Россін, и болсь молчаніемъ усилить вредные толки, Годуновъ обнародоваль исторію бытлеца Чудовскаго (232), вывств съ допросами Монаха Пимена, Венедикта Чернца Смоленскаго и мъщанина Ярославца, иконинка Степана: первый объявлять, что онъ самъ вывель бродягу Григорія въ Литву, но не хотълъ итти съ нашъ далве, и возвратился; вторый в третій свидетельствовали, что они знали Отрепьева Діакономъ мъ Кієвь и воромь между Запорожцани; что сей негодяй, богоотступпикъ, черискиямникъ, съ умыслу Киязей Вишиевецкамъ и самого Короля, дерзаеть въ Литвъ назътваться Димитріемъ. Въ то же время Царь послаль, от имени Болро, дадю Разстригина, Смирнаго-Отрепьева, къ Сигизмуйдовымъ Вельможамъ, чтобы въ ихъ присутствін изобличить племяннява (233); послаль и пъ Донскимъ Козакамъ Дворинина Хрущова, вывести ихъ изъ бъдственнаго заблужденія. Но грамоты и слова не дійствовали: Вельможи Королевскіе не хотвля показать Ажедимитрія Смирному-Отрепьеву, и сухо отвътствовали, что имъ итъ дъла до мнимаго Царенича Россійскаго; а Козаки схватили Хрущова, оковали и приг. 1604. везли къ Самозванцу (234). Уже Разстрига

(15 Ангуста) двинулся съ своими дружинами къ берегамъ Дивиронскимъ и, стоилъ (17 того ме мъсяца) въ Сокольникахъ: Хрущовъ, представ-или корыстію, въ знакъ усердія донесъ своему ковому Государю, мѣшая истину съ ложью, что «народъ изъявляеть въ Россія любовь къ Дими» «пародъ изъявляетъ въ госсіи люоонь къ дини-«трію; что самые знатные люди, Меньшій Бул-гановъ и другіе (255), пили у себи съ гостами чащу за его здравіе и были, по доносу слугь, осуждены на казнь; что Борисъ умертвилъ и сестру, вдовствующую Царицу Ирину, которая жестда видъда въ немъ Монарха беззаконнаго; что онъ, не емъл явно ополчаться противъ Ди-митрія, сводить полки въ Ливнахъ, будто бы на случай Ханскато впаденія; что главные Воеводы ихъ, Петръ Шереметевъ и Михайло Салтыковъ, встрътись съ нимъ, Хрущовымъ, въ искренней бесъдъ сказали: насъ ожидаеть не Крымская, а советьмъ иная война — но трудно поднять руку на Государя природнаео; что Борисъ не здоровъ, една ходитъ отъ слабости въ ногахъ, и думаетъ тайно выслать казну Московскую въ Астрахань и въ Персію.» Годуновъ безъ сомивнія не убилъ Ирины и не думаль искать убъжища въ Персін; еще не видаль дотоль измены въ Россіянахъ, и не назниль ни одного человъка за явную приверженность къ Самозванцу (936); съ жадностію слушая лавутчиковъ, доносителей, клеветниковъ, воздерживалъ себя отъ тиранства для своей безопасности въ такихъ обстоятельствахъ, и терзаемый подозръніями, еще не основательными, хотълъ знаками великолушной довърен-ности тронуть Бояръ и чиновниковъ: но дъйствительно медлилъ двинуть значительную рать прямо къ Литовскимъ предъламъ, въ доказательство ли безстрашія, боясь ли сильнымъ ополченіемъ дать народу мысль о важности непріятеля, избътая ли войны съ Польшею до самой крайней необходимости? Сія необходимость была уже очевидна: Король Сигизмундъ вооружалъ на Бориса не только Самозванца, но и Крымскихъ разбойниковъ, убъждая Хана вступить выбств съ Лжедимитріемъ въ Россію. Борисъ зналъ все, и еще послалъ въ Варшаву, лично къ Королю, Дворянина Огарева, усовъстить его представлениемъ, сколь унизительно для Вънценосца Христіанскаго быть союзникомъ подлаго обманщика; вторично объявлялъ (237), кто сей мнимый Царевичь, и спрашиваль, чего Сигизмундъ желаетъ: мира или войны съ Россіею? Сигизмундъ хотълъ лукавствовать, и подобно своимъ Вельможамъ отвъчалъ, что не стоитъ за Ажедимитрія и не мыслитъ нарушать перемирія; что нъкоторые Ляхи самовольно по-могають сему бродягь, ушедшему въ Галицію, и будутъ наказаны какъ мятежники. «Мы хоатын обмануть Бога» (пишеть современникь,

одинъ изъ знатимиъ Ляховъ), «уввряя безсо-«въстно, что Король и Республика не участвуютъ «въ Димитріевомъ предпріятіи» (238). Уже Са-мозванецъ началъ дъйствовать, а Царь вельлъ мозванецъ началъ дъиствовать, а ідарь вельль Патріарху Іову еще писать къ Духовенству Ли-товскому и Польскому, чтобы оно для блага объихъ Державъ старалось удалить кровопроли-тіе за богоотступника Разстригу (239); всъ наши Епископы скръщили Патріаршую грамоту свои-ми пенатями, клятвенно свидътельствуя, что они всъ знали Отрепьева Монахомъ. Такую же гра-моту написалъ Іовъ и къ Кіевскому Воеводъ. Киязю Василію Острожскому, напоминая ещу, что онъ самъ зналъ сего бъглеца Діакономъ, и заклиная его быть достойнымъ сыномъ Церквич ебличить Разстрягу, схватить и прислать въ Мо-скву. Но гонцы Патріарховы не возвратились; ихъ задержали въ Литвъ и не отвътствовали Іову, ни Дуковенство, ни Князь Острожскій; ибо Самозванець действоваль уже съ блестящимъ успъхомъ.

Сіє грозное ополченіе, котороє шло низвергнуть Годунова, состояло едва ли изъ 1500 вомновъ исправныхъ, всадивновъ и пъщихъ, кромъ сволоян, безъ устройства и почти безъ оружіл (240). Главными Предводителями были самъ Лжедимитрій (сопровождаемый лвумя Ісзуитами), юный Мвишекъ (сынъ Воеводы Сендомирскаго), Дворжищий, Фредро и Нъборскій; кажлый изъ тихъ нивлъ свою особенную дружину ю коругиь; а старецъ Мнишекъ первенствоваль въ нить Дунів. Они соединняльсьювать Riem съ двумя тысячами Домских Козандив, иранецияныхъ Свирскимъ, съ толими вольніция, Riemской и Сіверской, ополченой Рапомскимъ, и 16 Онгабря вступили въ Россію (241).... Тотдій единственно Борасъ началь рімпітельне головичься из оберонів; нослаль надеждыхъ Восводъ въ Укранискія крізности, съ Голомани Стрілоцими; а знативіхъ Болра, Княза Дантрія Шуйскаго, Ивана Голунова и Минайла Блімбовича Салтькова въ Бранскъ, чтобы собрати тямъ многочисленное полевое войско (242). Еще Борисъ могъ стыдиться страка, вида прожинь осбя тольы Ляховъ, нестройной польницы в Козановъ, предводимых бізнымъ разстригом; посой человіять назывался именемъ указінятичаль Бориса и мобезнымъдля Россій і

Ажедантрій шель съ мечень и съ Маннови стопъ: объявляль Россіавань, чес онта: нешь лимою десинцею Всевеннянго устраненный силь ножа Борисова и долго сокрывасный вы исихвъстности, сею же ручою изведень на освірь міра исдъ знановання сильнаго, прабряго свойска, и співшеть въ Москву взяты насябліе спонять предновь, вінець и скинстръ: Владиніровъ; напомиваль вейнь чиновішкамь и тражданамь нрисягу, данную ими Іоснец; убівалаль икъ осравить мицинка Бориса и служить Государю законному; обінцаль мирь, пишкиу, благоденвтие, конкъ они не могли им'ять въ парствовоніє злодія богопротивнаго (243). Валість съ тівму

Воснода Сендомирскій имененть Короля и Вель-моминскъ Начевъ обрародоваль, что они, уб'яж-личьие доказательствами оневидавния, несомейшию привнами Димитрія истинивами Вели-ними Княземи Московскими (244), дали ему рать не присока даль еще сильнійшую для восшествія не присокать отца ето. Сей Манивесть довершвать дъйские праминкь поднетивахъ гранотъ фисанинтрия въ Украйнъ, гдъ не только спо-авижинтъ Жаспионы (245) и слуги опальныхъ Болръ, нечанистини Годунова — не только инз-шва червъ, ио и многае люди попаскіе повърими Самозванцу, не узнавая бъглаго Діакона въ союжиний: Короли Сменнунда, окруженномъ вматимин : Лихами; въ вигявъ вовкоиъ, искусномъ волаби мочень и кононъ; вы возначальвык в бодромъ. и бенстраниомъ: ибо Лисдимихрыб быль всегда впереди, презпрадь опасность, : п. изоромъ «поконными: искаль, казалось, не вра-гомь, а принцивъ России. Несчастия Годунова эремени, наложьа на пучиее, любовь къ чрезвы-наному и золоже, развинаемо Миникомъ и Вишиевермин, также способствовали легковъ-- рію народному. Тщенно градонанальники Борисо-вът жолібом мінцачь распространсцію анстовъ Са-мозванцевънкъ, опровергали и ягли ихъ: листы жаныя жев рукь на руки, готова манкву. Начамись чайныя спошенія менду Самозванцемъ и -городоми Усранискими, гдт легутчики его дей-скинения съ велинайнею ревностю, обольщая наты скрасти модей --- доказывал, что присяга,

данная Годунову, не имбеть силы: жбо обманутый народъ, присятая ему, счичаль сына Іоаннова мертвымъ (246) у что ченъ Борисъ знаетъ сію истину, обстумняю въ ужасъ и не противится мирному вступаснію Царевича въ Россію: Самые чиновивии колебались, или въ опфпенфаів ждали дальнъйшихъ происшествійч самые Воеводы, видя общее движение въ пользу Лжединитрія, опасались, кажется, употребить строгость, и не изъявили должнаго усевдил. Составились заговоры, и мятежь вспвинулъ.

Отрепьсвъ на лъвомъ берету Дивира раз-

дълилъ свое войско (\*47): послалъ частъ его къ Бълугороду, а самъ шелъ вверхъ Десвы, въ следъ за разсыпною дружиною переметчиковъ, которые служили ему върными путеводителями, зная м'вста и людей. Едва первы поставивъ ногу на Русскую землю (18 Окта-нация. бря), въ Слободъ Шляхетской, окъ свъдаль о своемъ первомъ успёхё: жители и воины Моравска отложились отъ Бориса; связали, выдали Воеволъ своихъ Лжедимитрію; встрітили его съ хлібовь и солью (248). Чувствуя важность начала въ такомъ предпріятів, умный прошисявлясяв себя съ отмънною ловкостію: торжественно славиль Бога; изъявляль милость и величавость; не укоряль Воеводь Моравскихъ върностію къ Борису, жалья тольно объ

ихъ заблужденій, и даль имъ свободу; жаловалъ, ласкалъ измънниковъ, гражданъ, воиновъ, видомъ и разговоромъ не безъ искусства представляя лице Державнаго, такъ, что отъ Литовскаго рубежа до самыхъ внутреннихъ областей Россія съ неимовърною быстротою промчалась добрая слава о Ажедимитріи — и энаменитая столица древнихъ Ольговичей не усомнилась слъдовать примъру Моравска. 26 Октября покорился Самозванцу Черниговъ, гдъ ратники и граждане также встрътили его съ хлъбомъ и солью, выдавъ ему Воеводъ (249), изъ коихъ главный, Князь Иванъ Андреевичь Татевъ, внутренно ненавидя Бориса, какъ вторый Хрущовъ безстыдно вступиль въ службу къ обманщику. Тамъ хранилась значительная казна: Лжедимитрій, разд'вливъ ее между своими воинами, усилиль тъмъ ихъ ревность; умножиль и число, присоединивъ къ нимъ 300 Стръльцевъ измънниковъ и жителей, ополченныхъ усердіемъ къ нему или духомъ буйнымъ. Взявъ изъ Черни-говской крѣпости 12 пушекъ, Самозванецъ оставилъ въ ней начальникомъ Ляха, и спѣшилъ къ Новугороду Съверскому. Опъ надъялся быть вездъ завоевателемъ безъ кровопролитія, и дъйствительно, на берегахъ Десны, Свины и Снова, видълъ единственно колънопреклонение народа в слышалъ радостный кликъ: «да здравствуетъ «Государь нашъ, Димитрій!»

Но въсти не было изъ Новагорода: жители не высылали ко Лжедимитрію ни призывныхъ гра-

могъ, на Воеводъ связанныхъ: тамъ бодрствоваль одинь человакь, ращительный, смільці — и еще вірный! Сей видазь быль Петръ Оедоровичь Басмановъ, братъ уфитаго разбойниками (въ 1604 голу) Ивана Басманова, дотоль извъстный только чрезвычайною судьбою отца и деда (250), которые, всемъ жертвуя Іоанновой милости, своею гибелію доказали Небесное правосуліе: наслідовавь ихъ лухь царелворнескій, онъ соединяль въ себь ведикія способности ума и даже накоторыя благородныя качества сердца съ совъстію хваряною, нестрогою, будучи готовъ на добро и зло для первенства между людьми. "Борисъ вимълъ въ юномъ Басмановъ только достопиства; вывель его, вмёсть съ братомъ, изъ родовой опады на степень знатности, въ 1601 году давъ ему санъ Окольдинаго, и вмъсть съ Бодриномъ, Кияземъ Никитою Романовичемъ Трубецкимъ, по-,слалъ-было спасти Черниговъ (251); но они за 15 верстъ до сего города свъдали, что тамъ уже Самозванецъ, и заключились въ вит Новъгородъ. Тогда узнали Басманова! Великая опасность поставила его выше Боярина Трубецкаго: принявъ начальство въ гороль, гдь все колебалось отъ внущений измъны или страха, онъ истиною и срозою обуздаль предательство : самъ умъренный въ обманъ, увърилъ въ немъ и другихъ;

самъ не боясь смерти, устращилъ митежниковъ казнію; сметъ предмъстія, и съ питисотною дружиною Стръльцевъ Московскихъ заперси въ кръпости, волею или неволею изявъ къ себъ и знатиъйщихъ жителей (25%). 11 Ноября Лжединатрій подступиль къ Новугороду: туть Россійне привътствовали его, въ первый разъ, адрами и пулами! Онъ требоваль переговорова: Басмановъ съ зажненнымъ фитилемъ стояль на ствыв и слушаль клеврета Самозванцева, Лиха-Бучинскаго, который сказаль, что Царь и Вели-кій Князь Лимитрій готовь быть отцемь вомновъ и жителей, если ему сдадутся, или, въ новъ и жителей, если ему сдадутся, или, въ случать упорства, не оставить живымъ ни груднато иладенца въ Йовъгородъ. «Велики Квязъ и «Царь въ Москвъ,» отвътствоваль Басмановъ: «а вашъ Димитрій разбойникъ сядетъ на колъ, «вибстъ съ вами.» Отрепьевъ посылалъ и Россійскихъ измънчиковъ уговаривать Васманова, но безполезно; хотълъ взять кръность смълътъ приступомъ, и былъ отраженъ; хотъль отнемъ разрушить ей стены, но не успълъ и въ томъ; лишился многихъ людей, и ниделъ бедстые

предъ собою: станъ его уныль; Васмановъ даваль время войску Борисову ополчиться и примъръ неробости инымъ градоначальникайъ. Но добрыя въсти утвивли Самозванца. Въ кръпкойъ Путивлъ начальствовали знатный Окольничій, Михайло Салтыковъ, и Князь Василій Рубецъ-Мосальскій: сей послъдній, какъ воинъ не безъ достоинства, гражданинъ безъ чести и пра-

виль, съ Дьякомъ Сутуповымъ объявиль себя за вилъ, съ дъякомъ Сутуновымъ ооъявилъ сеои за мнимаго Царевича; самъ возмутилъ гражданъ и ратниковъ; самъ связалъ Салтыкова, и (18 Ноября) предавъ сіе важное мъсто Разстригъ, сдълался съ того времени любимцемъ его и совътникомъ (253). Не менъе важный Рыльскъ, Волость Комарницкая или Съвская, Борисовъ, Бългородъ, Волуйки, Осколъ, Воронежъ, Кромы, Лявъ родъ, волунки, осколъ, воронежъ, кромы, лив-ны, Елецъ (гдъ находился и ревностно дъйство-валъ тогда Монахъ Леонидъ (254) подъ именемъ Григорія Отрепьева) также поддалися Самозван-цу. Вся южная Россія кипъла бунтомъ; вездъ вязали чиновниковъ, едва ли искренно вървыхъ Борису, и представляли Лжедимитрію, который немедленно освобождалъ ихъ и съ милостію при-нималъ къ себѣ въ службу (258). Рать его умно-жалась новыми толпами измѣнниковъ. Перехва-тивъ казну, тайно везенную Московскими купцами въ медовыхъ бочкахъ къ начальникамъ Съверскихъ городовъ (256), онъ послалъ знатную часть ея въ Литву, къ Князю Вишневецкому и Пану Рожинскому, чтобы набирать тамъ новыя дружины сподвижниковъ; а самъ еще стоялъ подъ Новымгородомъ, стръляль изъ большихъ пушекъ, разрушалъ стъны (257). Басмановъ не слабълъ духомъ и мужествовалъ въ счастливыхъ вылазкахъ; но видя разрушение кръпости, и зная, что войско Борисово идетъ спасти ее, онъ житро заключилъ перемирие съ Самозванцемъ, будто бы въ ожидании въстей изъ Москвы, и во всякомъ случав обязываясь сдаться

ему чрезъ двъ недъди. Уже Самозванецъ считалъ Новгородъ своимъ и Басманова плънникомъ.

Сін быстрые усп'ёхи обольщенія пора-зили Голунова и всю Россію. Царь увидълъ, въроятно, свою ошибку — и сдълалъ аругую; увидълъ, что ему надлежало бы не обманывать людей знаками лицемърнаго презрънія къ Разстригъ, но готовымъ, сильнымъ войскомъ отразить его отъ нашей границы и не впускать въ Съверскую землю, гав еще жиль старый духь Литовскій, и гдѣ скопище злодѣевъ, бѣглецовъ, слугь опальныхъ (258), естественно ожидаю мятежа какъ счастія; гдѣ народъ и самые люди воинскіе, удивленные безпреплатственнымъ входомъ Самозванца въ Россію, могли, въря внушенію его лазутчиковъ, думать, что Голуновъ дъйствительно не смысть противиться истинному Іоаннову сыну. Новое доказательство, сколь умъ обманчивъ въ раздоръ съ совъстію, и тывается въ сътяхъ собственныхъ! Еще Робость Борисъ могъ бы исправить сію ошибку: ва. състь на браннаго коня и самолично вести Россіянъ противъ злодъя. Присутствіє Вънценосца, его великодушная смъ-лость и довъренность безъ сомнънія имъли бы дъйствіе. Не рожденный Героемъ, Годуновъ однакожь съ юныхъ льтъ зналъ

войну; умёль силою души своей оживлять доблесть въ сердцахъ и спасти Москву отъ Хана (259), будучи только Правителейъ. За исто были сватость въща и присяги, навыть повиновенія, воспоминаніе многихъ государственныхъ благодъяній — и Россія на поль честа не предала бы Царя Разстрить. Но смятенный ума-сомъ, Борисъ не дерзаль итти на встрвчу къ Димитріевой тым: подозръвать Вояръ и вру-чиль имъ судьбу свою, назвавъ главнымъ Вое-водою Мстиславскаго, добросовъстнаго, лично мужественнаго, но болье знатнаго, нежели искус-наго Предводителя; вслыть строго людямъ рат-нымъ, всъмъ безъ исключенія, сившить въ Брянскъ, а самъ какъ бы укрывался въ столицё! Однить словомъ, судъ Божій гремъль надъ Державнымъ преступникомъ. Никто изъ Рос-сіянъ до 1604 года не сомизвался въ убіскія Ди-митрія, который возрасталь на глазахъ всего Углича, и коего видъль весь Угличь мертваго, въ теченіе пяти дней орошавъ его тъло слезими: слъдственно Россіяне не могли благоразумно въ-рить боскресенію Царевича; но оны — не любаль предала бы Царя Разстритв. Но сматенный ума-

Однить словомъ, судъ Божій гремѣль надъ Державнымъ преступникомъ. Никто изв Россіянь до 1604 года не сомнъвался въ убісній Димитрія, который возрасталь на глазахъ исего Углича, и коего видъль весь Угличь мертваго, въ теченіе пяти дней орошавъ его тьло слезами: слъдственно Россіяне не могли благоразумно върить воскресенію Царевича; но они — не любили Бориса! Сіе несчастное расположеніе готомило ихъ быть жертвою обмана. Самъ Борисъ ослабиль свидътельство истины, казнивъ важнийшихъ очевидцевъ Димитрієвой смерти (260), и явно ложными показаніями затмивъ ея стращныя обстоятельства. Еще многіе знали върно сію йстину въ Угличъ, въ Пельімъ; но тамъ жила въ сердцахъ ненависть къ тирану. Всёвхъ

l'pondiadende, rakb hantyrs (261), com/bтельстиональ вы столины Килзь Васили Шуйскій, торжественно, на лобномъ мъсть; о несоминтельной смерти Царевича, имы видънато во гробъ и въ могиль. To же писаль и Патріархъ во всв концы Россін, ссылаясь и на мать Димитрісну, которай сами потребала сына (262). Но безсовъетность Шуйскаго была еще въ свъжей памяти; знали и слиную предапность Іона въ Годунову; слышали только ими Царипіл-Ийнині : никто не видался, никто не гелориять съ нею, спова заключенного въ нустынь Вынсинской. Еще не имви прим'вра въ исторіи Самозванцевъ и не пони« Обисе жий столь дерэнато обмана; люби древнее вызыва племя Царей и съ жадностію слушин такные разсказы о жимыхь добродьтеляхь Ажедивитрія, Россіяне тайно же передавали другъ другу мысль, что Вогъ дъйстинтельно, какимъ нибуль чудомъ, достойнымъ Его правосудія, могъ спасти Іоанndia cema ala kashu hehabactearo xenihuим ж тирана (203). По пранней мъръ сомнъвились, и не изъявляли ревности стоять за Вориса. Разстрига съ своими Ляхами уже госполствоваль въ нашихъ предължъ, а вонны отечества уклонялись отъ службы; піли неохотно въ Врянскъ подъ знамена, и твых неохотиве, чёмъ болве слышали объ устычахъ Лжедимитрія, думая, что самъ

Богъ помогаетъ ему. Такъ нелюбовь къ Госиларю раждаетъ нечувствительность и къ государ ственной чести!

Въ сей опасности, уже явной, Борисъ прибъгнулъ къ двумъ средствамъ; къ Церкви и къ строгости. Онъ вельль Ісрархамъ пъть въчную память Димитрію въ храмахъ, а Разстригу съ его клевретами, настоящими и будущими, класть всенародно, на амвонахъ и торжищахъ (264), какъ злаго еретика, умышляющаго не только цохитить Царство, но и ввести въ немъ Латинскую Въру: слъдственно Борисъ уже зналъ или угадывалъ обътъ, данный Лжедимитріемъ Ісаун-тамъ и Легату Папскому. Хотя народъ, видъвъ слабость и потворство Святителей въ изследованіи Диматріева убіенія, не могъ имъть къ нимъ безпредъльной довъренности; но ужасъ анаосмы долженъ былъ тронуть совъсть людей набожныхъ и вседить въ нихъ омерабніе къ человіку, отверженному Церковію и преданному ею суду Божію. Второе средство также не осталось безплоднымъ. Издавъ указъ, чтобы съ каждыхъ двухъ сотъ четвертей земли обработациой выходилъ ратникъ въ поле съ конемъ, доспъхомъ и запасомъ — следственно убавивъ до половины число воиновъ, опредъленное уставомъ Іоанновымъ (265) — Борисъ требовалъ скорости; дисалъ, что владъльцы богатые живутъ въ до-махъ, не заботясь о гибели Царства и Церкви; грозилъ жестокою казнію лънивымъ и безпеч-вымъ, не упоминая о злонамъренныхъ, и дъй-

ствительно велёль наказывать ослушныхъ безъ пощады: лишеніемъ имьнія, темницею и кнутомъ; велълъ, чтобы и всъ слуги Патріаршіе, Святительскіе и монастырскіе, годные для ратнаго дёла, спёшили къ войску подъ опасеніемъ тяжкаго гифва Царснаго въ случав медленности. «Бывали вре-«мена» — сказано въ семъ опредълени Государственнаго Совъта — «когда и самые Иноки, Священники, Діаконы вооружались для спасенія отечества, не жалья своей крови; но мы не хотимъ того: оставляемъ нхъ въ храмахъ, да молятся о Государъ и Государствъ.» Сін мъры, угрозы и наказанія неділь въ шесть соединили до пятидесяти тысячь всадниковъ въ Брянскъ (266), вивсто полумилліона, въ 1598 году ополченнаго призывнымъ словомъ Царя, коего любила Россія!

Но Борисъ еще оказалъ тогда великоду- великошіе. Шведскій Король, врагъ Сигизмун- боридовъ, услышавъ о Самозванцъ и въроломствъ Ляховъ, предлагалъ Царю союзъ и войско вспомогательное. Царь отвътствовалъ, что Россія не требуетъ всноможенія иноземцевъ; что она при Іоаннъ въ одно время воевала съ Султаномъ, Литвою, Швеціею, Крымомъ, и не должна бояться мятежника презрънчаго (267). Борисъ зналъ, что въ случать върности Россіянъ горсть Шведовъ ему ненужна, а въ случать невърности безполезна, ибо не могла бы спа-

Грозный часъ опыта наступаль: не льзя было медлить, ибо Самозванецъ ежедневно усиливался и распространяль свой мирный завоеванія. Вояре, Князья Седоръ Ивановичь Мстиславскій, Андрей Телятевскій, Дмитрій Шуйскій, Василій Голицынъ , Михайло Салтыковъ , Окольниче Князь Михайло Кашинъ , Иванъ Ивановиче Годуновъ, Васили Морозовъ, выступили изъ Бринска, чтобы пресвов успъхи измъны и спасти Новогородскую крыпость, которая одна протывилась Разстригъ, уже среди подвластной ему страны. — Не только Годуновъ съ мучительнымъ волненіемъ души слёдовалъ мыслями за Московскими знаменами, но и вся Россій сильно тревожилась въ ожидания, чень Судьба рышить столь важную прю между Борисом в ложивый в или неложнымъ Димитрісмъ: ибо не было общаго удостовъренія ни въ войскъ, ни въ Государствъ. Мысль поднять руку на абиствительнаго сына Гоаннова или предаться дерэкому обманіцику, клятому Церковію, равно ужасала сердца благородным. Многіе, и самые благороднъйшіе изъ Россіянь, не любя Бориса, но гну-шаясь изыбною, хотъли соблюсти данную ему присяту; другіе, следуя единственно внушенію страстей, только желали или не желали перем 12ны Царя, и не заботились объ истинь, о долгв върноподданнаго; а многіе не имъли точнаго образа мыслей, готовясь думать, какъ велитъ

случай. Если бы въ сіе время открылась проницацію наблюдателя и самая внутренность лушъ, то онъ, можетъ быть, еще не решилъ бы для себя вопроса о вероятной удане или неудаче Самозванцева дела: столь расположеніе умовъ было отчасти несогласно, отчасти неясно и нерешительно! Войско шло, довинуясь Царской власти; но колебалось сомивніемъ, толками, взаниньциъ недоверіемъ.

Дриближансь къ Трубчевску, гдъ уже славинось ими Димитріево, Воеводы Борисовы писали яъ Сендомирскому, чтобы онъ немедленно выщель изъ Россіи, мирной съ Литвою, оставивъ здодъя Разстригу на казнь, имъ заслуженную (268). Миншекъ не отвътствовалъ, въ належдь, что войско Борисово не обнажить меча: дакъ думаль Самозванецъ; такъ говорили ему въжвиники, спосясь съ своими единомышленииками въ полкахъ Московскихъ. 18 Декабря, на берегу Десны, верстахъ въ шести отъ стана Ажедимитріева, была перестрълка между отрадами того и другаго войска; а на третій день межая сщибка. Ни съ которой стороны не изъавляли цылкой ревности: Самозванецъ ждалъ. жажется, чтобы рать Борисова, сладуя прищъру городовъ, связала и выдала ему своихъ начальниковъ; а Мстиславскій, чтобы непріятель ущель безъ битвы, какъ слабъйшій, едва и пладия и 12000 вонновъ (262). Но не видали на измены, ни бъгства; перешло къ Лжедиматрію долько дри человька изъ Автей Боватав. ярскихъ. Оставивъ Новгородъ и свой укръпленный станъ, онъ выстроился на равнинъ, весьма неблагопріятной для войска малочисленнаго: оказываль спокойствіе и бодрость; говориль річь къ сподвижникамъ (270), стараясь воспламенить ихъ мужество; молился велегласно, воздъвъ руки на небо, и дерзнулъ, какъ увъряють, громко произнести следующія слова: «Всевышній! Ты зришь глубину моего «сердца. Если обнажаю мечь неправедно и «беззаконно, то сокруши меня Небеснымъ «громомъ» . . . (увидимъ 17 Мая 1606 года!) . . . «Когда же я правъ и чистъ ду-«шею, дай силу неодолимую рукъ моей въ «битвъ ! А Ты, Мать Божія, буди нокровомъ «нашего воннства» (271)! 21 Декабря нача-лося дъло, сперва не жаркое; но вдругъ конница Польская съ воплемъ устремилась на правое крыло Россіянъ, гав предводительствовали Князья Дмитрій Шуйскій и Михайло Кашинъ: оно дрогнуло, и въ бъгствъ опрокинуло средину войска, гдъ стоялъ Мстиславскій: изумленный такою робостію и такимъ безпорядкомъ, онъ удерживалъ мечемъ своихъ и непріятелей; бился въ свалкъ; облился кровію, и съ пятнадцатью ранами упалъ на землю: дружина Стръльцевъ едва спасла его отъ плъна (272). Часъ былъ ръшительный: если бы Ажедимитрій совинь нападеніемъ додкрани смирово

сывлыхь Ляховъ, то вся рать Московская, какъ пишутъ очевидцы, представила бы эрвлище срамнаго бътства; но онъ далъ ей время опомниться: 700 Нъмецкихъ всадниковъ, върныхъ Борису, удержали стремленіе непріятельскихъ, ж лъвое крыло наше уцъльло. Тогда же Басмановъ вышель изъ крвиости, чтобы двиствовать въ тылу у Самозванца, который, слыша выстрълы позади себя и видя свой укръпленный станъ въ пламени (273), прекратиль битву. Объ стороны вдругь отступили, Лжедимитрій хва-лясь поб'ёдою и четырми тысячами убитыхъ не-пріятелей, а Борисовы Воеводы отъ стыда безмольствуя, хотя и взявъ нъсколько плънниковъ. Чтобы менъе стыдиться, Россіяне выдумали басню: увъряли, что Ляхи испугали ихъ коней, наридясь въ медвъжьи шубы на-выворотъ; иноземым же, свидътели сего малодушнаго бъгства, имнутъ, что Россіяне не имѣли, казалось, ни мечей, ни рукъ, виѣя единственно ноги (274)!

Однакомь мнимый побъдитель не весслился. Сія битва странная доказала не то, чего хотълось Самозванцу: Россіяне сражались съ нимъхудо, безъ усердія, но сражались; бъжали, но отъ него, а не къ нему. Онъ зналъ, что безъ ихъобщаго предательства ни Ляхи, ни Козаки не свергнутъ Бориса, и страшился быть между двумя огнями, двумя върными Воеводами, Мстиславскимъ и Басмановымъ, который вида отступленіе перваго, снова заключился въ кръпости, готовый умереть въ ся развалинахъ. На другой

день присоединилось къ Лжедимитрію 4000 Запорожцевъ (278), и войско Борисово удалилось къ Стародубу Съверскому, но для того, чтобы ожидать тамъ другихъ, свъжихъ полковъ изъ Брянска, и могло чрезъ нъсколько дней возвратиться къ Новугороду, обороняемому столь усильно. Ревность наемниковъ и союзниковъ ослабъла: Ляхи надъялись вести своего Царя въ Москву безъ кровопролитія; увидели что надобно ратоборствовать; не любили ни зимнихъ походовъ, ни зимнихъ осадъ — н какъ легкомысленно начали, такъ легкомысленно и кончили: объявили, что идуть назадъ, будто бы исполняя указъ Сигизмундовъ не воевать съ Россіею въ случав, поляви если она будетъ стоять за Царя Годунова. остав-Сано-званца рять надежды : осталось не болье четырехъ сотъ удальцевъ Польскихъ (276); всѣ другіе бъжали во-свояси, а съ ними и горестный Мнишекъ. Думая, что все погибло, и Княжество Смоленское для него и Царство для Марины, сей вътреный старецъ еще дружественно простился съ женихомъ ея и смъло объщалъ ему возвратиться съ сильнъйшею ратію. Но Самозванецъ, едва ли уже въря нареченному тестю, еще въ-рилъ счастію: съ обрядами священными предавъ на полъ сраженія тъла убитыхъ, своихъ и непріятелей, и снявъ осаду Нова-

города, расположился станомъ въ Комарницкой Волости, заняль Съвскій острогь, спъшиль вооружать, кого могь: граждань и земледъльцевъ. Рать Борисова не дала ему времени.

Смятеніе Воеводъ Московскихъ было столь велико, что они даже медлили извъстить Царя о битвъ : узнавъ отъ другихъ всь ел печальныя обстоятельства, Борисъ (1 Генваря) послалъ Князя Василія Шуй-г. 1603. скаго къ войску, быть вторымъ предводителемъ онаго, а Чашника Вельяминова къ раненному Мстиславскому, ударить ему челомо за кровь, проліянную имъ изъ усердія къ святому отечеству, и сказать именемъ Государя: «Когда ты, совершивъ зна-«менитую службу, увидишь образъ Спасовъ, «Богоматери, Чудотворцевъ Московскихъ «и наши Царскія очи: тогда пожалуемъ «тебя свыше твоего чаяція. Нынъ шлемъ «къ тебъ искуснаго врача, да будешь здравъ «и снова на конъ ратномъ.» Всъмъ инымъ Воеводамъ Царь велълъ объявить свое неудовольствіе за ихъ преступное молчаніе, но войско увърить въ милости (277). Чтобы блестящею наградою мужества оживить доблесть въ сердцахъ Россіянъ, Борисъ, искренно довольный однимъ Басмановымъ, честь призвалъ его къ себъ, выслалъ знатнъй- возу, шихъ государственныхъ сановниковъ на встрычу къ Герою и собственныя велико-

лъпныя сани для торжественнаго въвзда въ Москву со всею Царскою пышностію; далъ ему изъ своихъ рукъ тяжелое золотое блюдо, насы-панное червонцами, и 2000 рублей (278), множество серебряныхъ сосудовъ изъ казны Кремлевской, доходное помъстье и санъ Боярина Думиго. Столица и Россія обратили взоръ на сего новаго Вельможу, ознаменованнаго вдругъ и славою подвига и милостію Царскою; превозносили его необыкновенныя достоинства — и любимецъ Государевъ сдвлался любимцемъ народнымъ, первымъ человъкомъ своего времени въ общемъ мижнін. Но столь блестящая награда одного была укоризною для многихъ и естественно раждала негодование зависти между энатными. Если бы Царь осмёлился презрёть уставъ Боярскаго старъйшинства и дать главное Воеводство Басманову, то, можетъ быть, спасъ бы свой Домъ отъ гибели и Россію отъ бёдствій: чего Судьба не хотъла! Призвавъ Басманова въ Москву, въроятно, съ намъреніемъ пользоваться его совътами въ Думъ, Царь отнялъ лучшаго Воеводу у рати и сдълалъ, кажется, новую ошибъу, избравъ Шуйскаго въ начальники. Сей Князь, нодобно Мстиславскому, могъ не робъть смерти въ битвахъ, но не имълъ ни ума, ни души Вождя истиннаго, ръшительнаго и смълаго; увъренный въ самозванствъ бродяги, не думалъ предать ему отечества, но, угождая Борису какъ царедворецъ льстивый, помнилъ свои опалы: видъль, можеть быть, не безъ тайнаго удовольствія муку

его тиранскаго сердца, и желая спасти месть Россіи, зложелательствоваль Царю.

Шуйскій, провождаемый множествомъ чиновныхъ Стольниковъ и Стряпчихъ (279), нашелъ войско близъ Стародуба въ лъсахъ, между засъками, гдъ оно, успленное новыми дружинами, какъ бы таилось отъ непріятеля, въ бездъйствін, въ унынін, съ Предводителемъ недужнымъ; другая запасная рать подъ начальствомъ Оедора Шерсметева собиралась близъ Кромъ, такъ, что Борисъ вићаъ въ полѣ не менѣе осьмиде-сяти тысячь воиновъ (280). Мстиславскій, еще изнемогая отъ ранъ, и Шуйскій немедленно двинулись къ Съвску, гдъ Лжедимитрій не хотъль ждать ихъ: смълый отчанніемъ, вышелъ изъ города и встрътился съ нами въ Добрыничахъ. Силы были несоразм врны: у него 15,000, кон- побъле ныхъ и пъшихъ; у Воеводъ Борисовыхъ Борисо. 60 или 70 тысячь. Узнавъ, что полки наши теснятся въ деревие, онъ хотель ночью зажечь ее и въ расплохъ нагрянуть на сонныхъ: тамошніе жители взялись подвести его къ селенію незамѣтно; но стражи увидъли сіе движеніе: сдълалась тревога, и непріятель удалился (281). Ждали разсвъта (21 Генваря). Самозванецъ молился, говорилъ ръчь къ своимъ, какъ и въ день Новогородской битвы; раздълилъ войско на три части: для перваго удара взялъ себъ

400 Ляховъ и 2000 Россіянъ всадниковъ, которые всв отличались былою одеждою сверхы латы. чтобы знать другь друга въ свчв (282): за ними должны были итти 8000 Козаковъ, также всалниковъ, и 4000 пъшихъ воиновъ съ пушками. Утромъ началась сильная пальба. Россіяне, столь многочисленные, не шли впередъ, съ объихъ сторонъ примыкая къ селенію, гдф стояла нхъ пъхота. Оглядъвъ устроение Московскихъ Воеводъ, Лжедимитрій свяъ на борзаго, каряго аргамака, держа въ рукъ обнаженный мечь, и повелъ свою конницу долиною, чтобы стремительнымъ нападеніемъ разр'язать войско Борисово между селеніемъ и правымъ крыломъ. Мстяславскій, слабый и томный, быль на конв: угадалъ мысль непріятеля, и двинулъ сіе крыло, съ иноземною дружиною, къ нему на встречу. Тутъ Разстрига, какъ истинный витязь, оказаль смфлость необыкновенную: сильнымъ ударомъ смяль Россіянъ и погналь ихъ; сломиль и дружину иноземную (283), не смотря на ел мужественное, блестящее сопротивление, и кинулся на пъкоту Московскую, которая стояла предъ деревнею съ огнестръльнымъ снарядомъ - и не трогалась, какъ бы въ оцепенения; ждала, и вдругъ залпомъ изъ сорока пушекъ, изъ десяти или двънадцати тысячь ружей, поразила непріятеля: множество всадниковъ и коней пало; кто уцълълъ, бъжалъ назадъ въ безпамятствъ страха и самъ Лжедимитрій. Уже Козаки его неслисьбыло во всю прыть довершить легкую побъду

своего Героя; но видя, что она не ихъ, обратили тылъ, сперва Запорожцы, а послъ и Донцы, и пъхота. 5000 Россіянъ и Нъмцы, съ кликомъ; Ній Gott (помоги Богь), гнали, разили бъгущихъ на пространствъ осьми верстъ, убили тысячъ шесть, взяли не мало и плънниковъ, 15 знаменъ, 13 пушекъ; наконецъ истребили бы всъхъ до единаго, если бы Воеводы, какъ пишутъ (284), не велъли имъ остановиться, думая, въроятно, что все кончено, и что самъ Лжедимитрій убитъ. Съ сею счастливою въстію прискакалъ въ Москву сановникъ Шеинъ, и нашелъ Царя молящагося въ Лавръ Св. Сергія...

Борисъ затрепеталъ отъ радости; велълъ пъть благодарственные молебны, звонить въ колокола и представить народу трофеи: знамена, трубы и бубны Самозванцевы; далъ гонцу санъ Окольничаго, послалъ съ любимымъ Стольникомъ, Княземъ Мезецкимъ, золотыя медали Воеводамъ, а войску 80,000 рублей (285), и писалъ нъ первымъ, что ждеть отъ нихъ въсти о концъ мятежа, будучи готовъ отдать върнымъ слугамъ и последнюю свою рубашку; въ особенности благодарилъ усердныхъ иноземцевъ и двухъ ихъ Предводителей, Вальтера Розена, Ливонскаго Дворянина, и Француза Якова Маржерета; наконецъ взъявляль живъйшее удовольствіе, что побъда стоила намъ не дорого: пбо мы лишились въ битвъ только пяти сотъ Россіянъ и двадцати-пяти Нъмцевъ (286).

Но Самозванецъ былъ живъ: побъдители, без-

временно веселясь и торжествуя, унустили его: онъ на раненомъ конъ ускакалъ въ Съвскъ, м въ ту же ночь обжалъ далве, въ городъ Рыльскъ, съ немногими Ляхама, съ Княземъ Татевымъ и съ другими изменниками. Въ следующій день явились къ нему разсъянные Запорожцы: Самозванецъ не впустилъ ихъ въ городъ, какъ малодушныхъ трусовъ или предателей (287), такъ, что они съ досадою и стыдомъ ушли во-свояси. Не видя для себя безопасности и въ Рыльскъ, Ажедимитрій искаль ес въ Путивый, лучше укрыпленномы и ближайшемы къ границъ; а Воеводы Борисовы все еще стояли въ Добрыничахъ, занимаясь казиями: въшали пленниковъ (кроме Литовскихъ, Пана Тишкевича и другохъ, посланныхъ въ Москву); мучили, разстръливали земледъльцевъ, жителей Комариицкой Волости, за ихъ изм'вну (288), безжалостно и безразсудно, усиливая тъмъ остервененіе матежниковъ, ненависть къ Царю и доброе расположение къ обманщику, который миловалъ и самыхъ усердныхъ слугъ своего непріятеля. Сія жестокость, вмість съ оплошностію Воеводъ, спасли злодъя. Уже лишенный всей надежды, разбитый на голову, почти истребленный, съ горстію бівглецовъ унылыхъ, онъ котель тайно уйти изъ Путивля въ Литву: измънняки отчаянные удержали его, сказавъ: «мы «вевмъ тебв жертвовали, а ты думаешь только «о жизни постыдной, и предаешь насъ мести «Годунова; но еще можемъ спастися, выдавъ

«тебя живаго Борису» (288)! Они предложили ему все, что имъли: жизнь и достояніе; ободрили его; ручались за множество своихъ единомышего; ручались за множество своихъ единомыш-ленниковъ и въ подкахъ Борисовыхъ и въ Госу-ларствъ. Не менъе ревности оказали и Козаки Донскіе: ихъ снова пришло къ Самозванцу 4000 въ Путивль (290); другіе засъли въ городахъ, и клалися оборонять ихъ до послъдняго издыха-нія. Лжедимитрій волею и неволею остался; по-слалъ Князя Татева къ Сигизмунду (291) требо-вать немедленнаго вспоможенія; укръплялъ Пу-тивль, и слъдуя совъту измънниковъ, издалъ новый Манифестъ, разсказывая въ немъ свою вымышленную исторію о Димитріевомъ спасевынышленную историю о димитриевомъ спасения, свидътельствуясь именемъ людей умершихъ (292), особенно даромъ Князя Ивана Мстиславскаго, крестомъ драгопъннымъ, и прибавляя, что онъ (Димитрій) тайно воспитывался въ Вълоруссіи, а послъ тайно же былъ съ Канцлеромъ Сапътою въ Москвъ, гдъ видълъ хищника Годунова сидящаго на престолъ Іоанновомъ. Сей вторый Манифестъ, удовлетворяя любонытству баснями, дотолъ неизвъстными, умножилъ число друзей Самозванца, хотя и разбитаго. Говорили, что Россіяне шли на него только принужденно, съ неизъяснимою боязнію, внушаемою чёмъ-то сверхъестественнымъ, безъ сомнёнія Небомъ; что они побёдили случайно, и не устояли бы безъ слёнаго остервененія Нёмцевъ; что Провиленіе очевилно хотело спасти сего витязя и въ самой несчастной битвъ; что онъ и въ самой

крайности не оставленъ Богомъ, не оставленъ върными слугами, которые, признавъ въ немъ истиннаго Димитрія, еще готовы жертвовать ему собою, женами, дътьми, и понечно не могли бы имъть столь великаго усердія къ обманщику. Такія разглашенія сильно дъйствовали на дегковърныхъ, и многіе люди, особенно изъ Котарницкой Волости, гдъ свиръпствовала месть Борисова, стекались въ Путивль, требуя оружія и чести умереть за Димитрія.

Между тъмъ Воеводы Царскіе — свъдавъ, что Самозванецъ не истребленъ — тронулись съ мъ-ста, приступили въ Рыльску, и не объщая ниному помилованія, хотъли, чтобы городъ сдался безъ условія. Тамъ начальствовали злые изм'внники, Князь Григорій Долгорувій-Роща и Яковъ Змевь: видя предъ собою виселицу, они веледи сказать Мстиславскому: «служимъ Царю Дими-«трію» — и залиомъ изъ всъхъ пушекъ дока-зали свою непреклонность (293). Воеводы стояли двъ недъли подъ городомъ, хвалились не во-вреня человъколюбіемъ, жальли крови, и ръщились дать отдохновение войску, афиствительно утружденному зимнимъ походомъ; отступили въ Комарницкую Волость и донесли Царю, что будутъ ждать тамъ весны въ покойныхъ станахъ. Но Борисъ, послъ кратковременной радости встревоженный извъстіями о спасеніи Ажедимитрія и новыхъ прельщеніяхъ изміны, досадуя на Мсти-славскаго и всіхъ его сподвижниковъ, посладъ къ нимъ въ Острогъ Радогостскій Окольничаго

Петра Шереметева и Думнаго Дьяка Власьева съ дружиною Московскихъ Дворянъ и съ гиввнымъ словомъ: укорялъ ихъ въ нерадъніи, виниль въ упущеніи Самозванца изъ рукъ, въ безполезности побъды, и произвелъ всеобщее негодование въ войскъ. Жаловались на жестокость и несправедливость Царя, тв, которые дотоль върно исполняли присягу, обагрились кровію въ битвахъ, изнемогли отъ трудовъ ратныхъ; еще болве жаловались зломысленники, чтобы усиливать нелюбовь къ Царю — и могли хвалиться успъхомъ: ибо съ сего времени, по извъстію Лътописца (294), многіе чиновники воинскіе видимо склонялись къ Самозванцу, и желаніе избыть Бориса овладьло сердцами. Измъна возникала, но еще не дозрѣла до мятежа; еще наблюдалось, хотя и неохотно, повиновеніе законное. Слёдуя строгому предписанію Государеву, Мстиславскій и Шуйскій снова вывели войско въ поле, чтобы удивить Россію ничтожностію своихъ действій: оставили Лжедимитрія на свободъ въ Путивав, соединились съ запасною ратію Осдора Шереметева (298), уже двѣ или три недѣли тѣснившаго Кромы, и вмѣстѣ Осада съ нимъ, въ Великій постъ, начали осажать сію крѣпость. Дѣло невѣроятное: тысячь восемдесять или болье ратниковъ, вивя множество ствнобитныхъ орудій,

безъ успъха приступало къ деревянному город-ку, ибо въ немъ, сверхъ жителей, сидъло 600 мужественныхъ Донцевъ (206) съ храбрымъ Ата-маномъ Корелою! Осаждающіе ночью сожгли городъ, заняли пепелище и валъ; но Козаки сильною, мъткою стръльбою не допускали ихъ до острога, и Бояринъ Михайло Глъбовичь Салтыковъ, или малодушный или уже предатель, не сказавъ ни слова главнымъ Воеводамъ, велълъ рати отступить, въ тотъ часъ, когда ей должно было устремиться на последнюю ограду изменниковъ (207). Мстиславскій и Шуйскій не дерзнули наказать виновнаго, уже видя кудое расноложение въ сподвижникахъ — и съ сего дня, въ надеждъ взять кръпость голодомъ, только стръляли изъ пушекъ, не вредя осажденнымъ, кото-• рые выкопали себъ землянки и подъ защитою вала укрывались въ нихъ безопасно; иногда же выпалзывали изъ своихъ норъ и дълали смълыя вылазки (298). Между тъмъ войско, стоя на снъгу и въ сырости, было жертвою повальной бользин: смертоноснаго мыта (299). Сіе бъдствіе еще оказало достохвальную заботливость Царя, прислав-шаго въ станъ лекарства и все нужное для спа-сенія болящихъ, но умножило нерадивость оса-ды, такъ, что въ бълый день 100 возовъ жлѣба и 500 Козановъ Лжедимитріевыхъ изъ Путивля могли пройти въ обожженыя Кромы (300).

Досадуя на замедление воинскихъ дъйствий, Борисъ хотълъ инымъ способомъ, какъ пишутъ современники, избавить себя и Россію отъ зло-

лья. Три Инока, знавшіе Отрепьева Діакономъ, явились въ Путивлъ (8 Марта) съ грамотами отъ Государя и Патріарха къ тамощнимъ жителямъ: первый объщалъ имъ великія милости, если они выдадуть ему Самозванца, живаго или мертваго; вторый грозиль срашнымъ дъйствіемъ Церковной анаоемы. Сихъ Монаховъ схватили и привели къ Лжедимитрію, который употребыть хитрость: вмъсто его, въ Царскомъ одъяніи, на тронъ, сидълъ Полякъ Иваницкій, и представляя либе Самозванца, спросилъ у нихъ: «знаете ли меня?» Монахи сказали: «ньть; знаемъ только, что «ты во всякомъ случать не Димитрій.» Ихъ стали пытать: двое терпъли и молчали; а третій спасъ себя объявленіемъ (301), что у нихъ есть ядъ, коимъ они, исполняя волю Борисову, хотъли уморить Лжецаревича, и что и вкоторые изъ ближнихъ его людей въ заговоръ съ ними. Ядъ дъйствительно нашелся въ сапотъ у младшаго изъ сихъ Иноковъ, и Самозванецъ, открывъ авухъ измънниковъ между своими любим-цами, предалъ ихъ въ жертву народной мести. Увъряють, что онь, хваляся явнымъ Небеснымъ къ нему благоволеніемъ, писалъ тогда къ Патріарху и къ самому Царю: укоряль Іова злоупотребленіемъ Церковной власти въ пользу хищника, а письно Бориса убъждаль мирно оставить престолъ Санозавища и свътъ, заключиться въ монастыръ и жить для спасенія души, объщая ему свою Царскую милость (302). Такое письмо, если дъйствительно писанное и доставленное Годунову, было конечно новымъ искушеніемъ для его твердости!

Душа сего властолюбца жила тогда ужасомъ и притворствомъ. Обманутый побъдою въ ея слъдствіяхъ, Борисъ страдаль, видя бездъйствіе войска, нерадивость, не-способность иди зломысліе Воеводъ, и боясь смънить ихъ, чтобы не избрать хуждшихъ; страдалъ, внимая молвъ народной, благопріятной для Самозванца, и не им'вя силы унять ее, ни списходительными убъжденіями, ни клятвою Святительскою, ни казнію: ибо въ сіе время уже ръзали языки нескромнымъ (303). Доносы ежедневно умножались, и Годуновъ страшился жестокостію ускорить общую измѣну: еще былъ Самодержцемъ, но чувствовалъ оцѣпенвніе власти въ рукъ своей, и съ престола, еще окруженнаго льстивыми рабами, видълъ открытую для себя бездву! Дума и Дворъ не измънялись наружно: въ первой текли дъла, какъ обыкновенно; вторый блисталь пышностію, какъ и дотоль. Сердца были закрыты: одни таили страхъ, другіе злорадство; а всёхъ болёе долженъ былъ принуждать себя Годуновъ, чтобы уныніемъ и разслабленіемъ духа не предтолько въ глазахъ върной супруги обнаруживалъ сераце: назалъ ей кровавыя, глубокія раны его, чтобы облегчать себя свободнымъ стенаніемъ. Онъ не имѣлъ утѣшенія чистъйшаго: не могъ предаться въ волю Святаго Провидънія, служа только идолу властолюбія: хотѣлъ еще наслаждаться плодомъ Димитрісва убіснія, и дерзнулъ бы конечно на злодъяніе новое, чтобы не лишиться пріобрътеннаго злодъйствомъ. Въ такомъ ли расположеніи души утѣшается смертный върою и надеждою Небесною? Храмы были отверсты: Годуновъ молился — Богу неумолимому для тъхъ, которые не знаютъ ни добродътели, ни раскаянія! Но есть предълъ мукамъ въ бренности нашего естества земнаго.

въ бренности нашего естества земнаго.

Борису исполнилось 53 года отъ рожде- возчина пона и въз самыхъ цвътущихъ лътахъ муже- дукова. ства онъ имълъ недуги, особенно жесто- кую подагру, и легко могъ, уже старъясь, истощить свои тълесныя силы душевнымъ страданіемъ. Борисъ 13 Апръля, въ часъ угра, судилъ и рядилъ съ Вельможами въ Думъ, принималъ знатныхъ иноземцевъ (304), объдалъ съ ними въ Золотой палатъ, и едва вставъ изъ-за стола, почувствовалъ дурноту: кровь хлынула у него изъ носу, ушей и рта; лилась ръкою: врачи, столь имъ любимые, не могли остано-

вить ее. Онъ терялъ память, но успѣлъ благословить сына на Государство Россійское, воспріять Ангельскій Образъ съ именемъ Боголѣпа, и чрезъ два часа испустилъ духъ, въ той же храминъ, гдъ пировалъ съ Болрами и съ иноземцами....

Къ сожальнію, потомство не знаеть ничего болье о сей кончинь, разительной для сердца. Кто не хотыть бы видыть и слышать Годунова въ послыная минуты такой жизни — читать въ его взорахъ и въ душь, смятенной незапнымъ наступленіемъ вычости? Предъ нимъ были тронъ, вынець и могила: супруга, дытя, ближніе уже обреченныя жертвы Судьбы; рабы неблагодарные, уже съ готовою измыною въ сердцы; предъ нимъ и Святое Знаменіе Христіанства: образъ Того, Кто не отвергаетъ, можетъ быть, и поздняго раскаянія! . . . Молчаніе современниковъ, подобно непроницаемой завысь, сокрыло отъ насъ зрылище столь важное, столь нравоучительное, дозволяя дыйствовать одному воображенію.

Увъряють, что Годуновъ быль самоубійцею, въ отчанни лишивъ себя жизни ядомъ (305); но обстоятельства и родъ его смерти подтверждають ли истину сего извъстія? И сей нъжный отецъ семейства, сей человъкъ сильный духомъ, могъ ли, спасаясь ядомъ отъ бъдствія, малодушно оставить жену и дътей на гибель, почти несомнительную? И торжество Самозванца было ли върно, когда войско еще не

измѣняло Царю дѣломъ; еще стояло, котя и безъ усердія, подъ его знаменами? Только смерть Борисова рѣшила усиѣхъ обмана; только измѣнники, явные и тайные, могли желать, могли ускорить ее — но всего вѣроятиѣе, что ударъ, а не ядъ прекратилъ бурные дни Борисовы, къ истинной скорби отечества: ибо сім безвременная кончина была Небесною казнію для Россіи еще болѣе, нежели для Годунова: онъ умеръ по крайней мѣрѣ на троив, не въ узахъ предъ бъглымъ Діакономъ, какъ бы еще въ воздаяніе за государственныя его благотворенія; Россія же, лишенная въ немъ Царя умнаго и попечительнаго, сдѣлалась добычею злодъйства на многія лѣта.

Но имя Годунова, одного изъ разумнъйшихъ Властителей въ міръ, въ теченіе стольтій было и будсть произносимо съ омерзьніемъ, во славу правственнаго неуклоннаго правосудія. Потомство видитъ лобное мѣсто обагренное кровію невиныхъ, Св. Димитрія издыхающаго подъножемъ убійцъ, Героя Исковскаго въ петлѣ, столь многихъ Вельможъ въ мрачныхъ темницахъ и келліяхъ; видитъ гнусную мзду, рукою Вѣнценосца предлагаемую клеветникамъ-доносителямъ; видитъ систему коварства, обмановъ, лицемѣрія предъ людьми и Богомъ... вездѣ личину добродѣтели, и гдѣ добродѣтель? въ правдѣ ли судовъ Борисовыхъ, въ щедрости, въ любви къ гражданскому образованію, въ ревности къ величію Россіи, въ Политикѣ мирной и

заравой? Но сей яркій для ума блескъ хладенъ для сердца, удостовъреннаго, что Борисъ не усомнился бы ни въ какомъ случав дъйствовать вопреки своимъ мудрымъ государственнымъ правиламъ, если бы властолюбіе потребовало отъ него такой перемѣны. Онъ не быль, но бысаль тираномъ; не безумствовалъ, но злодѣйствовалъ подобно Іоанну, устраняя совмѣстинковъ или казня недоброжелателей. Если Годумовъ на-время благоустроилъ Державу, на-время возвысилъ ее во мнѣній Европы, то не онъ ли и ввергнулъ Россію въ бездну злополучія, почти неслыханнаго — предалъ въ добычу Ляхамъ и бродягамъ, вызвалъ на веатръ сонмъ мстителей и самозванцевъ истребленіемъ древняго племени Царскаго? Не онъ ли, наконецъ, болѣе всѣхъ содъйствовалъ уничиженію престола, возсѣвъ на немъ святоубійщею?

## ГЛАВА III.

**Царствованіе О**ЕОДОРА БОРИСОВИЧА Годунова.

r. 1605.

Присяга Өеодору. Достоинства юнаго Царя. Избраніе Басманова въ Военачальники. Присяга войска. Измёна Басманова. Самозванецъ усиливается. Измёна Голицыныхъ и Салтыкова. Измёна войска. Походъ къ Москвё. Оцёненёніе умовъ въ столиць. Измёна Москвитянъ. Сведеніе Өеодора съ престола. Присяга Лжедимитрію. Заточеніе Патріарха и Годуновыхъ. Цареубійство.

Еще Россіяне погребли Бориса съ че-г.1605. стію во храмѣ Св. Михаила, между памятниками своихъ Вѣнценосцевъ Варяжскаго племени; еще Духовенство льстило ему и въ могилѣ: Святители въ окружныхъ грамотахъ къ монастырямъ писали о безпорочной и праведной душње его, мирно отшедшей къ Богу (306)! Еще всѣ, отъ Патріарха и Синклита до мѣщанъ и земледѣльцевъ, съ видомъ усердія присягнули «Царицѣ Маріи присяги дѣтямъ ея, Царю Оеодору и Ксеніи (307), дору. «обязываясь страшными клятвами не измѣтиять имъ, не умышлять на ихъ жизнь, и «не хотѣть на Государство Московское ни

«бывшаго Великаго Князя Тверскаго, слъц-«ца Симеона, на злодъя, вменующаго себя «Димитріемъ; не избъгать Царской служ-«бы, и не бояться въ ней ни трудовъ, ни «смерти.» Достигнувъ вънца злодъйствомъ, Годуновъ былъ однакожь Царемъ законнымъ: сынъ естественно наследовалъ права его, утвержденныя двукратною присягою (308), и какъ бы даваль имъ повую силу прелестію своей невинной юности, красоты мужественной, души равно твердой и кроткой; онъ соедпняль въ себъ умъ отца съ добродътелію матери, и шестнад-досто- цати лътъ удивлялъ Вельможъ даромъ слова и свъдъніями необыкновенными въ тогдашнес время: первымъ счастливымъ плодомъ Европейскаго воспитанія въ Россія; рано узналъ и науку правленія, отрокомъ засъдая въ Думв; узналъ и сладость благодъянія, всегда употребляемый родителемъ въ посредники между закономъ и милостію (309). Чего не льзя было ожидать Государству отъ такого Вънценосца? Но тынь Борисова съ ужасными воспоминаніями омрачала престолъ Осодоровъ: ненависть къ отцу препятствовала любви къ сыну. Россіяне ждали только бъдствій отъ злаго племени, въ ихъ глазахъ опальнаго предъ Богомъ, и страшась быть жертвою Небесной казни за Годунова, не устрашились подвергнуться сей казни за преступленіе собствонное: за

в вроломство, осуждаемое уставомъ Божественнымъ и человъческимъ.

Еще Оеодоръ, столь юный, имблъ нужду въ совътникахъ: мать его блистала единственно скромными добродътелями своего пола. Немедленно велъли тремъ знатнъйшимъ Боярамъ, Князьямъ Мстиславскому, Василью и Дмитрію Шуйскимъ, оставить войско и быть въ Москву, чтобы правительствовать въ Синклитъ; возвратили свободу, честь и достояние славному Бъльскому (<sup>310</sup>), чтобы также пользоваться его умомъ и свъдъніями въ Думъ. Но всего важиће было избраніе главнаго Восводы: набра-искали уже не старъйшаго, а способиви— напова шаго, и выбрали — Басманова, ибо не въ Вост могли сомивваться ни въ его воинскихъ напа. дарованіяхъ, ни въ върности, доказанной авлами блестящими. Юный Осодоръ, въ присутствіи матери, сказалъ ему съ умпленіемъ: «служи намъ, какъ ты служилъ от-«цу моему» — и сей честолюбецъ, пылая (такъ казалось) чувствомъ усердія, клялся умереть за Царя и Царицу (311)! Басманову дали въ товарищи одного изъ знатнъй—шихъ Бояръ, Князя Михайла Катырева-Ростовскаго, добраго и слабодушнаго. Послали съ ними и Митрополита Новогородскаго, Исидора, чтобы войско въ его присутствін ціловало крестъ на имя Осолора. — Нъсколько дней прошло въ тишинъ

для столицы. Дворъ и народъ торжественно молились о душт Царя усопшаго; гораздо искрените молились истинные друзья отечества о спасеніи Государства, предвидя бурю. Съ нетерпъніемъ ждали въстей изъ Кромскаго стана — и первыя донесенія новыхъ Воеводъ казались еще благопріятными.

Невидимо лержа въ рукъ судьбу отечества, Басмановъ 17 Апръля (312) прибылъ въ станъ, и не нашелъ тамъ уже ни Мстиславскаго, ни Шуйскихъ; созвалъ всъхъ, чиновниковъ и рядовыхъ, подъ знамена; извъстилъ ихъ о воцареніи Осодора, и прочиталъ имъ грамоты его, весьма милостивыя: юный Монархъ объщаль върному, усердному войску безпримърныя награды послъ сорочинъ Борисовыхъ. Сильное внутреннее движеніе обнаружилось на лицахъ: нъкоторые плакали о Царъ усопшемъ, боясь за Россію; другіе не таили злой радоприсл. сти. Но войско, подобно Москвъ, прислнуло Өеолору. Съ симъ извъстіемъ Митрополить Исидоръ возвратился въ столицу: самъ Басмановъ доносилъ о томъ....а

чрезъ нъсколько дней узнали его измъну! Удививъ современниковъ, дъло Басмаизміна нова удивляєть и потомство. Сей человікь имълъ душу, какъ увидимъ въ роковый часъ его жизни; не върилъ Самозванцу; столь ревностно обличаль и столь муже-

ственно разиль его подъ стънами Новагорода Съверскаго; быль осыпанъ милостями Бориса, удостоенъ всей довъренности Өеодора, избранъ въ спасители Царя и Царства, съ правомъ на ихъ благодарность безпредъльную, съ надеждою оставить блестящее имя въ лътописяхъ— и палъ къ ногамъ Разстриги, въ видъ гнуснаго предателя! Изъяснимъ ли такое непонятное дъйствіе худымъ расположениемъ войска? Скажемъ ли, худымъ расположениемъ воиска: Скажемъ ил, что Басмановъ, предвидя неминуемое торжество Самозванца, хотълъ ускорениемъ измъны спасти себя отъ уничижения: хотълъ лучше отдать и войско и Царство обманщику, нежели быть выданнымъ ему мятежниками (313)? Но полки еще илялися именемъ Божимъ въ върности къ Өеодору: какою новою ревностію могь бы одушевить ихъ Воевода доблій, силою своего духа и вить ихъ Восвода доблій, силою своего духа и закона обуздавъ зломысленниковъ? Нъть, въримъ сказанію Лѣтописца, что не общая измѣна увлекла Басманова, но Басмановъ произвелъ общую измѣну войска (814). Сей честолюбецъ безъ правилъ чести, жадный къ наслажденіямъ временщика, думалъ, въроятно, что гордые, завистливые родственники Феодоровы никогда не уступять ему ближайшаго мѣста къ престолу, и что Самозванецъ безродный, имъ (Басмановымъ) возведенный на царство, естественно будетъ привязанъ благодарностію и собственною пользою къ главному виновнику своего счастія: судьба ихъ дѣлалась нераздѣльною — и кто могъ затмить Басманова достоинствами личными? затмить Басманова достоинствами дичными?

Онъ зналъ другихъ Бояръ и себя: не зналъ только, что сильные духомъ падаютъ какъ младенцы на пути беззаконія! Басмановъ, въроятно, не дерэнулъ бы измънить Борису, который дъй-ствовалъ на воображение и долговременнымъ повелительствомъ и блескомъ великаго ума государственнаго: Өеодоръ, слабый юностію лътъ и новостію Державства, вселяль смізлость въ предателя, вооруженного суемудріемъ для успокоенія сердца: онъ могъ думать, что изміною спасаетъ Россію отъ ненавистной Олигархіи Го-. дуновыхъ, вручая скипетръ хотя и самозванцу, хотя и человъку низкаго происхожденія, но смъ-лому, умному, другу знаменитаго Вънценосца Польскаго, и какъ бы избравному Судьбою для совершенія достойной мести надъ родомъ святоубінцы; могь думать, что направить Лжедимитрія на путь добра и милости: обманетъ Россію, но загладить сей обмань - ся счастіемъ! Можетъ быть, Басмановъ выбхалъ изъ столицы еще въ неръшимости, готовый дъйствовать но обстоятельствамъ, для выгодъ своего честолюбія; можетъ быть, онъ решился на измену единственно тогда, какъ увидълъ преклонность в Воеводъ и войска къ обманщику. Всъ цъловали крестъ Осодору (ибо никто не дерзнулъ быть первый мятежникомъ), но большею частію съ нехотънісмъ или съ унынісмъ. И тъ, которые дотоль не върили мнимому Димитрію, стали върить сму, будучи поражены незапною смертію Годунова, и находя въ ней новое доказательство,

что не самозванецъ, а дъйствительно насладинкъ Іоанновъ требуетъ своего законнаго лостоянія: ибо Всевышній — какъ они аумали (315) — несомнительно благоволить о немъ и ведстъ его, чрезъ могилу хищника, на царство. Замътили также, что въ присягъ Осодоровой Самозванецъ не былъ именованъ Отрецьевымъ: слагатели ел, върожено безъ умысла, написали единственно: клянемся не приставать ко тому, кто именуеть себя Димитріемь (<sup>516</sup>). «Слѣд-«ственно» — говорили многіе — «сказка о «бытломъ Діаконь Чудовскомъ уже торже-«ственно объявляется вымысломъ. Кто же «сей Димитрій, если не истинный?» Самые върные имъли печальную мысль, что Осолору не удержаться на престолъ. Такое расположение умовъ и сердепъ объщало легкій успыхь вамынь: Басмановь наблюлаль, решился, и готовя Россію въ даръ обманцику, безъ сомнънія удостовърился, посредствомъ тайныхъ сношеній, въ его благодарности.

Оставлениый на свободь въ Путпвль, Сано-Ажелимитрій въ теченіе трехъ мъсяцевъ усилукръпляль свои города и вооружаль людей; вается. писалъ къ Минику, что налвется на счастіе болье, нежели когда нибудь; посылаль лары къ Хану, желая заключить съ нимъ союзъ; ждалъ новыхъ сподвижниковъ изъ Галицін, и былъ усиленъ дружиною всад-

никовъ, приведенныхъ къ нему Михайломъ Ратомскимъ, который увъряль его, что въ следъ за нимъ будетъ и Воевода Сендомирскій съ Королевскими полками (317). Що только смерть Борисова, только измена Воеводъ Царскихъ могла исполнить дерэкую надежду Разстриги: о первой сведаль онъ въ концъ Апръля отъ бъглеца, **Аво**-рянина Бахметева (<sup>318</sup>); о второй въ началъ Мая, въроятно отъ самого Басманова — и съ того времени зналъ все, что происжедило въ станъ Кромскомъ. Отдавъ честь мужа Думнаго и славу зна-

менитаго витязя за прелесть исключительнаго Вельможства подъ скиптромъ бродяги, Басмановъ, увъренный въ сей награмъ, увърилъ въ ней и другихъ низкихъ самоизавиа любцевъ : Боярина Князи Василья Василье-

голяци. вихъ в вича Голицына, брата его Князя Ивана, и Салты- Михайла Глебовича Салтыкова (819), которые также не имъли ни совъсти, ни отыда, и также хотъли быть временщиками новаго царствованія въ воздаяніе за гнусное зледъйство. Но и злодъи ищутъ благовидныхъ предлоговъ въ своихъ ковахъ: обманьная аругъ друга, лицемъры находили въ **Аще**димитріи всѣ признаки истиннато (320), добродътели Царскія и свойства души высокой; дивились чудесной судьб'в его, озна-менованной перстомъ Божіниъ; элословили царство Годуновыхъ, снисканное лукав-

ствомъ и безваковіємъ; оплакивали бъдствіе войны междоусобной и кровопролитной; необходимой для удержанія короны на слабой главь Осодоровой, и въ торжествъ Разетряги вилели пользу, тишину, счастіе Россій. Они условились въ предательствъ, и спринан действовать. Еще несколько дией коварствовали втайнъ, умножая число надежныхъ единомышленниковъ (между комми отличались ревностію Боярскіе **Авти городовъ Разани** (321), Тулы, Коширы, Алексина); успокожвали совъсть людей жалоумныхъ, недальновидныхъ, твердя и вонгоряя, что для Россіянъ одна присяга раконная: данная ими Іоанну и детямъ его; что новъйшія, взятыя съ нихъ на имя Бориса и Осодора, суть плодъ обмана и недънствительны, когда сынъ Іоанновъ не умираль и здравствуеть въ Путивлъ. Нажовецъ, 7 Мая (322), заговоръ открылся: нанъна удариям тревогу; Басмановъ сълъ на коня, войска. н гремовласно объявилъ Димитрія Царемъ Московскимъ. Тысячи воскликнули, и Рязаним первые: «да здравствуетъ же отецъ «нанть, Государь Димитрій Іоанновичь!» Аругіе еще безмольствовали въ изумленіи, Тогла единственно проснулись Воеводы върные, обманутые коварствомъ Басманова: Кназья Михайло Катыревъ-Ростовскій, Андрей Телятевскій, Иванъ Ивановичь Годуновъ; но поздно! Видя малое число усерд-

ныхъ къ Оеодору, они бъжали въ Москву, опесть съ нъкоторыми чиновниками и воиниви, Россіянами и чужеземцами (323): ихъ гнали, били; настигли Ивана Годунова, и связанниго привели въ станъ, гдъ войско въ несчастномъ заблужденіи торжествовало измѣну какъ свътлый праздникъ отечества. Никто не сжѣлъ изълый праздникъ отечества. Никто не сжѣлъ изълый праздникъ сомнѣнія, когда знаменитъйшій противникъ Самозванца, Герой Новагорода-Съверскаго, уже призналь въ немъ сына Іоаштова — и ралость, видѣть снова на тронъ древиее племя Царское, заглушала упреки совъсти для обольщенныхъ въроломцевъ! . . Въ сей намятный беззаконіемъ день первенствовалъ Басмановъ дерзкимъ злодъйствомъ, а другой измѣнникъ подлымъ лукавствомъ; Кинзь Василій Голицынъ велѣлъ связать себя, желая на всякій случай увѣрить Россію, что предается обманщику невольно (324)!

Нарушивъ клятву, войско съ знаками живъйшаго усердія обязалось другою: измѣнивъ Осодору, быть върнымъ мнимому Димитрію; и дало знать Атаману Корелъ, что они служатъ уже одному Государю. Война прекратилась: Крошскіе защитники выползли изъ своихъ норъ и братски обнимались съ бывшими непріятелями на валу кръпости; а Князь Иванъ Голицынъ спъшилъ въ Путивль, уже не къ Царевичу, а къ Царю (325), съ повинною отъ имени войска и съ узникомъ Иваномъ Голуновымъ въ залогъ върности. Лжедимитрій имѣлъ нужду въ необыкноренной душевной силь, чтобы скрыть свою чрезыврную радость: важно, величаво сидъвь на тронъ, когда Голицынъ, провож--даемый множествомъ сановниковъ и Дворямъ  $(^{326})$ , смиренно билъ ему челомъ, и съ видомъ благоговънія говориль такъ: «Сынъ Іоанновъ! войско вручаетъ тебъ «державу Россіи, и ждетъ твоего милосер» ждія. Обольщенные Борисомъ, мы долго «противились нашему Дарю закодному: енынь же, узнавь истину, всь единодущно. «тебъ присягнуля. Иди на престолъ роди-«темьскій; жарствуй счастляво, и многія «въ увахъ. Если Москва деренетъ быть «строптивою, то смиримъ ес. Иди съ нами «въ столицу, венчаться на царство!»..Въ сей самый часъ, по вавастно Латописца, ... нъкоторые Дворяне Московскіе, смотря на Ажедвинтрія, узнали въ немъ Діакона Отрепьева (327): содрогнулись, но уже не смени говорить, и плакали тайно. Хитро представляя лице Монарха великолушнаго, тронутаго раскаяніемъ виновныхъ подданныхъ, счастинвый обманщикъ не благодариль, а только простиль войско; вельль ему итти къ Орлу (328), и самъ выступилъ тула 19 Мая изъ Путивля съ 600 Ляховъ, поколь съ Донцави и своими Россіянами, старъйпина другахъ въ измёнё; хогель видеть развалины Кромъ, прославленныя муже-

ствомъ ихъ защитниковъ, и тамъ, огладовъ пепелище, валъ, землянки Козаковъ и необовримый, украпленный стань, гда въ теченіе шести недъль болъе осмидесяти тысячь добрыкъ воиновъ за семидесятью огромными пушками умры-валось въ бездъйствій, изълвиль удивленіе и хвалился чудомъ Небесной къ нему милости: Далье на пути встрытили Разстригу Воеводы, Михайло Салтыковъ, Князь Василій Голивынъ. Шереметевъ и Глава предательства, Бисмановъ . . . . сей последній съ искремнею клячною умереть за того, кому онъ жертноваль совъетно и бъднымъ отечествомъ! Единодушно принятый войскомъ какъ Царь благодатный, Лжедимитрій распустиль часть его на мъсниъ для отдохновенія (<sup>329</sup>), другую послаль къ Москв'в, а самъ съ двумя или тремя тысячами надеживищихъ сиодвижниковъ шелъ тихо въ следъ за нею. Вседъ народъ и люди вовискіе встрічали ото съ дарами; кръпости, города сдавались: изъ самой отдаленной Астрахани привезли къ нему жълдъ-пяхъ Воеводу, Михайла Сабурова, блишниго родственника Осодорова. Только въ Орлъ горсть велякодушныхъ не котъла измънить закому: сихъ достойныхъ Россіянъ, къ сожелению неизвъстныхъ для Исторіи, ввергнули въ темницу (330). Всъ другіе ревностно преклоняли ко-лъна, славили Бога и Димитрія, какъ иъкогда Героя Донскаго или завоевателя Казани! На улицахъ, на дорогахъ теснились въ его воню, чтобы лобызать ноги Самозванца! Все было въ

волискім, не умаса, но радости. Исчевъ еплотъ стыда и страха для измены : она бурного ракою стремилась къ Москва, неся съ собою гибель Царю и народной чести. Тамъ первыми въстниками злополучія были бърмецы добросовъстные, Воеводы Катыревъ-Ростовскій и Телятевскій съ ихъ друживами (331). Оводоръ, еще пользуясь Нарокою властію, изъявиль имъ благодарвость отечества торжественными наградами -- и какъ бы спокойно ждалъ своего жребія на бъдственномъ тронъ, видя вомрукъ себя уже немногихъ друзей искреннить, отчаніе, недоуманіе, притворство, а въ народъ еще тишину, но грозную: готовность къ великой перемънъ, тайно желаемой серацами (332). Можеть быть, зло-Оціпе-мысліе и лукавство нікоторых Думных уколь Совітниковь, благопріятствуя Самозванцу, за стоусынляли жертву на канунъ ел закланія: обманывали Осодора, его мать и ближнихъ, уменьимая опасность или предлагая мфры **подъйствительныя для** спасенія. Власть верховная дремала въ палатахъ Кремлевскихъ, когда Отрепьевъ шелъ къ столицѣ, -- когда имя Лимитрія уже грем'вло на берегахъ Оки, - когда на самой Красной площади толивлея народъ, съ жадностію слушая въсти объ его усивхахъ. Еще были Воеводы и вонны върные: юный Стратигъ Державный, въ видъ Ангела красоты и невинно-

сти, еще могъ бы сміно итти съ ними на сонмы ослешленных клятвопреступниковъ и на подлаго Разстричу: въ дъл закожномъ есть сила особенная, непонятная и страшная для беззаконія. Но если не коварства, то чудное опъпенвніе умовъ предавало Москву въ мирную добычу элодъйству. Звукъ оружія и движенія ратныя могли бы двть бодрость унылымъ и страхъ изменивкамъ; но спокойствіе, ложное, смертовосное, господствовало въ столиць, и служило для · козней вождельнымъ досугомъ. Дъятельность Правительства оказывалась единственно въ томъ, что ловили гонцевъ оъ грамотами отъ войска и Самозванца изъ Московскимъ жителямъ : (333) : грамовы жгли, гонцевъ сажали въ темницу; напонецъ не устерегли — и въ одинъ часъ все совершилось!

Mocket Mocket Ажедимитрій, угадывая, что его письма не доходять до Моснвы, избраль двухь сановниковъ смёлыхъ, расторопныхъ, Плещеева и Пушкина (334): даль имъ грамоту и велёль ёхать въ Красное село, чтобы возмутить тамошнихъ жителей, а чревъ нихъ и столицу. Сдёлалось, какъ думалъ. Купцы и ремесленники Красносельскіе, плёненные довёренностію мнимаго Димитрія, присягнули ему съ ревностію, и торжественно ввели гонцевъ его (1 Іюня) въ Москву, открытую, безоружную: ибо вом-

ны, высланные Паремъ для усмиренія сихъ мятежниновъ, бъжали назадъ, не обнаживъ меча; а Красносельцы, славя Димитрія, нашли множество единомышленниковъ въ столицъ, мъщанъ и люжей служивыхъ; другихъ силою увлекли за собою: нъкоторые пристали къ нимъ только изъ любопытства. Сей шумный сонмъ стремился къ любовну мъсту, гдъ, по данному знаку, все умолкло, чробы слушать грамоту Лжедимитріеву къ Свиклиту, къ Большинъ Дворянанъ, сановинкамъ, людямъ Приказнымъ, воинскимъ, торговымъ, средният и чернымъ (335). «Вы клялися «отцу мосму» — писалъ Разстрига — «не измъ«нять его летямъ и потомству во веки вековъ, 
«но взяли Голунова въ Цари. Не упрекаю васъ: «вы думали, что Борись умертвиль меня въ ав-«такъ младенческикъ; не знали его лукавстра и «не смъли противаться человъку, который уже «самовластвовалъ и въ царствованіе Осодора «Іоанновича, — жадоваль и казниль, кого хо-«твлъ. Имъ обольщенные, вы не върили, что я, «снасенный Богомъ, иду къ вамъ съ любовію и «кротостію. Драгоцінная кровь лилася... Но «жалію о томъ безъ гніва: невідініе и страхъ «извиняютъ васъ. Уже судьба ръшилась: города «и войско мон. Дерэнете ли на брань междоусоб-«ную въ угодность Маріи Годуновой и сыну ел? «Имъ не жаль Россіи: они не своимъ, а чужимъ «владъютъ; упитали кровію землю Съверскую и «хотятъ разоренія Москвы. Всномните, что было «отъ Голунова ванъ, Бояре, Воеволы и всъ люди

«знаменитые: сколько опаль и беренерія насов... «снаго? А вы, Дворяне и Дъти Болрекіе, чего «не претеривли въ тагостныхъ службахъ м'въ «ссылкахъ? А вы, купцы и гости, сколько ута-«сненій им'ели въ торговл'е, и какими неуктрен-«ными пошлинами отягошались? Мы же хотимъ «васъ жаловать безпримфрио: Бопръ и всёхъ «мужей сановитыхъ честио и новыми отчичами, «Дворянъ и людей Приказныхъ милостію, гостей «и купцевъ льготою, въ непрерывное течене «дней мирных» и тихих». Дерзаете ли быть не-«преилонными? Но оть нашей Царской руки не «избудете: иду и сяду на престолв отца моего; «иду съ сильнымъ войскомъ, своимъ и Литовчениъ: ибо не только Россіяне, но и чуще-«земцы охотно жертвують мив жизнію. Самые «невърные Ноган хотъли слъдовать за жною: я «вельдъ имъ остаться въ степихъ, щадя Россио. «Страшитесь гибели, временной и вичной; стра-«питесь гиосли, временной и вычной; стра-«питесь отвъта въ день суда Божія: сипритесь, «и немедленно пряшлите Митрополитовъ, Архіс-«пископовъ, мужей Думныкъ, Большихъ Дво-«рянъ и Дьяковъ, людей воинскихъ и терго-«выхъ, бить намъ челомъ, какъ вашему Цярю «ваконному.» Народъ Московскій слушалъ: съ благоговъніемъ и разсуждаль такъ (336): «Вейско «и Бояре поддалися безъ сомивийя не лежисму «Димитрію. Онъ приближается къ Москвъ: съ «къмъ стоять намъ противъ его силы? съ гор-«стію ли бъглецовъ Кромскихъ? съ нашими ли «старцами, женами и младенцами? и за кого? за

«менависиных» Голуновых», похитителей Дер-«жавней власти? Для их» снесснія предадинь ли «Мескву пламени и разоренію? Но не спасемъ «ин их», ни себя сопротивленіем» безполез-«ный». Следственно не о чемъ думать: должно «врибътнуть и» милосердію Димитрія!» И въ то время, когда сіе беззахонное Въче

располагало Царствомъ, главные совътники Преекола трепетали въ Кремав отъ ужаса. Патріархъ молиль Боярь действовать, а самь, въ смятенім духа, не мыслель явиться на лобномъ мъстъ въ ризакъ Святительскихъ, съ крестомъ въ десиицъ, съ благословеніемъ для върныхъ, съ клятвою для намъншиковъ : онъ только плакалъ (337)! Знативитіє Бояре, Мстиславскій и Василій Шуйскій, Бъльскій и другіе Дунные Совътники вышли изъ Кремля къ гражданамъ, сказали имъ несколько словъ въ увещание, и хотели схватить гонцевъ Ажедимитрісвыхъ: народъ не даль нтъ и завопилъ: «Время Годуновыхъ мянова-«дось! Мы были съ ними во тым'в кром'вшней: «солнце восходить для Россіи! Да эдравствуеть «Царь Димитрій! Клятва Борисовой памяти! Ги-»бель племени Годуновыхъ!» Съ симъ воплемъ толны ринулись въ Кремль. Стража и телохранители исчевли вифстф съ подданными для Оеодера: действовали одни буйные мятежники; вломились во дворецъ, и дерзостною рукою коснулись того, кому недавно присягали: стащили венаго Царя съ престола (338), гдъ онъ искалъ безопасности! Мать элосчастная упала въ ногамъ неистовыхъ и слезно молила не о

царствъ, а только о жизни милаго сыма! Сесле- Но мятежники еще страшились быть малерміс Осо. Дора съ гами: безвредно вывели Осодора, его мать престо-и сестру изъ дворца въ Кремлевскій собственный домъ Борисовъ, и тамъ приставили къ нимъ стражу; всфяъ родственииковъ Царскихъ, Годуновыхъ, Сабуровыхъ, Вельяминовыхъ, заключили, именіе ихъ расхитили, домы сломали; не оставили ничего цвлаго и въ жилишъ иноземныхъ Медиковъ, любимцевъ Борисовыхъ; хотъли грабить и погреба каземные, но удержались, когда Бельскій напомина в имъ, что все казенное уже есть Димитріево (339). Сей пъстунъ меньшаго Іоаннова сына (340) явился тогда вдругъ главнымъ совътникомъ народа, какъ злайшій врагь Годуновыхъ, и витстт съ другими Боярами, малодушными или коварными, старался утишить мятежъ именемъ Царя новаго. Всв прися. дали присягу Димитрію, и (3 Іюня) Вельможи, Князья Иванъ Михайловичь Воро-

тынскій, Анарей Телятевскій, Петръ Шереметсвъ, Думный Дьякъ Власьевъ, и другіе знативишіе чиновники, Дворяне, граждане выбхали изъ столицы съ повинною иъ Самозванцу въ Тулу (341). Уже въстникъ: Плещеева и Пушкина предупредилъ ихъ; уже Разстрига зналъ все, что сделалось въ Москвъ, и еще не былъ спокоевъ: вослалъ

туда Князя Василья Голицына, Мосальскаго и Дьяка Сутупова (342) съ тайнымъ наказомъ, а Петра Басманова съ воинскою дружиною, чтобы мерзостнымъ злодействомъ увънчать торжество беззаконія.

Сін достойные слуги Лжедимитріевы, принятые въ Москвъ какъ полновластные исполнители Царской воли, начали дъло свое съ Патріарха. Слабодушнымъ участіемъ въ козняхъ Борисовыхъ лишивъ себя довъренности народной, не имъвъ мужества умереть за истину и за Өеодора, онъмъвъ отъ страха, и даже, какъ увъряють, вмъсть съ другими Святителями бивъ челомъ Самозванцу (343), надъялся ли Іовъ снискать въ немъ срамную милость? Но Лжедимитрій не въриль его безстыдству; не върилъ, чтобы онъ могъ съ видомъ благоговънія возложить Царскій вънецъ на своего бъглаго Діакона — и для того Послы Самозванцевы объявили народу Московскому, что рабъ Годуновыхъ не долженъ остаться Первосвятителемъ. Свергнувъ Царя, народъ во дни беззаконія не усомнился свергнуть и Патріарха (344). Товъ совершалъ Литургію въ храмѣ Успе— Заточенія: вдругъ мятежники неистовые, воору-тріарха женные копьями и дреколіемъ, вбѣгаютъ дуно. въ церковь; не слушаютъ Божественнаго выхъ. пънія; стремятся въ Олтарь, хватаютъ и влекуть Патріарха; рвуть съ него одежду

Святительскую . . . Тутъ несчастный Ісвъ изъявиль и смиреніе и твердость: снавъ съ себя панагію и положивъ ее къ образу Владимірской Богоматери, сказаль громогласно: «Забсь, предъ сею Святою нко-«ною, я быль удостоень сана Архіерей-«скаго, и 19 летъ хранилъ целость Веры: «нынъ вижу бъдствіе Церкви, торжество «обмана и ереси. Матерь Божія! спаси Ира-«вославіе!» Его одели въ черную ризу, тескали, позорили въ храмв, на площади, в вывезли въ телегъ изъ города, чтобы заключить въ монастыръ Старицкомъ. Удаливъ важивимаго свидетеля истивы, противнаго Самозванцу, рінцали сульбу. Годуновыхъ, Сабуровыхъ и Вельяминовыхъ (345): отвравили ихъ сковенныхъ въ темницы городовъ дальнихъ, Низовыхъ в Сибирскихъ (ненавистнаго Семена Годунова задавили въ Цереславлъ). Немелленио ръшили и судьбу Державнаго семейства.

Цареубійство. Юный Осодоръ, Марія и Ксенія, сидя подъ стражею въ томъ домѣ, откуда властолюбіе Борисово извлекло ихъ на осотръгибельнаго величія, угадывали свой жрекій. Народъ еще уважиль въ нихъ святость Царскаго сана, — можетъ быть, и святость непорочности; можетъ быть, и самомъ неистовствъ бунта желалъ, чтобы мнимый Димитрій оказалъ великолуців, и взявъ себъ корону, оставиль жизнь на-

счастный ката въ усдинения какого нибудь мо-выстыря пустыннаго. Но великодущие въ семъ случить казалось Разстригъ несогласнымъ съ Нелиганою: чти болве достоинствъ личныхъ мивлъ сверженный, законный Царь, темъ более онъ могъ стращить Лжецаря, возводимаго на престоль вледвиствомъ нъкоторыхъ и заблужде-піснъ многихъ; уснъхъ измъны всегда готовить мість многихъ; устькъ мамъны всегда готовить другую — и выкакая пустыми не скрыла бы Дермаврито юному отъ умиленія Россіянъ. Такъ, 
върратно, думаль и Басмановъ; однакожь не хотыль явно участвовать въ дълъ ужасномъ: зло 
и добро имъютъ степени! Другіе были смълъе: 
Князья Голицынъ и Мосальскій, чиновники Молчановъ и Піврефединовъ (346), взявъ съ собою 
трекъ звъровидныхъ Стръльцевъ, 10 Іюня приналя въ домъ Борисовъ: увидъли Феодора и 
Ксенію сидящихъ смокойно подлъ матери, въ 
омодація воли Божіей (347); вырвали изъ по особымъ комнатамъ, и вельли Стръльцамъ дъйствовать: они въ ту же минуту удавили Парицу бымъ компатамъ, и велъли Стръльцамъ дъй-етноватъ: они въ ту же минуту удавили Царицу Марію; но коный Оеодоръ, надъленный отъ при-реды силою необывновенною, долго боролся съ чатырия убійцами, которые едва могли одольть и задунитъ его (347). Ксенія была несчастиве ма-тери и брата: осталась жива: гнусный сластолю-бецъ Разстрига слышалъ объ ея прелестяхъ, и вельлъ Князю Мосальскому взять ее къ себъ въ домъ. Москвъ объявили, что Оеодоръ и Марія сами лишили себя жизни ядомъ; но трупы ихъ,

дерзостно выставленные на позоръ, имфли несомнительные признаки удавленія (348). Народъ толивася у бъдвыхъ гробовъ, гдъ лежали двъ вънценосныя жертвы, супруга и сынъ власто-любца, который обожалъ — и погубилъ ихъ, давъ имъ престолъ на ужасъ и на смерть лютъй-шую! «Святая кровь Димитріева,» говорятъ Лътописцы, «требовала крови чистой (349), и невин-«ные пали за виновнаго, да стращатся преступ-«ники и за своихъ ближнихъ!» Многіе смотръли «ники и за своихъ олижнихъ!» многіє смотръли только съ любопытствомъ, но многіє и съ умиленіємъ; жалѣли о Маріи, которая, бывъ дочерью гнуснъйшаго изъ палачей Іоанновыхъ и женою святоубійцы, жила единственно благодъяніями, и коей Борисъ не смълъ никогда открывать своихъ злыхъ намъреній (350); еще болье жалѣли о Осодоръ, который цвълъ добрадътелію и надеждою: столько имѣлъ, и столько объщалъ прекраснаго, для счастія Россіи, если бы оно угодно было Провидънію! — Нарушили и спокойствіе могилъ: выкопали тъло Борисово, вложили въ раку деревянную, перенесли изъ церкви Св. Михаила въ дъвичій монастырь Св. Варсонофія на Срътенкъ (351), и погребли тамъ уединенно, вмъстъ съ тълами Осодора и Маріи!

Такъ совершилась казнь Божія надъ убійцею

Димитрія истиннаго, и началася новая надъ Рос-

сіею подъ скиптромъ ложнаго!

## TJABA IV.

## Нарствование Лжедимитрия.

r. 1605 - 1606.

Первое оскорбленіе Бояръ. Указы Лжедимитріевы. Посоль Англійскій. Шествіе къ Москвъ. Довъренность Разстриги къ Намцамъ. Вступленіе въ столицу. Пиръ. Милости. Филареть и юный Михаиль. Царь Симеонъ и Годуновы. Гробы Нагихъ и Романовыхъ пренесены въ Москву. Благоденнія. Преобразованіе Думы. Любовь Самозванца къ Генриху IV. Милосердіе. Похвальное Слово Разстригъ. Избраніе новаго Патріарха. Безмольное свидътельство Царицы-Инокини. Вънчаніе. Безразсудность Ажедимитрія. Айда гнусныя. Постриженіе Ксенін. Шепотъ о Разстригь. Обличенія. Шуйскій. Ивицы твлохранители. Пышность и веселья. Посольство въ Литву за невестою. Неудовольствія. Слухъ, что Борисъ Годуновъ живъ. Титулъ Цесаря. Обрученіе. Слухи о Самозванці въ Польші. Лжедимитрій платить долги Мнишковы. Происшествія въ Москвъ. Возвращение Шуйскихъ. Самозванецъ Петръ. Начало заговора. Посольство въ Шаху. Собраніе войска въ Ельцъ. Письмо къ Шведскому Королю. Сношенія съ Хапомъ. Толки о замыслахъ Ажедимитрія. Казнь Стрвльцевъ и Дьяка Осипова. Опала Царя Симеона и Татищева. Вутешествія Воеводы Сендомирскаго съ Мариною. Ръчь Миншкова. Условія. Опала авухъ Святителей. Въвзаъ Марины въ столицу. Негодование Москвитянъ. Соблазны. Ссора съ Послами.

Дары. Обручение и свадьба. Новыя причины къ негодованію. Ширы. Новая ссора съ Литовскими Послами. Переговоры государственные. Замышляемыя потёхи. Наглость Ляховъ. Ночный совъть въ дому Шуйскаго. Дерзкія ръчи на площади. Волненіе народа. Спокойствіе Лжедимитрія. Изміна войска. Послідняя ночь для Самозванца. Возстаніе Москвы. Гибель Басманова. Свидътельство Царицы-Инокини. Судъ, допросъ и казнь Лжедимитрія. Щадять Марину. Убійства. Бсяре утишають матежъ. Глубокая тишина ночи. Козни властолюбія. Річь Шуйскаго въ Думв. Избраніе новаго Царя. Развъяние Самозванцева праха. Доказательства, что Лжедимитрій быль дійствительно обманmekb.

Нельпою дерзостію и неслыханнымъ счастіемъ достигнувъ цѣли — какимъ-то обаяніемъ прельстивъ умы и сердца вопреки здравому смыслу — сделавъ, чему нетъ примъра въ Исторія: веъ бъглаго Монака, Козака-разбойника и слуги Пана Литовскаго въ три года ставъ Царемъ великой Державы, Самозванецъ казался хладнокровнымъ, спокойнымъ, неудивленнымъ среди блеска и величія, которые окружали его въ сіе время заблужденія, срама и безстыдства. Тула имъла видъ шумной столицы, исполненной торжества и ликованія: тамъ собралося болье ста тысячь людей воинскихъ и чиновныхъ ( $^{352}$ ), множество купцевъ и народа изъ всъхъ ближнихъ городовъ и селеній. Въ слёдъ за Князьями Воротынскимъ и Телятевскимъ, избранными

бить челомъ Разстрить оть имени Москвы, спѣшили туда и знатнъйшіе Думные мужи: Мстиславскій, Шуйскіе и другіе, чтобы лостойно вкусить плодъ своего малодушія: презраніе отъ того, кому они всамъ жертвовали, кромъ сана и богатства, безчестнаго въ такихъ обстоятельствахъ. Вифстф съ нами были въ Тульскомъ дворцъ у Лже-лимитрія Козаки, новые Донскіе выходцы (Смага Чертенскій съ товарищами): онъ далъ руку имъ первымъ, и съ ласкою; а Боярамъ уже послъ, и съ гитвомъ за ихъ лолговременную строптивость. Пишутъ, что подлые Козаки, въ присутствін Самозванца, нагло ругали сихъ Вельможъ уничиженныхъ, особенно Князя Андрея Телятевскаго, долже другихъ върнаго закону (353). Вельможи представили Ажедимитрію печать государственную, ключи отъ казны Кремлевской, одежды, доспъхи Царскіе и сонмъ царедворцевъ для услугъ его. Уже началося Державство Разстриги, который, по внушенію ли собственнаго ума вли совътниковъ, немелленно занялся правительствомъ, дъйствуя свободно, ръшительно, какъ бы человъкъ рожденный на престолъ, и съ навыкомъ власти: 11 Іюня, указы джеди-еще не имъвъ въсти о Осодоровомъ убіе- витріенін, писаль во всь города, и въ самую видальнюю Сибирь, что онъ, укрытый невидимою силою отъ злодъя Бориса, и дозръвъ до мужества, правомъ наслъдія сълъ на Государствъ Московскомъ; что Духовенство, Синклитъ, всъ Чины и народъ пъло-

вали ему крестъ съ усердіемъ; что Воеводы городскіе должны немедленно взять со всъхъ людей такую же присягу на имя Царицы-матери, Инокини Мареы Осодоровны, и его, Царя Димитрія, съ обязательствомъ служить имъ върно и не давать отравы, не сноситься ни съженою, на съ сыномъ Борисовымъ, Өедькою, и ни съ къмъ изъ Годуновыхъ; не мстить никому, не убивать никого безъ указа Государева, жить въ тишинъ и миръ, а на службъ прямить и мужествовать неизмінно (354). Уже Самозванецъ занимался и дълами посоль вижшними: велжль догнать Посла Англійскаго, Смита, еще не вывхавшаго изъ Россін; взять у него Борисовы письма къ Королю, и сказать ему, что новый Царь, въ знакъ особеннаго дружества къ Англін, дастъ ея купцамъ новыя выгоды въ торговић, и немедленно посић своего вънчанія отправить изъ Москвы знатнаго сановнака въ Лондонъ, следуя Европейскому аж надок йоннитом оінэжиях и окрыдо

шест- Узнавъ, что воля его исполнилась: Памоскът тріархъ сверженъ, Өеодоръ и Марія въ

**Такову** (355).

могиль, ихъ ближніе изгнаны, Москва спокойна и съ нетерпъніемъ, ждеть воскресшаго Димитрія, — Самозванецъ выступильнаъ Тулы, и 16 Іюня расположился станомъ на лугахъ Москвы-ръки, у села Коломенскаго, гдъ всъ чиновники и знатиъйшіе граждане поднесли ему хлібов-соль, златые кубки и соболей, а Болре великолъпивиную утварь Царскую, и говорили съ видомъ единодушнаго усердія: «Иди и «владъй достояніемъ твоихъ предковъ. «Святые храмы, Москва и чертоги Іоан-«новы ожидають тебя. Уже неть эло-«двевъ: земля поглотила ихъ. Настало «время мира, любви и веселія» (356). Ажедимитрій отвътствоваль, что забываеть вины детей, и будеть не грознымъ Владыкою, а ласковымъ отцемъ Россін. Туть же явились и Нъмцы съ челобитною: бывъ до конца върны Борису, оказавъ мужество въ двухъ битвахъ, не хотъвъ участвовать и въ измънъ Воеводъ подъ Кромами, они молили Самозванца не вибилть имъ дъла добросовъстнаго въ преступление, и писали: «мы честно исполнили долгъ присаги, «и какъ служили Борису, такъ готовы слу-«жить и тебъ, уже Царю законному.» Лжедимитрій приняль ихъ начальниковъ весьма милостиво, и сказаль: «будьте для меня «то же, что вы были для Годунова: я довь-«върю вамъ болъе, нежели своимъ Рус- вость наго чиновника, державшаго знами въ Добрынской битвъ, и положивъ ему руку на грудь, славилъ его неустрациимость: чего не могли слушать Россіяне съ удовольствіемъ; но они должны были изъявлить радость!

20 Іюня, въ прекрасный летвій день, ственно и пышно. Впореди Полики (356), литаврщаки, трубачи, дружина всадишвовъ СЪ КОПЬЯМИ, ПЕЩАЛЬНИКИ, КОЛОСИИЦЫ ЗАЛОженыя пестернями и верховые лошади Царскія, богато украшенныя; далье барабанщики и полки Россіянь, Духовенотво съ крестами (359) и Лжедимитрій на бъломъ конв, въ одеждъ велинольшной, въ блестищемъ ожерельв, изною въ 150,000 червонныхъ: вокругъ его 60 Болръ и Князей; за ними дружина Литовская, Нъмпы, Козаки н Стръльцы. Звонили во всё колокола Московскіе. Улицы были наполнены безчисленнымъ множествомъ людей; крован домовъ и церквей, башни и ствны чакже усыпаны эрителями. Видя Ажедимитрія, народъ падалъ ницъ съ восклиценисмъ: «Заравствуй отецъ нашъ, Государь и Ве-«ликій Князь Димитрій Іоанновичь, спа-«сенный Богомъ для нашего благоденствія! «Сіяй и прасуйся, о селице Рессіи!» Леке-

димитрій всёхъ громко привётствоваль и

мазываль своеми добрыми подданными, веля виъ встать и молиться за него Боку. Не взирая ва то, онъ еще не върилъ Москвитянамъ : ближвіс чиновники его скакали изъ улицы въ улицу, в вепреставно доносили ему о всёхъ движеніяхъ народныхъ: все было тихо и радостно. Но мругъ, когда Лжедвинтрій чрезъ Живой мость и ворока Москворъцкія выбхаль на площадь, сайлался страшный вихрь: всадники едва могля уснаёть на коняхъ; иыль взвилась столбомъ и заогънида имъ глаза, такъ, что Царское шествіе **естановидось** (360). Сей случай естественный поразвыь, воиновъ и гражданъ; они крестились въ ужаећ, говоря другь другу: «Спаси насъ, Го-«споди, отъ беды! Это худое предзиаменование чана Россія и Димитрія!» Туть же моди благочестивые были встревожены соблазиомъ: когда Ражирага, встръченный Святителями и всъмъ Клиромъ Московенимъ на Лобномъ мъстъ, сощель съ. комя, чтобы приложиться къ образамъ, Ангонскіе музыканты играли на трубахъ и били въ бубиы, ажилушая пъще молебна (361). Уви**жим и другую непристойность:** вступивъ за Духовенствомъ въ Кремаь и въ Соборную церковь Успеція, Лжедиметрій ввель туда и многихъ иноваржевъ, Ляховъ, Венгровъ: чего никогда не бывадо, и что назалось народу осквернениемъ ърама (<sup>366</sup>). Такъ Разсирита на самомъ первомъ шару наумиль столицу легкомысленнымъ неува-женісиъ къ святьні в . . . Оттула спішна онъ въ церковь Архистратига Михаила, гдв съ видомъ благоговънія преклонился на гробъ Іоанновъ, лилъ слезы и сказалъ : «О роди-«тель любезный! ты оставилъ меня въ си-«ротствъ и гоненіи; но святыми твоими «молитвами я цълъ и державствую!» Сіе искусное лицельйствіе было не безполезно: народъ плакалъ и говорилъ : «то истинный «Димитрій!» Наконецъ Разстрига въ чертогахъ Іоанновыхъ сълъ на престолъ Государей Московскихъ.

Въ сей часъ многіе Вельможи вышли изъ дворца на Красную площадь, къ народу, и съ ними Богданъ Бъльскій, который сталь на Лобное мъсто, снялъ съ груди своей образъ Св. Николая, попъловалъ его и клялся Московскимъ гражданамъ, что новый Государь есть действительно сынъ Іоанновъ, сохраненный и данный имъ Николаемъ Чудотворцемъ (363); убъждалъ Россіянъ любить того, кто возлюбленъ Богомъ, и служить ему върно. Народъ отвътствовалъ единогласно: «многія л'ята Го-«сударю нашему Димитрію! Да погибнуть «враги его!» - Торжество казалось искреннимъ, общимъ. Самозванецъ съ Вельможами и Духовенствомъ пировалъ во дворцъ, граждане на площадять и дома; пили н веселились до глубокой ночи. «Но плачь «былъ не далеко отъ радости,» говоритъ Летописецъ, «и вино лилось въ Москве «предъ кровію» (364).

Пяръ

Объявили милости: Ажедимитрій воз- шело вратиль свободу, чины и достояніе не только Нагимъ, мнимымъ своимъ родственнякамъ, но и всёмъ опальнымъ Борисова времени: страдальца Михайла Ногаго (365) пожаловаль въ санъ Великаго Конюшаго; брата его и трехъ племянниковъ, Ивана Никитича Романова, двухъ Шереметевыхъ, двухъ Князей Голицы-ныхъ, Долгорукаго, Татева, Куракина и Кашина въ Бояре; многихъ въ Окольничіе, н между ими знаменитаго Василья Щелкалова, удаленнаго отъ дълъ Борисомъ; Киязя Василья Голипына назваль Великимо Дворецкимъ, Бъльскаго Великимо Оружничимъ, Князя Михайла Скопина-Шуйскаго Великимъ Мечникомъ, Князя Аыкова-Оболенскаго Великимъ Крайчимъ, Пушкина Великимо Сокольничимъ, Дьяка Сутупова Великимъ Секретаремъ и Печатникомъ, а Власьева также Секретаремь Великимъ и Надворнымъ Подскарбіемъ или Казначеемъ, - то есть, кромъ новыхъ чиновъ, первый ввель въ Россін наименованія иноязычныя, заимствованныя отъ Ляховъ. Лжедимитрій вызваль и невольнаго, Филаональнаго Инока Филарета изъ Сійской оны пустыни, чтобы дать ему санъ Митрополята Ростовскаго (368): сей добродътельный мужъ, нъкогда главный изъ Вельможъ и ближнихъ Царскихъ, имълъ наконецъ

сладостное утаниение видъть такъ, о конхъ и въжизни отшельника тосковало его сердце: бывшую супругу свою и сына. Съ того времени Инокиня Мароа и юный Михаилъ, отданный ей на воспитаніе, жили въ Епархін Филаретовой, близъ Костромы, въ монастыръ Св. Ипатія, гдъ все напоминало непрочную знаменитость и разительное паденіе ихъ личныхъ злодбевъ: ибо сей монастырь въ XIV въкъ былъ основанъ предкомъ Годуновыхъ, Мурзою Четомъ, и богато украшенъ ими. — Странное пугалище воображенія Борисова, мнимый Царь и Великій Князь Іоаннова времени, Симеонъ Царь Бекбулатовичь, ослъпленный, какъ увъриють (367), и сосланный Годуновымъ, также удостоился Ажедимитріева благоволенія, въ память Іоанну: ему вельли быть ко Двору, оказали великую честь и дозволили снова именоваться Царемъ (<sup>368</sup>). Сняля опалу съ родственниковъ Борисовыхъ и дали имъ мъста Воеводъ въ Сибири и въ гроби другихъ областяхъ дальнихъ. Не забыли и Рома. и мертвыхъ: тъла Нагихъ и Романовыхъ, усопинхъ въ бъдствін, вынули изъ могиль преве: УСОПИНИХЪ ВЪ ОЪДСТВІИ, ВЫНУЛИ ВО В ВОІ ВОСЕВУ И СХО-. ВОСЕВУ. ПУСТЫННЫХЪ, ПЕРЕВЕЗЛИ ВЪ МОСЕВУ И СХО-. ронили съ честію, тамъ, гдё лежали ихъ

TOAY-MOBIL.

Cane-

OBS.

Уголивъ всей Россіи милостями къ неваннымъ жертвамъ Борисова тиранства, Ажедимитрій старался угодить ей и благо-

нредки и ближніе (<sup>369</sup>).

дъяміями общими: удвонять жалованье са- Быгоновинкамъ и войску  $(^{370})$ ; велълъ заплатить  $^{Absulph}$ всъ долги казенные Гоаннова парствованія, -июп вынув и вывотор торговыя и судныя пошлины; строго запретилъ всякое мадониство и наказаль многихъ судей безсовъстиыхъ; обнародовалъ, что въ каждую Среду и Субботу будетъ самъ принимать челобитныя отъ жалобщиковъ на Красномъ крыльцъ. Онъ издаль также достопамитный законъ о крестьявакъ и холоняхъ: указалъ всткъ в сманининго схи стить возвратить ихъ отчининамъ в помещикамъ, кроме техъ, которые ущи во время голода, бывшаго въ Борисово царствованіе, не выбвъ нужнаго пропитанія; объявиль свободными слугь, лишенныхъ воли насиліемъ, безъ крѣпостей, виссенныхъ въ государственныя книги (371). Чтобы оказать дов'вренность из подданнымъ, Ажедимитрій отпустиль своихъ иноземныхъ тълохранителей (372) и всъхъ **Л**яховъ, давъ наждому изъ нихъ въ награду за върную службу по сороку злотыхъ, деньгами и мъхами, но тъмъ не удовлетворивъ ихъ корыстолюбію : они хотвли болье, не выважали изъ Москвы, жаловались и паровали!

Плененный обычания той земли, где началася его жизнь пышная, в гдв все казалось ему блестящимъ, превосходнымъ въ сравненіи съ Россією, Лжедимитрій не удо-

Heec-**6**pazo-Da mie Дуни.

вольствовался введеніемъ новыхъ чиновъ и наименованій: онъ спізняль, въ духів сего подражанія, измінить составъ нашей древней государственной Думы: указаль засъдать въ ней, сверхъ Патріарха (что въ важивыхъ случаяхъ и дотоле бывало), четыремъ Митрополитамъ, семи Архіенисконамъ и тремъ Епископамъ (373), надъясь. можеть быть, обольстить тамъ мірсное честолюбіе Духовенства, а бол'ве всего желая следовать уставу Королевства Польскаго; назваль всвхъ мужей Думныхъ Сенаторами, умножилъ число ихъ до семидесяти, самъ ежедневно тамъ присутствовалъ, слушаль и решиль дела, какъ уверяють, съ необыкновенною легкостію (374). Пишутъ, что онъ, имъя даръ краснословія, блисталъ имъ въ Совътъ, говорилъ много и складно, любилъ уподобленія, часто ссылался на Исторію, и разсказывалъ, что самъ видель въ иныхъ земляхъ, то есть, лебов въ Литве и въ Польше; изъявляль особен-Сано ное уважение къ Королю Французскому, шіемъ, и твердиль людямъ ближнимъ: «я

из Ген- Генрику IV (37b); квалился, подобно Бомило рису, милосердіемъ, кротостію, великоду-«могу двумя способами удержаться на пре-«столъ: тиранствомъ и милостію; хочу «испытать милость и върно исполнить «объть, данный мною Богу: не проливать «крови» (376). Такъ говорилъ убійца непо-

рочнаго Осодора и благодътельной Марін! . . Разстригу славили: Московскій Бла-поговъщенскій Протоіерей, Терентій, сочинилъ ему похвальное слово, какъ Вънценосцу доблему, носящему на языкъ ми- стригь лость, а Патріаркъ Іерусалимскій униженною грамотою извъстиль его, что вся Палестина ликуетъ о спасеніи Іоаннова сына, предвидя въ немъ будущаго своего избавителя, и что три лампады денно и нощно пылаютъ надъ гробомъ Христовымъ во выв Царя Диматрія (377).

Ближніе люди Самозванца совътовали ему, для утвержденія своей власти, немедленно вънчаться на Царство: ибо многіе думали, что и злосчастный Өеодоръ не стель легко сделался бы жертвою измены, если бы успаль освятить себя въ глазахъ народа саномъ Помазанника. Сей обрядъ торжественный надлежало совершить Патріврху: не довъряя Россійскому Духовенству, Лжедимитрій на мъсто сверженнаго Іова выбраль чужеземца, Грека Игнатія, набра-Архіепископа Кипрскаго, который, бывъ ва го изгнанъ изъ отечества Турками, жиль нъ-сколько времени въ Римъ, прівхалъ къ намъ въ царствование Осодора Гоанновича, угодилъ Борису, и съ 1603 года правилъ Епархією Рязанскою. Онъ снискалъ милость Самозванца, встрътивъ его еще въ Туль: не имъль ни чистой Въры, ни любви

къ Россія, ни стыда нравственнаго (376), и казался ему надеживнимъ орудіемъ для всфхъ замышляемыхъ имъ соблазновъ. Насифхъ поставили Игнатія въ Патріархи, и насифхъ готовились къ Царскому вѣнчанію; а Лжедимитрій готовиль между тѣмъ иное торжественное явленіе, необходимое для полнаго удостовъренія и Москвы и Россіи, что вѣнецъ Мономаховъ возлагается на главу Іоаннова сына.

Войско, Синклитъ, всв Чины государственные признали обманщика Димитріемъ, всь, кромь матери, которой свидьтельство было столь важно и естественно, что народъ безъ сомивнія ожидаль его съ ветерпъніемъ. Уже Самозванецъ около мъсяца властвовалъ въ Москвъ, а народъ еще не видалъ Царицы-Инокини, котя она жила только въ пяти стахъ верстахъ оттуда (379): ибо Лжедимитрій не могъ быть увърснъ въ ея согласія на обманъ, столь противный святому званію Инокини и матерянскому сердцу. Тайныя спошенія требовали времени: съ одной стороны представили ей жизнь Царскую, а съ другой муки и смерть; въ случав упрямства, страшнаго для обманщика, могли задушить несчастную - сказать, что она умерла отъ бол взин или ралости, и великолъпными похоронами жнимой Государевой матери условонть народъ легковърный. Вдовствующая супруга Гоан-

нова, еще не старая лвтами, помнила удо- Безиолвольствія свъта, Двора в пышности; 13 свядельтъ плакала въ уничиженія, страдала за ство
себя, за своихъ бляжнихъ (380) — и не усощарапинась въ выборъ. Тогда Лжедвмитрій винь. уже гласно послалъ къ ней въ Выксинскую пустыню Великаго Мечника, Князя Михайла Васильевича Скопина-Шуйскаго (381), и другихъ людей знатныхъ съ убъдительнымъ челобитьемъ нъжнаго сына благословить его на Царство - и самъ, 18 Іюля (<sup>382</sup>), вывхаль встрѣтить ее въ селѣ Тайнинскомъ. — Дворъ и народъ быля свидътелями любопытнаго эрълища, въ коемъ лицемърное искусство имъло видъ искренности и природы. Близъ дороги раз-ставили богатый шатеръ, куда ввели Ца-рицу, и гдъ Ажедимитрій говорилъ съ нею наединъ (383) — не знали, о чемъ; но увиавли следствіе: мнимые сынъ и мать вышли изъ шатра, изъявляя радость и любовь; нажно обнимали другь друга, и произвели въ сердцахъ многихъ зрителей восторгъ умиленія. Добродушный народъ обливался слезами, видя ихъ въ глазахъ Царицы, которая могла плакать и нелицемърно, воспоминая объ истинномъ Димитріи, и чувствуя свой гръхъ предъ нямъ, предъ совъстию и Рессиею! Лжедимитрий посаанаъ Мароу въ великоленную колесницу; а тамъ съ открытою головою шель нъсколько

версть пішкомъ, окруженный всіми Болрами; наконецъ сълъ на коня, ускакаль впередъ и принялъ Царицу въ Іоанновыхъ налатахъ, гдв она жила до того времени, какъ изготовили ей прекрасныя комнаты въ Вознесенскомъ Дъвичьемъ монастыръ съ особенною Царскою услугою. Тамъ Сажен и озванецъ, въ лиць почтительного и нъжнаго сына, ежелневно вилълся съ нею: былъ доволенъ искуснымъ ея притворствомъ, но удалялъ отъ нее всъхъ людей сомнительныхъ, чтобы она не имъла случая измънить ему въ важной тайнъ, отъ нескромности или раскаянія (384).

Binyamie .

21 Іюля совершилось в'ычаніе съ изв'юстными обрядами (385); но Россіяне изумились, когда, послъ сего священнаго дъйствія, выступиль Іезуить Николай Черииковскій, чтобы привътствовать нововьнчаннаго Монарха непонятною для нихъ ръчью на языкъ Латинскомъ (386). обыкновенно, все знативищее Духовенство, Вельможи и чиновники пировали въ сей день у Царя, силясь наперерывъ оказывать ему усердіе и радость — но уже многіе лицем трно, ибо общее заблуждевіе не продолжилось!

Безраз-

Первымъ врагомъ Лжединитрія былъ с у<sup>д.</sup> самъ онъ, легкомысленный и вспыльч**ивы**й Јиеди-витріа. Отъ природы, грубый отъ худаго воспитанія, - надменный, безразсудный и неосто-

рожный отъ счастія. Удивляя Вояръ острочою н живостію ума въ дізахъ государственныхъ, Державный прошлецъ часто вабывался: оскорбляль ихъ своими насмъшками, упрекалъ невъжествомъ, дразнилъ хвалою иноземцевъ, и твердвав, что Россіяне должны быть ихъ учениками, фанть въ чужія земли, видеть, наблюдать, образоваться и заслужить имя людей (387). Польша не сходила у него съ языка. Опъ распустилъ свовхъ иностранныхъ твлохранителей, но исключительно ласкалъ Поляковъ, только имъ давалъ всегда свободный къ себъ доступъ, съ ними обходился дружески и совътовался какъ съ ближними; взяль даже въ Тайные Царскіе Секретари двухъ Ляховъ Бучинскихъ (388). Россійскіе Вельможи, измівнивъ закону и чести, лишились права на уважение, но хотъли его отъ того, кому они пожертвовали закономъ и честію: самолюбіе не безмолвствуетъ и въ стыдъ и въ молчавіи совъств. Только одинъ Россіянинъ отъ начала до конца пользовался довъренностію и дружбою Самозванца: всъхъ виновиъншій Басмановъ; но и сей несчастный ошибся: видёлъ себя единственно любимцемъ, а не руководителемъ Лжеанмитрія, который не для того искаль престола, чтобы сидъть на немъ всегдашнимъ ученикомъ Басманова: иногда спрашивался, иногда слушаль его, но чаще льйствоваль вопреки наставнику, по собственному уму или безумію. Грубостію огорчая Бояръ, Самозванецъ допускалъ яхъ однакожь въ разговорахъ съ нимъ до вольности необыкновенной и несогласной съ мысдами Россіянъ о высоности Царскаго сана, тапъ, что Бояре, имъ неуважаемые, и сами уважали его менъе прежнихъ Государей (<sup>389</sup>).

Самозванецъ скоро охладилъ въ себъ и любовь народную своимъ явнымъ неблагоразумісмъ. Спискавъ некоторыя познанія въ школе и въ обхождени съ знатными Аяхами, онъ считалъ себя мудрецомъ, смѣялся надъ минмымъ суевъріемъ набожныхъ Россіянъ и, къ великому ихъ соблазну, не хотълъ креститься предъ имонами; не вельлъ также благословлять и кропить Святою водою Царской трапезы, садась за объдъ не съ молитвою, а съ музыкою (390). Не межье соблазнялись Россіяне и благоволеніемъ его къ Ісзунтамъ, коимъ онъ въ священной оградъ Кремлевской далъ лучшій домъ и позволилъ служить Латинскую Объдню (391). Страстный къ обычаямъ иноземнымъ, вътревый Ажедимитрій не думалъ слъдовать Русскимъ: желалъ во всемъ уподобляться Ляку, въ одеждъ и въ прическъ, въ походкъ и въ тълодвиженіяхъ (393); ълъ телятину, которая считалась у насъ заповъднымъ, гръшнымъ яствомъ; не могъ терпъть бани, и никогда не ложился спать посль объда (какъ издревле дълали всъ Россіяне отъ Вънценосца до мъщанина), но любилъ въ сіе время гулять: украдкою выходиль изъ дворца, одинъ или самдругъ; бъгалъ изъ мъста въ мъсто, къ художнижамъ, золотарямъ, Антекарямъ (393); а.царе-дворцы, не зная, гдъ Царь, вездъ искали его съ

безпокойствомъ и спращивали объ немъ на улицахъ: чему дивились Москвитяне, дотолъ видавъ Государей только въ пышности, окруженныхъ на каждомъ шагу толпою знатныхъ сановниковъ. Всв забавы и склонности Лжедимитріевы казались странными: онъ любилъ вздить верхомъ на дикихъ, бъщеныхъ жеребцахъ, и собственною рукою, въ присутствіи Двора и на-рода, бить медвёдей (394); самъ испытывалъ но-выи пушки и стрёляль изъ нихъ въ цёль съ рёдкою м'еткостію; самъ училъ воиновъ, стронлъ, бралъ приступомъ земляныя кръпости, кидался въ свалку, и териълъ, что вногда толкали его небрежно, сшибали съ ногъ, давили  $(^{395})$  — то есть, хвалился искусствомъ всадника, звъролова, нушкаря, бойца, забывая достоинство Монарха. Онъ не помнилъ сего достоинства и въ дъйствіяхъ своего врава вспыльчиваго: за малейшую вину, ошибку, неловкость, выходиль изъ себя (396) и биваль, палкою, знативишихъ воинскихъ чиновниковъ — а низость въ Государъ противнъе самой жестокости для народа. Осуждали еще въ Самозванцъ непомърную расточительность: онъ сыпаль деньгами и награждаль безъ ума; давалъ вноземнымъ музыкантамъ жа-лованье, какого не имъл и первые государ-ственные люди; любя роскошь и великолъпіе, непрестанно покупалъ, заказывалъ всякія драгоцънныя вещи, и мъсяца въ три издержалъ болъе семи милліоновъ рублей (397) — а народъ не любить расточительности въ Государяхъ, ибо стра-

шится валоговъ. Описывая тогданній блескъ Московскаго Двора, иноземцы съ удивленіемъ говорять о Лжедимитріевомъ престолів, вылятомъ изъ чистаго золота, обвъщенномъ кистами алмазными и жемчужными, утвержденномъ винзу на двухъ серебряныхъ львахъ и покрытомъ крестообразно четырьмя богатыми щитами, надъ коими сіялъ золотой шаръ и прекрасный орелъ изъ того же металла (598). Хотя Разстрига вздилъ всегла верхомъ, даже въ церковь, но им'влъ миожество колесницъ и саней окованныхъ серебромъ, обитыхъ бархатомъ и соболями; на гордыхъ Азіятскихъ его коняхъ съдла, узды, стремена блистали золотомъ, изумрудами и яконтами (500); возницы, конюхи Царскіе одъвались какъ Вельможи. Не любя голыхъ ствиъ въ палатахъ Кремлевскихъ, находя ихъ печальными, н сломавъ деревянный дворецъ Борисовъ какъ памятникъ ненавистный (400), Самозванецъ построилъ для себя, ближе къ Москвъ-ръкъ, новый дворецъ, также деревянный (401), украсилъ отъны шелковыми Персидскими тканами, цивтныя израсцовыя печи серебряными решетками, замки у дверей яркою позолотою, я въ удивление Москвитянамъ предъ симъ любамымъ своимъ жилищемъ поставилъ изваянный образъ адокаго стража, мъднаго огромнаго Цербера, коего три челюсти, отъ легкаго прикосновенія, разверзались и бряцали (402): «чёмъ Лжедимитрій,» какъ сказано въ лътописи, «предвъстилъ себъ жилище въ въчности : адъ и тьму:кромвшнюю!»

Авиствуя вопреки нашимъ обычаямъ и благоразумію, Ажедимитрій превираль и сватыше законы нравственности: не хотвль обуздывать вождельній грубыхъ, и пылая сластолюбіемъ, явно нарушалъ уста- дэла вы целомудрія и пристойности, какъ бы имя съ намъреніемъ уподобиться тъмъ минмому своему родителю; безчестиль жень и авицъ, Дворъ, семейства и святыя Обители дерзостію разврата, и не устыдился жыла гнусивинаго изъ всехъ его преступленій: убивъ мать и брата Ксеніи, взялъ ее себъ въ наложницы (403). Красота сей несчастной Царевны могла увянуть отъ горести; но самое отчаяніе жертвы, самое злодвиство неистовое казалось прелестію для мэверга, который симъ однимъ мервостнымъ безстудствомъ заслужилъ свою казнь, почти сопредельную съ торжествомъ его... Чрезъ нъсколько мъсящевъ Ксенію пострапостригли, назвали Ольгою и ваключили въ коевія. вустынъ на Бъльозеръ, близъ монастыря Кириллова.

Но Самозванецъ подъ личиною Димитрія, въроятно, могъ бы еще долго безумствовать и элодъйствовать въ вънцъ Мономаховомъ, если бы сія, какъ бы волшебная личина не спала съ него въ глазахъ народа: столь велико было усердіе Россіянъ къ древнему племени Державному! Заблужденіе возвысило бродягу: истина

долженствовала низвергнуть обманщика.

Не одинъ удаленный Говъ зналъ бъглена Чудовскаго въ Москвъ : надъялся ли Разстрега казаться другемъ человёкомъ, стараясь казаться Подудяхомъ, и черную ризу Ипока премънивъ на Царскую? или, ослъп-ленный счастіемъ, уже не видаль для собя опасности, имвя въ рукахъ своихъ власть съ грозою и считая Россіянъ стадонъ овона безсловесныха? или дерзостію жыслиль уменьшить сію опасность, пополебать удестовърсніе, соминуть уста робкой истинь? Опъ не думаль сирываться, и смъ-40 смотрълъ въ глаза всякому любопытному на улицамъ; не ходилъ только въ святую Обитель Чудовекую, масто непріятныхъ для него знакомствъ и воспоминаній. И такъ не удивительно, что въ самомъ началь новаго нарствованія, когда Москва еще гремела хвалою Димитрів, уже многіе шепоть люди шентали между собою о дъйствитель. о Разріемъ; хвала умолкала отъ безравсудности и худыхъ дваъ Царя, а щепотъ становился внятиве — и скоро изволноваль столицу. 0611- Первынъ уличителемъ в первою жеривою быль Инонъ, который сказаль всеперодио, что мнимый Димитрій извістень сву съ детскихъ летъ нодъ именемъ Отреньева, училоя у него граноть в жиль съ нимъ въ одномъ монастыр в (404) : Инока таймо умер-

тикли въ ченириъ. Нешелся и другой, опасивиний свидетны истины - тоть, кому Судьба вручала месть праведную, но коего часъ още во жаступиль: Килоь Василій шув-Шуйскій. Въ сматенін ужаса признавъ бродагу Царемъ, вивств съ иными Болрами,. ошь менте вобкь мегь извинаться заблундемісмъ, ибо собственными глазами видёль Ісаннова съща во гробъ. Терзаясь ли горестио и стыдомъ, или имъл уже дальновидные тайные запыслы властолюбія, Шүйскій не домо безнолествоваль въ столицѣ; сказаль ближинию, друзьямь, прінтелямь, что Россія у ногъ обманщика; внушаль и народу, чресъ своихъ повърсиныхъ, купца Ослора Конева и другихъ, что Годуновъ и Святитель Іовъ объявляли совершенную иравду о Самозванців, еретиків, орудів Ла-ковъ и Павистовъ (\*05). Вще Ажедимитрій имівль многихъ ревностныхъ слугь: Баемановь узналь, и донесь ему о семь ковъ. опасномъ знатностію виновника. Взяли Инжистого съ братьями подъ стражу и велели судить, накъ дотоле еще никого не судњи въ Россіи: Соберенъ, избраннымъ молямъ всекъ чиновъ и званій. Летописень увариеть, что Князь Василій въ семъ единственномъ случев жизни своей явилъ себя Героемъ: не отрицался; сміло, неликодушно говориль истину, нь искреннему и лицемърному ужасу судей, ноторые хотъля заглушить ее воплемъ, проклиная такія хулы на Вънценосца. Шуйскаго пытали: окъ молчалъ; не назвалъ никого изъ соумышленииковъ, и былъ одинъ приговоренъ къ смертвей казни: братьевъ его лишали только свободы. Въ глубокой тишинъ народъ тъснялся вокругъ Лобнаго мъста (406), гдъ стоялъ осужденный Бояринъ (какъ бывало въ Іоанново время!) подав съкиры и плахи, между дружинами вонновъ, Стръльцевъ и Козаковъ; на стънахъ и башилхъ Кремлевскихъ также блистало оружіе, для устра-шенія Москвитянъ, и Петръ Басмановъ, держа бумагу, читалъ народу отъ имени Царскаго: «Великій Бояринъ, Князь Василій Ивановичь «Шуйскій, изміниль мив, законному Госудерю «вашему, Димитрію Іоанновичу всея Россін; ко-«варствоваль, элословиль, ссориль меня съ ва-«ми, добрыми подданными: называль Ажеца» «ремъ; хотълъ свергнуть съ престоле. Для того «осужденъ на назнь: да умретъ за измѣну и вѣ+ «роломство!» Народъ безмолвствовалъ въ горести, издавна любя Шуйскихъ, и пролилъ слезы, когда несчастный Князь Василій, уже обнажаемый палачемъ, громно воскликнулъ къ эритетелямъ: «братья! умираю за истину, за Въру «Христіанскую и за васъ» (407)! Уже голова осужденнаго лежала на плахѣ... Вдругъ слышатъ крикъ: отой! и видятъ Царскаго чиновника, скачущаго изъ Кремля иъ Лобному мъсту, съ Указомъ въ рукъ: объявляють помилованіе Шуйскому! Туть вся площадь завишела въ ноописанномъ движенія радости: славили Царя, какъ въ первый день его торжественнаго вступ-ленія въ Москву; радовались и върные приверженники Самозванда, думая, что такое милосердіе даетъ ему новое право на любовь общую; негодовали только дальновиднъйшіе изъ нихъ, и не опиблись (408): могъ ли забыть Шуйскій пытки и плаху? Узнали, что не вътреный Лжедимитрій вздумаль тронуть сердца симъ неожиданнымъ дъйствіемъ великодушія, но что Царица-Ино-киня слезнымъ моленіемъ убъдила мнимаго сына не казнить врага, который искаль головы его (400)!.. Совъсть, въроятно, терзала сно несчастную пособницу обмана: спасая мученика постную посооницу оомана: спасан мученика истины, Мареа надъялась уменьшить гръхъ сной предъ людьми и Богомъ. Вмёстё съ нею ходатайствовали за осужденнаго и нёкоторые Лахи, видя, сколь живое участіе принимали Москвитине въ судьбё его, и желая спискать тёмъ ихъ благодарность. — Всёхъ трехъ Шуйскихъ, Кията поста и поста и поста п зя Василія, Дмитрія, Ивана, сослали въ пригороды Галицкіе; имъніе ихъ описали, домы опустоивили.

Тогда же разгласилось въ Москв и свидетельство многихъ Галичанъ, единоземцевъ и самыхъ ближнихъ Григорія Отрепьева: дяди, брата и даже матери, добросов'єстной вдовы Варвары (410): они вид'яли его, узнали, и не хот'єли молчать. Ихъ заключили; а дядю, Смирнаго-Отрепьева (въ 1604 году вздившаго къ Сигизинду для уличенія племянника); сослали въ Си-

бирь. Скватили еще Дворянина Цетра Тургенева и м'ящанина Осдора, которые явно возмущали народъ противъ Лжецаря. Самоэванецъ велъль каздить обоихъ торжествение, и съ удоводь-ствіемъ видълъ, что народъ, благодарный ему за помилованіе Шуйскаго, не изъявиль чувствительности къ ведикодушію сихъ двухъ страдальщевъ: оба шли на смерть безъ ужаса и раскавція, громогласно именуя Лжелимитрія Антихри-стомъ и любимцемъ Сатаны (411), жалья о Россін и предсказывая ей б'ёдствіе; черпь ругалась цаль ними, восклюцая: «умираете за дъле!» ---Сътсеко времени не умолиали доносът, справедмиые и ложные, какъ въ Борисово царствеваніе: нбо Самозванецъ, дотоль желавь хвалиться милосердіємь, уже следоваль инымь правидамь: хотъль грозою унять дерзость, и для того благопріятствоваль нав'ятамь. Пытали, вазник. дущили въ темницахъ, лишали именія, ссылали за слово, о Разстригъ. По такимъ ли доносамъ, или едимодиенно онасаясь неспромности своихъ ста-рыхъ пріятелей, Лжедимитрій вельдъ удалить многихъ Чудовскихъ Иноковъ въ другія, шусдынныя Обители, жотя (что достойно замечанія) оставиль въ ноков Крутицкаго Митроно-лита Пафнутія (412), который съ перваго вагляда узналь въ немъ Діакова Григорія, бывъ въ его произ Архимандритомъ сего монастыря, но, какъ-въроящо, лицемърнымъ или безсовъстивмиъ изравленіемъ усердія къ Саменнянцу спесь собя: ота гоненія. Молчали и другіе въ боляни, такъ

что столица казалась тихою. Но Разстрига следался остороживе, и явно не ловеряя Москвитанамъ, снова окружилъ себя иновлеменниками (413): выбралъ 300 Нъмцевъ въ свои твлохранители, разделиль ихъ Наими на три особенныя дружвны подъ началь- хранаствомъ Капитанов: Француза Маржерета, Аввонца Квутсена и Шотландца Вандемана; одълъ весьма богато, въ камку и бархатъ; вооружилъ алебардами и протазанами, съкирами и бердышами съ золотыми орлами на древкахъ, съ кистями эолотыми и серебряными; далъ каждому воину, сверхъ помъстья, отъ 40 до 70 рублей денежнаго жалованья — в съ того времени уже никуда не вздилъ и не ходилъ одинъ, всюду провождаемый свии грозными телохранителями, за коими только вдали сл**ъ**довали Болре и царедворцы (414). Мера достойная бродяги, игрою Судьбы вознесеннаго на степень Державства: триста иноземныхъ съкиръ и копій должны были спасать его отъ предполагаемой измены целаго народа и полумилліона воиновъ, безполезно разаражаемыхъ знаками недовърія обиднаго! Между тъмъ Лжедимитрій хотълъ веселья: пивмузыка, пляска и зернь были ежедневною и везабавою Двора. Угождая вкусу Царя нъ селы. вышности, всв знатыме в не знатные старались блистать одеждою богатою (415). Всякій день казался праздивкомъ. «Многіє пла-

кали въ домахъ, а на улицахъ казались веселыми и нарядными женихами,» говорить Л'ьтописецъ. Смиренный видъ и смиренная одежда для людей неубогихъ считались знакомъ худаго усердія къ Царю веселому и роскошному, который симъ призракомъ благосостоянія желаль ув'єрить Россію въ ея златомъ въкъ подъ державою обманшика.

посоль. Утишивъ (416), какъ онъ думалъ, Москву, отво въ Лжедимитрій спъщиль исполнить объть, данный его благодарностію, сердцемъ или Политикою: предложить руку и вънецъ Маринъ, которая любовію и довъренностію къ бродягъ заслуживала честь сидъть съ нимъ на тронъ. Сношенія между Воеводою Сендомирскимъ и нареченнымъ его затемъ не прерывались : Самозванецъ увъдомлялъ Мнишка о всъхъ своихъ успъхахъ, называлъ всегда отцемъ и другомъ; писалъ къ нему изъ Путивля, Тулы, Москвы; а Воевода писалъ не только къ Самозванцу, но и къ Боярамъ Московскимъ, требуя ихъ признательности такими словами: «Спо-«собствовавъ счастію Димитрія, я готовъ «стараться, чтобы оно было и счастіемъ «Россіи, побуждаемый къ сему моею всег-«дашнею къ ней любовію, и надеждою на «вашу благодарность, когда вы увидите мое «ревностное о васъ ходатайство предъ Тро-«номъ, и будете имъть новыя выгоды, но-

«выя важныя права, неизвёстные доньшё «въ Московскомъ Государствъ (417). Наконецъ (въ Сентябръ мъсяць) Лжедимитрій послаль Великаго Секретаря и Казначея, Аоанасія Власьева, въ Краковъ для торжественнаго сватовства, давъ ему грамоту къ 👵 Сигизмунду и другую отъ Царицы-Инокини Мароы въ отцу невъстину. Могли ли Россіяне одобрить сей бракъ съ иновъркою, хотя и знатнаго, но не Державнаго племени, - съ удовольствиемъ видъть спесиваго Пана тестемъ Царскимъ, ждать къ себъ толпу его ближнихъ, не менте спесивыхъ, и раболенно чтить въ нихъ свойство съ Вънценосцемъ, который избраніемъ чужеземной невъсты оказываль презръніе ко всвиъ благороднымъ Россіянкамъ? Самозванецъ, вопреки обычаю, даже и не извъстиль Боярь о семъ важномъ дёлё (418): говорнав, советованся единственно съ Ляками. Но, легкомысленно досаждая Россівнамъ, онъ въ тоже время не вполнъ удо- отвія, влетворялъ и желаніямъ своихъ друзей иноземныхъ.

Никто ревностиве Нунція Папскаго, Рангони, не служиль обманщику: пышною грамотою приветствуя Лжедимитрія на тронь (419), Рангони славиль Бога и восклицаль: мы побыдили! льстиль ему хвалами неумъренными и надъялся, что соединеніе Церквей будеть первымь изъ его дъль без-

смертныхъ; писалъ: «Изображеніе лица лисого «уже въ рукахъ Св. Отца, всполненнаго въ тебъ «любви и дружества. Не медли изъявить свою «благодарность Главъ върныхъ... и пріним отъ «меня дары духовные: образъ сильнаго Восво-«ды, Коего содъйствіемъ ты побъдиль и щар-«ствуень; четки молитвенныя и Библію Лагин-«скую, да услаждаенься од чтеніомъ, и да бу-«дещь вторымъ Давидомъ.» Своро прибыль въ Москву и чиновникъ Рименій (420), Графъ Алоксандръ Равгони (племянинъ Нунція) съ Алоксандръ Равгони (племянинъ Нунція) съ Алокстольскимъ благослосенісми и съ поздравикельною грамотою отъ преемника Климентова, нетериъливато въ желаніи видёть себя Главою нашей Цевкви; но Самозванецъ въ учтивомъ отнъть, хваляся чудесною къ нему благоскію Божією, истребившею злолья, отцеубійну его, не снаваль ни слова о соединеніи Церквей: говориль только о великодущномъ своемъ нам'вреніи жить не въ праздности, но вм'єсть съ Императоромъ итти на Султана, чтобы стереть Державу нев'ярныхъ съ лица земли, уб'яждая Павла V не допускать Рудольфа до мира съ Турнами: для чего хотълъ отправить въ Австрію и собственнато: Носла. Лжедимитрій инсаль и вторично нь Цамі, обів-щая доставить безопасность его Миссіонарівмів на пути ихъ чрезъ Россію въ Нерсію и бить впрнымі вы исполнеціи данняго сму слева; посы-лаль и самь Іезуита Андрея Давицкаго из Римъ, но, кажется, болье для государственнаго, нежели Перковнаго дъла: для переговоровъ о войнъ

Турецкой, которую онъ дъйствительно замывыяль, плъняясь въ воображени ся славою и вольвою. Надменный счастіемъ, рожденный смьлымъ и съ любовію къ опасностямъ, Самозванецъ въ круженіи легкой головы своей уже не быль доволень Государствомъ Московскимъ: хотваъ завоеваній и Державъ новыхъ (421)! Сія ревность еще сильные воспылала въ немъ отъ донесенія Воеводъ Терскихъ, что ихъ Стрѣльцы и Кезаки одержали верхъ въ сшибкѣ съ Турка-ми, и что нѣкоторые данники Султанскіе въ Да-гестанѣ присягнули Россіи (428). Издавна проповъдуя въ Европъ необходимость всеобщаго воз-станія Державъ Христіанскихъ на Оттоманскую, могъ ли Римъ не одобрить намбренія Лжедимитрієва? Папа славиль Царя-Героя, совітуя ему только начать съ ближайшаго: съ Тавриды, чтобы истребленіемъ гивода элодейскаго, столь въдоноснаго для Россіи и Польши, отръзать крилья и правую руку у Султана въ войнъ съ Минераторомъ; однакожь имълъ причину не довърять ревности Самозванца къ Латинской Цермен, види, какъ онъ въ письмахъ своихъ избегаеть всикато яснаго слова о Законъ. Кажется, что Самозванецъ охладель въ усерлия следать Россіянь Панистами: ибо, не взирая на свойственную ему безразсудность, усмотректь опасвоеть сего нелвнаго замысла, и едва ли бы ръшался приступить къ исполнению онаго, если бы и долве царствоваль.

Споро увидель и главный благодетель Лже-

димитріевъ, Сигизмундъ лукавый, что счастіе и престоль измінили того, кто еще недавно въ восторгв лобызалъ его руку, безмольствоваль и вздыхаль предъ инмъ, какъ рабъ униженный (423). Бывъ непосредственнымъ виновникомъ успъховъ Самозванца — оказавъ бродягь честь сына Царскаго, давъ ему деньги, вонновъ, и тъмъ склонивъ народъ Съверскій вършть обману — Сигизмундъ весьма естественно ждалъ благодарности, и чрезъ Секретаря своего, Госъвскаго, привътствуя новаго . Даря (424), нескромно требоваль, чтобы Ажедимитрій выдаль ему Шведскихъ Пословъ, если они будуть въ Москву отъ мя-теменика Карла. Госъвскій, бесъдуя съ Царемъ наединъ, объявилъ за тайну, что Король встревоженъ молвою удивительною. «Недавно» (говорилъ сей чиновникъ) «вы-Суты «Бхалъ нъ намъ изъ Россіи одинъ Приказ-«ный, который увъряетъ, что Борясъ живъ: «устрашенный твоими побъдами, и следуя «наставленію волхвовъ, онъ уступиль Дер-«жаву сыну, юному **Өеодору**, притворился «мертвымъ, и велълъ торжественно, вмъсто «себя, схоронить другаго человъка, опоен-«наго ядомъ; а самъ взявъ множество зо-«лота, съ въдома одной Царицы и Семена «Годунова бъжалъ въ Англію, называась «купцемъ. Поручивъ надежнымъ людамъ «развъдать въ Лондонъ, дъйствительно ли

мукрывается тамъ опасный элодый твой, «Сигизмундъ, какъ истинный другъ, счелъ «за нужное предостеречь тебя, и думая, «что върность Россіянъ еще сомнительна, «далъ указъ нашимъ Литовскимъ Воево-«дамъ быть въ готовности для твоей за-«щиты.» Сія сказка не испугала Ажедимитрія: онъ благодариль Короля, но отвътствоваль, что «въ смерти Борисовой не сомивнается; что готовъ быть недругомъ мятежнику Шведскому, но прежде хочетъ удостовъриться въ искренней дружбъ Сигизмунда, который, вопреки ласковымъ словамъ, уменьшаетъ данное ему Богомъ достопиство» — ябо Сигиэмундъ въ письм'в своемъ назвалъ его Господаремъ и Великимъ Княземъ, а не Царемъ: Самозванецъ же хотель не только сего титула, но и новаго, пышнъйшаго: вздумаль именовать себя Цесаремь, и даже непобыдимымь, тачуль мечтая о своихъ будущихъ побъдахъ (425)! Поса-Узнавъ о такомъ гордомъ требованія, Сигизмундъ изъявиль досаду, и Вельможные Наны упрекали недавняго бродягу смешнымъ высокоуміемъ, злою неблагодарностію; а Ажедимитрій писаль въ Варшаву, что онъ не забыль добрыхъ услугъ Сигиэмундовыхъ, чтитъ его какъ брата, какъ отца; желаеть утвердить съ нимъ союзъ, но не престанетъ требовать Цесарскаго титула, хотя и не мыслить грозить ему за то

войнора (496). Дюля блогаразумили, опобенно Миншевъ и Нунцій Папскій, вистис локазьняли Самозванку, что Король вазываеть его такъ, какъ Госулари Польскіе всегля называли Государей Московских», и что Сигизмунду но льня перемінияь сего обынвованія безь согласів Чиновъ Роспублики. Аругіс же, не менто благоровумиые люли лумали, чло Республика не лолина ссоричься за пустое имя, егь хвастанвымъ аругомъ, который исжеть быть ей орудіямъ для усмиреные Шведова; по Паны не хотан слышать о новомъ тигунь, и Воеводе Позменскій сказаль въ гифвъ одному чиновнику Россійскому. (447); «Богуь не нюбить гордых», н непо-«бидимолет Царю вашему не усплыть на троин.» — Сей жаркій опорть не мінпаль однакожь успр ху въ ажей свателства.

1 Ноября (128) Великій Песана Царскій, Арянасій Власьевь, со многочисленною благаралною дружиною прібхаль въ Краконь и блігь
представлень Сигизмунду: гоноридь, спярна о
счастливомъ водараній Іоаннова сьма, о славь
низвергнуть Леркаву Оптоманскую, заполнять
Грецію, Іорусалинь, Виаласин и Виазнію, а носль о маміррнім Лимитрія разділять престоль
съ Мариною, изъ благоларисти за важныя
услуги, оказанный оку, по мня его несгольі и
печали, знаменнятить ок родинеломь (129), 12 Нодбря, пъ присутствій Сигизмунда, сьма яго Власдислава и святары, Шарской Короловны Амиь,
совершилось торжественное обруженіе (постіжов

эв сейкакъ Пандарическияъ (<sup>436</sup>) Гезунтемъ Гроховскимв). Марина, съ короною сорна головъ, въ бълой одеждъ, унивимий важеньями двагофвиными, блюстала равно и прасотою и вышностію. Имененъ Мнимка сказавъ Власьеву (который заступаль мъсто жения), что отепь благословажеть дочь на бракъ и Царство, Литовскій Кашндеръ Сапъта говориль длинную рвчь, также и Ианъ Ленчицкій и Кардиналь, Енисконъ Краковскій, слави «достоинства, вос-«вичаніе и знатими родь Марины, вольной «Дворянки Государотка вольнаго, -- честскость Лимитвій въ исполненів даннаго «имъ объта, счастіє Россіи имъть закон-«наго, отечественнаго Вънценосна, вмісто «миоземнаго или похитители, и видёть «испрениюю аружбу между Сигизмундомъ си Царемъ, который безъ сомивния не «будейъ принфромъ небладариюти, внаи, «чень обязань Королю и Королевству «Нольскому.» Кардиналь и значивные ду-ROBHLIC CAHOBHURU UBJE MOJETRY: VEDI Greator : всё превыбным кольша; но Власьевъ столаъ --- и една не произвель спъха. на вопросъ Ениспона: «не обрученъ ле «Дамитрій съ другою невестою?» ответствуя: а мыть како знать? того у меня мать вы пакажь (431). Міннясь перстнями, ошь выпуль Царскій пов линка, св однашь: большимъ адиосенъ, и вручилъ Кардиналу;

а самъ не хотвлъ голою рукою взять невъстина перстия. По совершении священныхъ обрядовъ былъ веляколъпный столъ у Воеводы Сендомирскаго, и Марина сядъла подлъ Короля, принямая отъ Россійскихъ чиновняковъ дары своего жевиха: богатый образъ Св. Тронцы, благословеніе Царицы-Инокини Мароы; перо изъ рубиновъ; чашу гіацинтовую; золотой корабль, осыпанный многими драгоцівивыми каменьями; золотаго быка, пеликана и павлина; какія-то уди-вительныя часы съ флейтами и трубами; слиш-комъ три пуда жемчугу, 640 ръдкихъ соболей, кипы бархатовъ, парчей, штофовъ, атласовъ (432), и проч. и проч. Между тъмъ Власьевъ, желая быть почтительнымъ, не хотълъ садиться за столъ съ Мариною, ни пить, ни всть, и худо разумъя, что онъ представляетъ лице Димитрія, биль челомъ въ землю, когда Сигизмундъ и се-мейство его пили за здоровье Царя и *Царицы:* уже такъ именовали невъсту обрученную. Послъ объда, Король, Владислевъ и Шведская Приицесса Анна танцовали съ Мариною; а Власьевъ уклонился отъ сей чести, говоря: «дерзну ли «коснуться Ея Величества!» Наконецъ, прощаясь съ Сигизмундомъ, Марина упала къ ногамъ его и плакала отъ умиленія, къ неудовольствію Посла, который видёлъ въ томъ униженіе для бу-дущей супруги Московскаго В'виценосца; но ему отв'єтствовали, что Сигизмундъ Государь ея, ибо она еще въ Краков'є. Поднявъ Марину съ ласкою, Король сказаль ей: «Чулесно возвышен-

чиам Богомъ, не забудь, чемъ ты обязана «странъ своего рожденія и воспитанія, ---«странъ, гдъ оставляещь ближнихъ, и гдъ «нашло тебя счастіе необыкновенное. Пи-«тай въ супругъ дружество къ намъ и бла-«годарность за сдъланное для него мною и «твоимъ отцемъ. Имъй страхъ Божій въ «сердцв, чти родителей и не измъняй обы-«чалмь Польскимь.» Снявъ съ себя шапку. онъ перекрестилъ Марину, собственными руками отдалъ Послу и дозволилъ Воеводъ Сендомирскому фхать съ нею въ Россію; а Власьевъ, немедленно отправивъ къ Самозванцу перстень невъсты и живописное изображение лица ея, жилъ еще и всколько дней въ Краковъ, чтобы праздновать Сигизмундово бракосочетаніе съ Австрійскою Эрцгерцогинею, и (8 Декабря) вывхаль въ Слонемъ, ожидать тамъ Мнишка и Марины на пути ихъ въ Россію (433); но ждалъ AOAFO.

Пожертвовавъ Самозванцу знатною частію своего богатства, Воевода Сендомирскій не быль доволенъ одними дарами: требоваль отъ него денегъ, чтобы расплатиться съ заимодавцами, и не хотъль безътого выбхать изъ Кракова (434); скучалъ, Слуха досадовалъ и тревожился худою молвою о заемъ булущемъ зятъ. Въ Краковъ знали, что нольдавлатось въ Москвъ; знали о негодованіи мъ. Россіянъ, и многіе не върили ни Царскому

иропсхожденію Ажедивитрія, ин долговременности его счастія; говорили о томъ всенародно, предостерегали Короля и Миншка. Сама Царица-Инониня Мароа, какъ увъряють, тайно велвла чревь одного Шведа объявить Сигизмунду, что мнижый Дими-

трій не есть сынъ ея (435). Даже и чиновники Россійскіе, присылаємые гондами въ Польшу, шептали на ухо любопытнымъ о Царъ беззаконномъ, и предсказывали неминуемый скорый ему конецъ. Но Сигизмундъ и Мнишекъ не върили такимъ ръчамъ или поназывали, что не върятъ, желая приписывать ихъ единственно внушеніямъ тайныхъ влодбевъ Царя, друзей Годунова и Шуйскаго. Во всякомъ случав уже не время было думать о разрыва съ твыв, кто зваль на престоль Марину к честно вознаграждалъ отца ея за всв его г. 1606. убытки: ибо, наконецъ (въ Генварв 1606), Ілеан-вытрій Секретарь Янъ Бучинскій привезъ изъ Молитить ски 200 тысячь злотых т Мнишку, сверкъ ета тысячь, отданвыхъ Ажедимитріемъ Сигизмунду въ уплату суммы, которую заналъ у него Воевода Сендомирскій на сполченіє 1604 года (436). Разстрига изъявляль нетеривніе видьть невысту; но отець ся, завимаясь пыниными сборами, еще долго жиль въ Галиців, и выгахаль, съ толною своихъ ближнихъ, уже въ распутицу, такъ, что мекоторые нев нихв отв худой дороги

возпратились (137), — къ ихъ сластию: вбе въ Москвъ уже все изготовилось въ стращному дъйствию народной мести.

ķ-

18

ŀ

'n

Оградивъ себя иноземными темопрами - Тропотельни, и видя тишину въ столицъ, уклон- въ почивость, визость при Дворъ, Лжедимитрій спат. совершенно успоковлен; вършть какому-то предскаванию, что ещу властвовать 34 года (438), и пироваль съ Болрани на ихъ свадьбахѣ (<sup>439</sup>), довнолинъ имъ свободно выбирать себе невесть и жениться: чего не было въ царствование Годунова, и чемъ воспользовался, хотя уже и не въ моледыхь автакв, знатавновій Вельможа Князь Метиславскій, за коего Самозванець вылаль двоюводную сестру Царпцы-Инопини Марові. Кавалесь, что и Можква искренво веселниесь съ Царемъ: викогда не бывало въ ней стольке пировъ и шума; викогда не вяля столько денегь во обращения: нбо Ньицы, Лики, Козака, пподвижники Лисanantpia, oth meadute ero ceinase 2010-Tont (440), at nematon spirote Mockoboraro Nyhereersa, n xbactameb odraterbone. Ho слевинь Лівтопноца, не только вля, палі, но и ве санихи метанее изр серестингир сосудовъ: Въ він веселью дин Самозвавець, расположенный къ действівиъ прио-CTH, EPOCTEMEN INVESTIGATE METERS ME BOMPAелцевъ есвыки (444): возвратнив выъ бо- mi . PATCISO E SEATHOUTS, HE VAODUMECTRIC MES GREEN.

многочисленных друзей, которые умели китро осленить его прелестію такого великодушія, и, вероятно, уже не безъ намеренія, гибельнаго для Лжецаря. Всеми уважаемый какъ первостепенный мужъ государственный и вотомокъ Рюриковъ, Василій Шуйскій быль тогда идоломъ народа, прославивъ себя неустрашимою твердостію въ обличеніи Самозванца: пытки и плаха дали ему, въ глазахъ Россіянъ, блистательный вънецъ Героя-мученика, и никто изъ Бояръ не могъ, въ случав народнаго движенія, имъть столько власти надъ умами, какъ сей Киязь, равно честолюбивый, лукавый и сивлый. Давъ на себя письменное обязательство въ върности Ажедимитрію (442), онъ возвратился въ столицу, по видимому инымъ человъкомъ: казался усерд-нъйшимъ его слугою, и снискалъ въ немъ особенную довъренность, вопреки мивнію накоторыхъ ближнихъ людей Самозванца, которые говорили, что можно изъ милосердія, иногда одобряемаго Политикою, не казнить измънника и клятвопреступника, но безразсудно върить его новой клятве; что Шуйскій, не видавъ отъ Ди-митрія ничего кроме благоволенія, замышляль его гибель, а претерпевъ отъ него безчестіе, муки, ужасъ смерти, конечно не исполнился любви къ своему карателю, хотя и правосудному: исполнился, въроятиве, злобы и мести, скрываемыхъ подъ личиною раскаянія. Они говорили истину: Шуйскій возвратился съ темъ, чтобы погибнуть или погубить Лжедиматрів. Но легкоумный, гордый Самозваненъ, хваляся еще не столько благостію, сколько безстрашіемъ, отвётствоваль, что находя искреннее удовольствіе въмыести, любитъ прощать совершенно, не вполовину, и безъ грёха не можетъ чего нибудь страшиться, бывъ отъ самой колыбели чудесно и явно хранимъ Богомъ (445). Онъ хотёлъ, чтобы Князь Василій, подобно Мстиславскому, избраль себъ знатную невъсту: Шуйскій выбраль Княжну Буйносову Ростовскую, свойственницу Нагихъ, и долженъ былъ жениться чрезъ нёскольно дней послъ Царской свадьбы — однимъ словомъ, бывъ угодинкомъ Іоанновымъ и Борисовымъ, обворожилъ Разстригу нехитраго, сдълался его совътникомъ, и не для того, чтобы совътовать ему доброе!

Ажедимитрій действоваль, какъ и прежде: вётрено м безразсудно; то желаль снискать любовь Россіянь, то умышленно оскорбляль ихъ. Современники разсказывають слёдующее происшествіе: «Онъ велёль сдёлать эммою ледяную крёность, близь Вяземы, верстахъ въ тридцати отъ Москвы, и поёхаль туда съ своими телохранителями, съ конною дружиною Ляховъ, съ Боярами и лучшимъ воинскимъ Дворянствомъ. Россіянамъ надлежало защищать городокъ, а Немцамъ взять его приступомъ: тёмъ и другимъ, вмёсто оружія, дали снёжные комы. Начался бой, и Самозванецъ, предводительствуя Немцами, первый ворвался въ крёность; торжествоваль побёду; говорилъ: такъ возьму

Acces — и хогель изваго праступа. Но имета изъ Россіннъ облизались провію : пос Ибанцы, во вреня скватки, бросая въ вихъ сибгомъ, бросали и каменьими. Сіл худзи шутка, оставленная Царемъ безъ наказанія и даже безъ ньцовора, столь ослобила Россіни», что Лислимитрій, опа-салсь дійствительной січи между ими (444), ті-лохранителями и Лахими, спішиль развести ихъ и вовиратиться нъ Москву.» Ненимисть ять имоэсмпанъ, падая и на пристрастивго къ илиъ Царя, емеднение усиливалась въ народъ отъ икъ лерзосии: на примъръ, съ дозволения Ажедвиитрісий нива слободный входь въ ваши церкви, они безминю гремвая тайъ оружісять, какъ бы готовясь нь битвь; опирались, ложились на гребы Святыхъ. Не менъе жаловались Москвитаве н на Козаковъ, сподвижниковъ Ранстричинскъ: величалсь своею услугою, сін люди грубыю оказывели къ намъ презръще и называли икъ въ ругательство Жидани (445); суда не бъло. — Но ругаченоство индави (11); сущи не облас. — но самымъ завиживъ врагомъ Ажединитрія савламось Духовенство. Какъ бы желая унизать сашь Монашества, онъ срамилъ Иноковъ, въ случав 
ихъ гражданскихъ преступленій, безчесиною 
терговою казмію; запималь деньги въ богатыхъ Обителяхъ, и не думалъ платить сихъ долговъ значичельных в; наконемъ вельдъ представить себъ опись пивнію и вовиль доходамъ монастырей, изъявивъ мысль оставить имъ только необхелимое для унтреннаго содержанія Старшевъ, а все прочее взять на жалованье войску (448): то

есть, сміталій бродяга, бурою ввиучый на престоль шатній, и повою бурею усрожаемый, хорбал, прамо, пробракновенно соверпить лело, на которое не отвежились Госудеря законные, Іоанны III и IV, въ тичинь безспорного властвованія и повиновенія неопрациченнаго! — Абло менье важное, но не менъе безразсудное также возбудило негодование Бълаго Московскаго Ауковенства: Ажедимитрій выгналь всеха Арбатскихъ и Чартольснихъ Священниковъ изъ ихъ, домовъ, чтобы помъстить тамъ своихъ прозенцыхъ телохранителей, которые жили большею частію въ слободь Ньменкой, слишкомъ далеко отъ Кремля. Цастыри дущь, въ хранахъ торжественно молярь за миниаго Анмитрія, тайно кляди въ немъ врага своего, и шептали прихожанамъ о Самозванцъ, гонителъ Церкви и благопріятель вську ересей: ибо онь, дородивъ Іваунтамъ, служить Латинскую Обълно въ Кремав, дозволилъ и Лютеранскимъ Пасторамъ говорить тамъ процекъан., чтобы его трасхранители не имели труда, фадить для моленія въ отдаленную **Иниенную**, слободу (447),

Въ віс преми явленіе непаго Самозвання самотанне ревремиле. Разстригъ въ общемъ петръ. миним: Завидуи усинху и чести Донцевъ, мяж братья в Козаки Волжскіе и Терскіе, назвали одного изъ своихъ товарищей, мо-

лодаго Козака Илейку, сыномъ Государя Өеолора Іоанновича, Петромъ, и выдумали сказку, что Ирина въ 1592 году разръшилась отъ бремени симъ Царевичемъ, коего властолюбивый Борисъ умёлъ скрыть и подмёнилъ дъвочкою (Феодосіею). Ихъ собралося 4000, къ ужасу путешественияковъ, особенно людей торговыхъ: нбо сін мятежники, сказывая, что идуть въ Москву съ Царемъ, грабили всехъ купцевъ на Волгъ, между Астраханью и Казанью, такъ, что добычу ихъ ценили въ 300 тысячь рублей (448); а Лжедимитрій не м'ьшаль имъ элодъйствовать, и писаль къ мнимому Петру — въроятно, желая зама-нить его въ съти — что если онъ истинный сынъ Осодоровъ, то спешиль бы въ столицу, гдв будетъ принятъ съ честію. Ниито не върилъ новому обманщику; но многіе еще болье увърились въ самозванствъ Разстриги, изъясняя одну басию другою; многіе даже думали, что оба Самозванца въ тайномъ согласіи; что Лжепетръ есть орудіе Ажедимитрія; что последній велить Ковакамъ грабить купцевъ для обогащенія казны своей (449), и ждеть ихъ въ Москву, какъ новыхъ ревностныхъ союзниковъ, для безопаснъйшаго тиранства надъ Россіянами, ему ненавистными. Илейка дъйствительно, какъ пишуть, хотель воспользоваться ласковымъ приглашеніемъ Разстриги и шель къ Москвъ, но узналь въ Свіяжскъ, что мнимаго дяди его уже не стало (450).

По всъмъ извъстіямъ, возвращеніе Князя начаю Василія Шуйскаго было началомъ великаго ра. ваговора и решило судьбу Ажедимитрія, который изготовиль легкій успехь онаго, досаждая Боярамъ, Духовенству и народу, презирая Въру и добродътель. Можетъ быть, следуя инымъ, лучшимъ правиламъ, онъ удержался бы на тронъ и вопреки явнымъ уликамъ въ самозванствъ; можетъ быть, остороживные изъ Бояръ не захотъли бы свергнуть Властителя хотя и незаконнаго, но благоразумнаго, чтобы не предать отечества въ жертву безначалію. Такъ, въроятно, думали многіе въ первые дни Разстригина царствовавія : въдая, кто онъ, надъялись по крайней мъръ, что сей человъкъ удивительный, одаренный нъкоторыми блестящими свойствами, заслужить счастіе дізами достохвальными; увидізам безуміе - и возстали на обманщика : ибо Москва, какъ пишутъ, уже не сомнъвалась тогда въ единствъ Отрепьева и Лжедими-трія (451). Любопытно знать, что самые ближніе люди Разстригины не скрывали истины другь оть друга; самь несчастный Басмановъ въ бесъдъ искренией съ двумя Нъмцами, преданными Лжедимитрію, скавалъ имъ: «вы имъете въ немъ отца и бла-«годенствуете въ Россіи: молитесь о эдра-

«він ого вийсти со мною. Хока онь и не сынч «Іоанцовь, но Государь наши: ное ны прислеали «ему, и лучнаго найти не можент» (452). Такъ Басмановъ оправдываль свое усераје къ Самозванцу. Другіе же сулили, что врислев, данная въ заблуждения вы въстрава, не есть истинная: сію мысль еще не давно внущели народу друзья Ажедимитрієвы, склоняя его изм'янить юному Феодору (453); сею же мыслію усноконваль и Шуйскій Россіянь добросов'ястныхь, чтобы низвергнуть бродягу. Надлежало открыться множеству людей разнаго званія, им'ять сообщиновъ въ Синклитв, Духовенства, войскъ, гражданствъ. Шуйскій уже испыталь опасность кововъ, лежавъ на плахъ отъ нескромности своихъ клевретовъ; но съ того времени общая ненависть ко Лжелинтрію созрала и ручалась за втривишее храночіе тайны. По прайней мар'я не нашлося предателей — востаниновъ — и Шуйскій умъль, въ глазакъ Самозванца, ежелиевно съ нимъ весслясь: и мируя:, составить заговоръ, коего нить вып отъ Царской Думы чрезъ вся степеня, государственным до народа Московска-го, тана, чло и мнокіє цвъ ближвихъ людей Отрепьена, вынеденные изъ терибнія его управствомъ въ неблагоранумит, пристали нъ сему кову. Распусцами, слухи: эловремные для Самозванца, истинные и дожные: говорили, что онъ, пылая жаждою вроропровитія безущаго, щь одно время грознув войнюю Европ'я и Авіж Ажедимитрій, несомилтельно, думаль восвать съ

Сратаномъ, навимныть дая того Посоль-посольство къ Шаху Аббасу (454), чтобы вріобрів- шазу. сти въ немъ важняго сполвижника, и реавль друживамь Дівгей Болрокикъ итти въ Собра-Елецъ, отправявъ туда множество пушекъ; ска въ грознав и Швецін; написаль нь Карлу: писько «Всвиъ сосваетвенныкъ Государей увъдо-«мязь о своемъ воцеренія, ув'ядомлию те- скому чбя единственно о ноемъ дружествъ съ за- an. «конным» Королем» Шведским». Сигиз-«мундомъ , требуя , чтобы ты возвратилъ сему Державную власть, похищенную то-«бою въроломно, вопреки уставу Боже-«ственному, Естественному в Народному «Праву — наи вооружинь на себя ногуще-«ственную Россію. Усовъстись и развысли «о печальномъ жребін Бориса Годунова: «такъ Всевымній кизинть покитителей — «казнять и тебя» (456). Увърши еще, что Ажединитрій вызываеть Хана опустопить южныя владвиія Россіи, и мелая правести его въ бъщенство, пославъ въ нему въ даръ шубу изъ свиныхъ кожъ (456): басня опровергаемая современными государственными бумагами, въ конхъ упомявается о мырныхъ, дружественныхъ сноменіяхъ сноме-Ажедимитрія съ Казы-Гироомъ и дарихъ Xaобыкновенныхъ. Готорила справедливве о толка намърения вли объщания Саможенца пре- ознидать нашу Церковь Пан'в и зватную часть лисле-Россін Литив: о чемъ сказываль Вопрамъ

Дворянвиъ Золотой-Квашнинъ, бъгдецъ Іоаннова времени, который долго жилъ въ Польшъ (457). Говорилв, что Разстрига ждетъ только Воеводы Сендомирскаго съ новыми шайками Ляховъ для исполненія своихъ умысловъ, гибельныхъ для отечества. Уже начальники заговора хотълибыло приступить къ дълу (458); но отложили ударъ до свадьбы Лжедимитріевой, для того ли, какъ пишутъ, чтобы съ невъетою и съ ея ближними возвратились въ Москву древнія Царскія сокровища, раздаренныя имъ щедростію Самозванца, или для того, чтобы онъ имълъ время и способъ еще болье озлобить Россіянъ новыми беззаноніями, предвидънными Щуйскимъ и друзьями его?

Между тымъ два или три случая, не будучи въ связя съ заговоромъ, могли потревожить Самозванца. Ему донесли, что нъкоторые Стръльцы всенародно злословятъ его, какъ врага Въры (459): онъ призвалъ всъхъ Московскихъ Стръльцевъ съ Головою Григоріемъ Микулинымъ, объявилъ имъ дерзость ихъ товарищей и требовалъ, чтобы върные воины судили измънниковъ: Микулинъ обнажилъ мечь, и хулители Лжецаря, не изъявляя ни раскаянія, ни страха, были изсъчены въ куски своими братьями:

казиь царя, не изъявляя ни раскаянія, ни страха, Страть в были изстачены въ куски своими братьями: Мьяка осипо. за что Самозванецъ пожаловалъ Микулина, вакъ усерднаго слугу, въ Дворяне Думпые,

а народъ возненавидель, какъ убійцу великодупаныхъ страдальцевъ. Такимъ же мученикомъ хотвлъ быть и Дьякъ Тимовей Осиповъ : пылая ревностію изобличить Разстригу, онъ нъсколько дней говълъ дома, пріобщился Святыхъ Тапнъ, и торжественно, въ палатахъ Царскихъ, предъ встым Боярамя, назвалъ его Гришкою Отрепьевымь, рабомь грпха, еретикомь (460). Всв изумились, и самъ Лжедимитрій безмолвствовалъ въ смятеній: опомнился и вельяъ умертвить сего въ Исторіи незабвеннаго мужа, который своею кровію, вм'ьсть съ немногими другими, искупаль Россіянъ отъ стыда повиноваться бродягъ. Пвшутъ, что и Стръльцы и Дьякъ Осиповъ, прежде ихъ убіенія, были допрашиваемы Басмановымъ, но никого не оговорили въ единомысліи съ ними. Не мен'ве -безстрашнымъ оказалъ себя и знаменитый опала слъпецъ, такъ называемый Царь Симеонъ: Списобудучи ревностнымъ Христіаниномъ, слыша, что Лжедимитрій склоняется къ щева. Латинской Въръ, онъ презрълъ его милость и ласки, всенародно изъявляль негодованіе, убъждаль истинныхъ сыновъ Церкви умереть за ея святые уставы: Симеона, обвиняемаго въ неблагодарности, удалили въ монастырь Соловецкій и постригли (461). Тогла же чиновникъ извъстный способностами ума и гибкостію нрава, бывъ въ рав-

ной довъренности у Вориса и Самозванца, Думный Дворининъ Михайло Татящевъ, вдругъ заслужилъ опалу смълостію, въ немъ совсъмъ необывновенною. Однажды, за столомъ Царскимъ, Киязь Василій Шуйскій, видя блюдо телятины, въ нервый разъ сказалъ Лжедимитрію, что не должно подчивать Россіянъ аствами, для нихъ гнусными; а Татищевъ, приставъ къ Шуйскому, началъ говорить столь невъжливо и дерзко, что его вывели изъ дворца и хопъли сослать на Вятку (462); но Басмановъ чрезъ двв недвли искодетайствовалъ ему прощеніе (себ'в на гибель, какъ увидимъ). Сей случай возбудилъ подозрвије въ пъкотода и вазаподто схадок схинжаво сханд немъ саиомъ: думали, что Плуйскій завелъ сей разговоръ съ умысломъ, и что Татищевъ не даромъ измъннаъ своему навыжу; что они, зная вспыльчивость Ажедимитрія. хотъля вырвать изъ него какое нибудь слово нескроиное и во вредъ ему разгласить о томъ въ городъ; что у нихъ должно быть намърение дальновидное и злое. Къ счестио, Лжединитрій, по праву и правилемъ неопасливый, скоро оставиль сію бевпокойную мысль, види вокругъ себя лица веселыя, всв знаки усердія и преданности, особенно въ Шуйскомъ, и всего болъе думая тогда о великолъпномъ пріемъ Марины.

Но Воевода Сендомирскій какъ долго не преставо трогался съ мъста, такъ медленно и путе- воево-: проствовать; вездъ останавлявался, пиро- допер. валь, къ досадъ своего провожатаго, Аоа- скаго насія Власьева, и еще изъ Минска писаль риною. въ Москву, что ему не льзя выбхать изъ Антовскихъ владеній, пока Царь не заплатить Королю всего долга; что грубость излишно ревностнаго слуги Власьева, нудящаго вхъ не вхать, а летьть въ Россію, несносна для него, ветхаго старца, и для итжной Марины. Самозванецъ не жалваъ денегь: обязался удовлетворить всвиъ требованіямъ Сигизмундовымъ, прислаль 5000 червонцевъ въ даръ певъсть, и сверхъ того 5000 рублей и 13,000 талеровъ на ел путемествіе до предівловъ Россій (463); но изъявиль неудовольствіе. «Вижу,» писаль онъ къ Миншку, «что вы едва ли и весною «достигнете нашей столицы, гдѣ можете не «найти меня: ибо я намфренъ встрфтать «льто въ станъ мосто войска, и буду въ «ноль до зимы. Болре, высланные ждать «васъ на рубежв, истратили въ сей голод-«ной странъ всъ свои запасы и должны бу-«дугъ возвратиться, къ стыду и поношению «Парскаго имени.» Мнишекъ въ досадъ хотвль вхать назаль; однакожь, изванивь полкія выраженія будущаго затя нетеривніемъ его страстной любви, 8 Апрыля въвхаль въ Россію.

Пишуть, что Марина, оставляя навъки отечество, неутъшно плакала въ горестныхъ предчувствіяхъ, и что Власьевъ не могъ успоконть ее велеръчивымъ изображениемъ ея славы (464). Воевода Сендомирскій желаль блеспуть пышностію: съ нимъ было родственниковъ, пріятелей и слугъ не менъе двухъ тысячь, и столько же лошадей. Марина бхала между рядами конницы и пъхоты. Мнишекъ, братъ и сынъ его, Князь Вишневецкій и каждый изъ знатныхъ Пановъ имълъ свою дружину воинскую. На границъ привътствовали невъсту царедворцы Московскіе, а за мъстечкомъ Краснымъ Бояре, Михайло Нагой (мнимый дядя Лжедимитріевъ) и Князь Василій Мосальскій, который сказаль отцу ея, что знаменитъйшіе Государи Европейскіе хотыли бы выдать дочерей своихъ за Димитрія, но что Димитрій предпочитаетъ имъ его дочь, умъя любить и быть благодарнымъ. Оттуда повезли Марину на двънадцати бълыхъ коняхъ, въ саняхъ великольпныхъ, украшенныхъ серебрянымъ орломъ (465); возницы были въ парчевой одеждъ, въ черныхъ лисьихъ шапкахъ; впереди ъхало двенадцать знатныхъ всадниковъ, которые служили путеводителями, и кричали возницамъ, гдв вильли камень или яму. Не смотря на весеннюю распутицу, вездъ исправили дорогу, вездъ построили новые мосты и домы для ночлеговъ. Въ каждомъ селеніи жители встрівчали невівсту съ хлъбомъ и солью, Священники съ иконами. Граждане въ Смоленскъ, Дорогобужъ, Вазмъ под-

носили ей многопънные дары отъ себя, а сановники вручали письма отъ жениха съ дарами еще богатъйшими. Всъ старались угождать не только будущей Цариць, но и спутникамъ ея, надменнымъ Ляхамъ (466), которые вели себя нескромно, грубили Россіянамъ, притворно смиреннымъ, и достигнувъ береговъ Угры, вспомнили, что тутъ была древняя граница Литвы — надъялись, что и будеть снова: ибо Мнишекъ возъ съ собою владънную грамоту, данную ему Самозванцемъ, на Княженіе Смоленское!.. Оставивъ Марину въ Вязмѣ, Сендомирскій Воевода съ сыномъ и Княземъ Вишневецкимъ спъшили въ Москву для нъкоторыхъ предварительных условій съ Царемъ отно-сительно къ браку (467). 25 Апрёля, им'явъ пышный въбздъ въ

столицу (468), Мнишекъ съ восторгомъ увидълъ будущаго зятя на великольпномъ тронь, окруженномъ Боярами и Духовенствомъ: Патріархъ и Епископы сидъли на правой сторонъ, Вельможи на лъвой. Мнишекъ цъловалъ руку Ажедимитріеву; гово- рэчь рилъ ръчь, и не находилъ словъ для выра- коза. женія своего счастія. «Не знаю (сказаль «онъ), какое чувство тосподствуетъ теперь «въ душъ моей: удивление ли чрезмърное «или радость неописанная? Мы проливали «нъкогда слезы умиленія, слушая повъсть «о жалостной, мнимой кончинь Лимитрія-

«н видимъ его воскресшаго! Давио ли, съ таро-«стію ниже реда, съ участівиъ искренимъ а «нѣжиымъ, я жалъ руку азгланияка, мосго го-«стя печальнаго— и сію руку, нымѣ Державную, «лобызаю съ благоговѣніемъ!.... О счастіе! «какъ ты играешь смертными! Но что голорю? «не слъпому счастію, а Провидьнію дивнися въ «судьбъ твоей: Оно скасло тебя и возвысило, «къ утъменію Россія и всего Христіанства. Уже «нзвъствы имъ твои блестящія свойства: я ви-«дёль тебя въ пылу битвы неустрашивага, въ «дълъ теоя въ пылу онтвы неустращимаго, въ хладу зни«трудахъ воинскихъ неутомимаго, къ хладу зни«нему нечувствительнато... ты бодрствовалъ
«въ полъ, когда и звърн Съвера въ своихъ но«рахъ тамлись. Исторія и Стихотворство про«славятъ тебя за мужество и за многія явыя до«бродътели, которыя спъши открыть въ себъ
«міру; но я особенно долженъ славить твою вы«сокую ко мнъ мялость, педрую награду за нов «къ тебъ раниее дружество, которое предупре-«дило честь и славу твою въ свътв : ты дъдищь «свое величе съ моею дочерью, умал цанить ел «правственное воспитание и выгоды, данныя ей «рождениемъ въ Государства свебодномъ, гдъ «Дворянство столь важно и сильно — а всего «болье зная, что одна добродьтель есть истив-«ное украшеніе человька.» Ажединитрій слу-шаль съ видомъ чувствительности, непрестанно утиран себь глаза платкомъ, но не сказаль ни слова: виъсто Царя отвътствоваль Асанасій Власьевъ, Началося роскопиюе угощеніе. Мин-

**мекъ объявъ у Ажелемитрія въ новомъ** люрцћ, гаћ Цолави хвалили и богатетво в внусь упращеній (469). Честя гостя, Самоэвачецъ не хосьиь одначомь оплеть съ вимъ разомъ : сидъяъ одинь за серебряною трапарою, и въ знакъ уваженія вельль только полавать ему, сыну его и Килзю Виппесивану задотыя тарелки (470). Во время облас приводи двадцать Лонарей, бывших тогла ръ Москвъ съ данию, и разстазьциван мобожытнымь иноземцамь, что сің странные дикари живуть на краю евіта, ближь Индін и Ледопитаго моря, ве зная ин домовъ, пи теплой ници, ин закоцовъ, ин Вфры (474): Лжелинерій хавлился ненам' фримостію Россім и чудным в разпообразісит ся народовт. Ввечеру нгради во аворжт Польсніе музыканты ; сынъ Воеволы Сепломирскаго и Киязь Винисвемкій таниськами, а Ажелимичерій забавлялся переольновість, ожечасно являлсь то Русский шеголемъ, во Венгерскимъ пусаромъ! Пять или висть лисй: укондани Милика изобильными, базкопачными объдами, ужинами, авфрином доплем, на коей Амедимитрій, навъ обынноводио, блисталь искусствомъ и еміностію: биль мелинаси рогатиною, поликоров и , околово уполоз син жланото громинин восклицацівни Бояръ : «слава «Парю!» — Въ сіе время занимались и ALLOWS.

Условія. Лжедимитрій писаль еще въ Краковь къ Воеводъ Сендомирскому, что Марина, какъ Царица Россійская, должна по крайней мівръ наружно чтить Въру Греческую и саъдовать обрядамъ ея (\*<sup>72</sup>); должна также на-блюдать обычаи Московскіе, и не убирать волосово: но Легатъ Папскій, Рангони, съ досадою отвътствоваль на первое требованіе, что Государь Самодержавный не обязанъ угождать безсмысленному народному суевърію; что законъ не воспрещаетъ брака между Христіанами Греческой и Римской Церкви, и не велить супругамъ жертвовать другь другу совъстію; что самые предки Димитріевы, когда хотъли жениться на Княжнахъ Польскихъ, всегда оставляли имъ свободу въ Въръ (473). Сie затрудненіе было, кажется, решено въ беседахъ Лжедимитрія съ Воеводою Сендомирскимъ и съ нашимъ Духовенствомъ: условились, чтобы Марина ходила въ Греческія церкви, пріобщалась Святыхъ Таинъ отъ Патріарха и постилась еженедвльно не въ Субботу, а въ Среду, имъя однакожь свою Латинскую церковь и наблюдая вст иные уставы Римской Въры. Патріархъ Игнатій былъ доволенъ; другіе Святители молчали, всь, кромъ Митрополита Казанскаго Ермогена и Опала Коломенскаго Епископа Іосифа, сосланныхъ Разстригою, за ихъ смелость: ибо они утверждали, что невъсту должно кре-

стить, или женитьба Царя будетъ беззаконіемъ (474). Гордася хитрою Политикою удовольствовавъ, какъ онъ думалъ, и Римъ в Москву - устроивъ все для торжественнаго бракосочетанія и принятія нев'єсты, Лжедимитрій даль ей знать, что ждеть се съ ивжнымъ чувствомъ любовника и съ великольпіемъ Царскимъ.

Марина дни четыре жила въ Вяземъ, бывшемъ сель Годунова, гдъ находился его дворецъ, опруженный валомъ, и гав. въ каменномъ храмъ, донынъ цъломъ, видны еще многія Польскія надписи Мнишковыхъ спутниковъ. 1 Мая, верстъ за 15 въздъ отъ Москвы, встрътили будущую Царицу вы въ купцы и менане съ дарами — 2 Мая, близъ пу. городской заставы, Дворянство и войско: Авти Боярскіе, Стрыльцы, Козаки (всь въ красныхь суконных вафтанахь, съ бълою перевязью на груди), Нъмцы, Поляки, числомъ до ста тысячь (478). Самъ Лжедимитрій быль тайно въ простой одеждь между ими, вывств съ Басмановымъ разставилъ ихъ по объимъ сторонамъ дороги и возвратился въ Кремль. Не въбзжая въ городъ, на берегу Москвы-ръки, Марина вышла изъ кареты и вступила въ великолъпный шатеръ, гав находились Бояре: Князь Мстиславскій говориль ей привътственную ръчь; всъ другіе кланялись до земли. У шатра стояли 12 прекрасныхъ верховыхъ

коней въ даръ невъсть, и богатая колесница, украшенная серебряными орлами Царскаго герба и запряжениая десятью пъгими лошадыми (476): въ сей колесницъ Марвиа въъхала въ Москву, будуча сопровождаема своими ближними, Бос-рами, чиновниками и тремя дружинами Цар-скихъ тълохранителей; впереди шло 300 гайдуковъ съ музыкантами, а позади ѣкало 13 каретъ и множество всадниковъ. Звонили въ колокола, стръляли изъ пушекъ, били въ барабаны, игра-ли на трубакъ — а народъ безмелвотвовалъ; смотрълъ съ любопытствомъ, но изъявляль 60лъе печали, пежели радости, и замътилъ стисрично бъдственное предзиаменование (477): увъряють, что въ сей день свирътствовала буря, такъ же, какъ и во время Разстринима вступленія въ Москву. Предъ воротами Кремлевскими, на возвышенномъ мъстъ илощади (гдъ встрътило бы невъсту Царскую Духовенство оъ престами, если бы сія невъста была православная), встрътили Марину новыя толпы литаврициковъ, производя несносный для слуха шумъ и громъ. При въъздъ ея въ Спасскія ворота музыканты Польскіе играли свою народную пъсню: навъка въ счастью и несчастью (478); колесница остановилась въ Кремлъ у Дъвичьяго монастыря: тамъ невъста была принита Царицею—Инокинею (479); тамъ увидъла и жениха — и жила до свадьбы, отложенной на мюсть дней еще для нъкоторыхъ приготовленій.

Между тъмъ Москва волновалесь. Номъ- негостивъ Воеводу Сендомирскаго въ Кремлев- невъ-скомъ домъ (480) Борисовомъ (вертенъ Цаватанъ-реубійства!), взяли для его спутниковъ всъ лучшіе дворы въ Китав, въ Беломъ городъ, и выгнали козвевъ, не только нупцевъ, Дворянъ, Дьяковъ, людей Духовнаго сана, но и первыхъ Вельможъ, даже миммыхъ родственниковъ Царскихъ, Нагихъ (481): сдъдался крикъ и вопль. — Съ другой стороны, видя тысячи гостей незваныхъ, съ ногъ до головы вооруженныхъ - видя, какъ они еще изъ телегъ своихъ вынимали запасныя сабли, копья, пистолеты, Москвитане спрашивали у Нъмцевъ, вздять ли въ ихъ земляхъ на свадьбу какъ на битву (482)? и говорили другъ другу, что Полаки котить овладьть столицею. Въ одинъ день съ Мариною въбхали въ Москву Великіе Послы Сигизмундовы, Паны Олесницкій и Госфескій (483), также съ воинскою многочисленною дружиною, и также къ безпокойству народа, который думаль, что они прівхали за віномъ Марины, и что Царь уступаеть Литвъ всъ земли отъ границы до Можайска (484) мижніе несправедливое, какъ доказывають бумаги сего Посольства: Олесинцкій и Госъвскій должны были только, вмісто Короля, присутствовать на свадьбе Ажедимитрія (485), утвердить Сигизмундову съ нимъ

дружбу и союзъ съ Россіею, не требуя ничего болье. Самозванецъ, по сказанію Льтописца, зная молву народную о грамоть, данной имъ Мнишку на Смоленскъ и Съверскую область, говорилъ Боярамъ, что не уступитъ ни пяди земли Россійской Лахамъ (486) — и, можетъ быть, говорилъ искренно: можетъ быть, обманывая Пану, обманулъ бы и тестя и жену свою; но Бояре, по крайней мъръ Пуйскій съ друзьями, не старались перемъннть худыхъ мыслей народа о Лжедимитріи, который новыми соблазнами еще усилилъ общее негодованіе.

Соблаз.

Доброжелатели сего безразсуднаго хотели уверить благочестивыхъ Россіянъ, что Марина въ уединенныхъ, недоступныхъ келліяхъ учится нашему Закону и постится, готовясь къ крещеню, (487): въ первый день она дъйствительно казалась постницею, ибо ничего не вла, гнушаясь Русскими яствами; по женихъ, узвавъ о томъ, прислалъ къ ней въ монастырь поваровъ отца ея, коимъ отдали ключи отъ Царскихъ запасовъ, и которые начали готовить тамъ объды, ужины, совсъмъ не монастырскіе (488). Марина имфла при себъ одну служанку, никуда не выходила изъ келлій, не вздила даже и къ отцу; но ежедневно видъла страстнаго Лжедимитрія, сидъла съ нимъ наединъ, или была увеселяема музыкою, пляскою и пъснями не духовными. Разстрига вводилъ скомороховъ въ Обитель тишины и набожности, какъ бы ругаясь надъ святымъ мъстомъ и саномъ Инокинь непорочныхъ (489). Москва свъдала о томъ съ омерзъніемъ.

Соблазнъ инаго рода, плодъ вътрености Лжедоолазнъ инаго рода, плодъ вътрености лже-димитріевой, изумилъ царедворцевъ. З Мая Раз-егрига торжественно принималъ, въ Золотой палатѣ, знатныхъ Ляховъ, родственниковъ Мнишковыхъ, и Пословъ Королевскихъ. Гоф-мейстеръ Марины, Стадницкій, именемъ всѣхъ ел ближнихъ говоря рѣчь (490), сказалъ ему: «Если кто нибудь удивится твоему союзу съ «домомъ Мнишка, перваго изъ Вельможъ Коро-«левскихъ, то пусть заглянетъ въ Исторію Госу-«дарства Московскаго́: прадъдъ твой, думаю, «былъ женатъ на дочери Витовта, а дъдъ на «Глинской — и Россія жаловалась ли на соеди-«неніе Царской крови съ Литовскою? ни мало. «Симъ бракомъ утверждаещь ты связь между «двумя народами, которые сходствуютъ въ язы-«къ и въ обычаяхъ, равны въ силъ и доблести, «но донын' в не знали мира искренняго, и своею «закоснълою враждою тъшили невърныхъ; нынъ «же готовы, какъ истинные братья, дъйствовать «единодушно, чтобы низвергнуть Луну нена-«вистную... и слава твоя какъ солнце возсіяетъ «въ странахъ Съвера.» За родственниками Воеводы Сендомирскаго, важно и величаво, шли Послы. Лжедимитрій сидълъ на престолъ: ска-

завъ Царю привътствіе, Олесницкій вручиль Сигизмундову грамоту Аванасію Власьеву, который тихо прочиталъ Самозванцу ея надпись, и возвратиль бумагу Посламъ, говоря, что она писана къ какому-то Кияссорь зю Димитрію, а Монархъ Россійскій есть са пообратно къ своему Государю. Изумленный Панъ Олесницкій, взявъ грамоту, сказалъ Лжедимитрію: «Принимаю съ благоговъ«піемъ; но что дъластся? оскорбденіе бер«примърное для Короля, — для всъхъ зна«менитыхъ Ляховъ, стоящихъ здъсь предъ «тобою, — для всего нашего отечества, гаф «мы еще не давно видъли тебя, осыпаемаго «ласками и благодъяніями! Ты съ презръ-«ніемъ отвергаешь письмо Его Величества, «на семъ тронъ, на коемъ сидишь по мило-«сти Божіей, Государя моего и народа «Польскаго!...» Такое нескромное слово оскорбляло всъхъ Россіянъ не менье Царя; но Ажедимитрій не мыслилъ выгнать дерзнаго Пана, и какъ бы обрадовался случаю блистать своимъ красноръчіемъ; вельдъ сиять съ себя корону  $(^{491})$ , и самъ отвътствовалъ слъдующее: «Необыкновенное, «неслыханное дъло, чтобы Вънценосцы, «сидя на престолъ, спорили съ иноземными «Послами; но Король упрямствомъ выво-«дитъ меня изъ терпънія. Ему изъяснено «и доказано, что я не только Князь, не

«только Господарь и Царь, но и Великій Импе-краторъ въ своихъ неизмѣримыхъ владѣніяхъ. «Сей титулъ данъ мнѣ Богомъ, и не есть одно «пустое слово, какъ титулы иныхъ Королей; ни «Ассирійскіе, ни Мидійскіе, ниже Римскіс Це-«сари не имъли дъйствительнъй шаго права такъ «именоваться. Могу ли быть доволенъ назва-«ніемъ Князя и Господаря, когда мнъ служатъ «не только Господари и Князья, но и Цари? Не «вижу себъ равнаго въ странахъ полунощныхъ; «надо мною одинъ Богъ. И не всъ ли Монархи «Европейскіе называютъ меня Императоромъ? «Для чего же Сигизмундъ того не хочетъ? Цанъ «Олесцицкій! спрашиваю: могъ ли бы ты при-«нять на свое имя письмо, если бы въ его надминси не было означено твое Шляхетское до-«стоинство?...Сигизмундъ имълъ во миъ друга «и брата, какого еще не имъла Республика Поль-«ская; а теперь вижу въ немъ своего зложела-«теля.» Извиняясь въ худомъ витійствъ неспо-собностію говорить безъ приготовленія, а въ смълости навыкомъ человъка свободнаго, Олесницкій съ жаромъ и грубостію упрекаль Лжеди-митрія неблагодарностію, забвеніемъ милостей Королевскихъ, безразсудностію въ требованіи титула новаго, безъ всякаго права; указывая на Бояръ, ставилъ ихъ въ свидътели, что Вънценосцы Россійскіе никогда не думали именоваться Иссарями; предаваль Самозванца суду Божію за кровопродитіе, въроятное слъдствіе такого не-умъреннаго честолюбія. Самозванецъ возражаль;

наконецъ смягчился, и звалъ Олесницкаго къ рукъ не въ видъ Посла, а въ видъ своего добраго энакомца; но разгоряченный Панъ сказаль: «или «я Посолъ или не могу цъловать руки твоей» — и сею твердостію принудилъ Разстригу уступить: «для того (сказалъ Власьевъ), что Царь, гото- «вясь къ брачному веселію, расположенъ къ сни-«сходительности и къ мирнымъ чувствамъ.» Грамоту Сигизмундову взяли, Посламъ указали мъста, и Ажедимитрій спросилъ о здоровь в Короля, но сидя: Олесницкій хотьль, чтобь онь для сего вопроса, въ знакъ уваженія къ Королю, привсталь, и Разстрига исполниль его желаніе - однимъ словомъ, унизилъ, остыдилъ себя въ глазахъ Двора явленіемъ непристойнымъ, досадивъ вмъсть и Ляхамъ и Россіянамъ. Съ честію отпустивъ Пословъ въ ихъ домъ, Лжедимитрій вельль Дьяку Грамотину сказать имъ, что они могутъ жить, какъ имъ угодно, безъ всякаго надзора и принужденія: видеться и говорить, съ къмъ хотять; что обычаи перемънились въ Россіи, и спокойная любовь къ свободь заступила мъсто недовърчиваго тиранства; что гостепріимная Москва ликуетъ, въ первый разъ видя такое множество Ляховъ, а Царь готовъ удивить Европу и Азію дружбою своею къ Королю, если онъ признаетъ его Императоромъ изъ благодарности за титулъ Шеедскаго, отнятый Борисомъ у Сигизмунда, но возвращаемый ему Димитріемъ. — Дъломъ государственнаго союза хотьли заняться посль свадьбы Царской: ибо Лжедимитрій не имълъ времени мыслить о дълахъ, занимаясь единственно невъстою и гостями.

Въ монастыръ веселились, во дворцъ пировали (482). Женихъ ежедневно дарилъ невъсту и родныхъ ея, покупая лучшіе товары у купцевъ иноземныхъ, коихъ множе-ство наёхадо въ Москву изъ Литвы, Италін и Германіи. За два дни до свадьбы при- Дары. несли Марин'в шкатулу съ узорочьями, д'в ною въ 50 тысячь рублей (493), а Миншку выдали еще 100 тысячь злотыхъ для уплаты остальныхъ долговъ его, такъ, что казна издержала въ сіе время на одни дары 800,000 (нынъшнихъ серебряныхъ 4,000,000) рублей (49%), кромъ милліоновъ, издержанныхъ на путешествіе или угощеніе Марины съ ся ближними. Лжедимитрій хотвль Царскою роскошью затмить Польскую: ибо Воевода Сендомирскій и другіе знатные Ляхи также не жалбли ничего лля внішняго блеска, иміни богатыя кареты и прекрасныхъ коней, рядили слугъ въ бар-жатъ, и готовились жить пышно въ Москвъ (куда Мнишекъ (498) привезъ 30 бочекъ од-ного вина Венгерскаго). Но самая роскошь гостей озлобляла народъ: видя ихъ великольніе, Москвитяне думали, что оно есть плодъ расхищенія казны Царской (498); что достояніе отечества, собранное умомъ в

трудами нашихъ Государей, идеть въ руки въчныхъ непріятелей Россіи.

OSPY venie n crags-Sa.

7 Мая, ночью, невъста вышла ноъ монастыря, и при свътъ двухъ сотъ факедовъ, въ колосинцъ окруженной тълохранителями и Дътьми Боярскими, перебхала во дворедъ, гав, въ сабдующее угро, совершилось обрученіе но уставу нашей Церкви и древмему обычаю; но, вопреки сему уставу и саму обычаю, въ тотъ же день, на канунь Патавал и святаго праздника, совершился и бракъ: мбо Самозванецъ не котълъ ни однить днемъ своего счастія жертвовать, какъ онъ думаль, народному предразсудку. Невъсту для обручения ввели въ Столовую палату Княгиня Мствелавская в Воевода Сепломирскій. Тутъ присутствевали только ближайшіе родственники Минлионы в чиновинки свадебные: Тысяций Князь Василій Шуйскій, Дружия (брать его в Григовій Нагой), снахи и весьма нещногіє изъ Бояръ. Марина, усъщанная алмазами, яхонтами, жемчугомъ, была въ Русскомъ, красномъ бархатномъ платъй съ щирокими рукавами и въ сафьянныхъ сапогать: на головъ ся сіяль вънець. Въ такомъ же пасть быль и Самозванодъ, также съ головы до ногъ блистая алмазами и всякими каменьями драгоцінными. Духовникъ Царскій, Благовіщенскій Протоїерей, читалъ молитвы; Дружки ръзали корован съ

сырами и разносили ширинки. Оттуда пошли въ Грановитую налату, гдв находились вев Болре и сановники Двора, знатные Ляхи и Послы Сигизмундовы. Тамъ увидъли Россіяне важную новость: два престола, одинъ для Самозванца, другой для Марины — и Киязь Василій Шуйскій сказаль ей: «Наиясивищая Великая Государыня, «Иссарсса Марія Юрісвна! волею Божісю и не-«нобъдвиаго Самодержца, Цесаря и Великаго «Князя всея Россіи, ты избрана быть его супрут «гою: вступи же на свей Цесарскій масямать и «властвуй витьсть съ Государемъ надъ нами» (497)! Она съла. Вельможа Михайло Нагой держалъ нредъ нею корону Мономахову и діадиму. Ве-льли Маринъ поцъловать ихъ и Духовивку Царскому нести въ храмъ Успенія, гдъ уже все изготовили къ торжественному обряду, и куда, по разостланнымъ сукнамъ и бархатамъ, велъ же-ниха Воевода Сендомирскій, а невъсту Княгина Мстиславская; впереди шли, сквозь ряды тъло-хранителей и Стръльцевъ, Стольники, Стряпчіе, всь знатные Ляхи, чиновники свадебные, Книзь Василій Голицынъ съ жезломъ или скиптромъ, Басмановъ съ державою; позади Бояре, люди Лумные, Дворяне и Дьяки. Народа было множество. Въ церкви Марина приложилась къ обравать — и началося священнодъйствіе, дотолю безпримърное въ Россіи: Царское вънчаніе невъсты, коимъ Лжедимитрій хотъль удовлетворить ся честолюбію, возвысить ее въ глазахъ Россіянь, и, можеть быть, дать ей, въ случав

своей смерти и неимънія дътей, право на Державство. Среди храма, на возвышенномъ, такъ называемомъ чертожномь месть сидели женихъ, невъста и Патріархъ: первый на золо-томъ тронъ Персидскомъ (498), вторая на сере-бряномъ. Ажедимитрій говорилъ рачь: Патріархъ ему отвътствоваль, и съ молитвою возложилъ животворящій крестъ на Марину, бармы, діадиму и корону (для чего свахи сняли головный уборъ или вънецъ невъсты). Лики пъли многольтие Государю и благовърной Цесаревь Маріи, которую Патріархъ на Литургін украсиль щъпію Мономаховою, помазаль и причастиль. Такимъ образомъ дочь Мнишкова, еще не будучи супругою Царя, уже была вънчанною Царинею (не имъла только державы и скиптра). Духовенство и Болре цъловали ел руку съ обътомъ върности (499). Наконецъ выслали всъхъ людей, кромъ знативишихъ, изъ церкви, и Протонопъ Благовъщенскій обвънчаль Разстригу съ Мариною. Держа другъ друга за руку, оба въ коровахъ, Царь и Царица (послъдняя опираясь на Князя Василія Шуйскаго) вышли изъ храма уже въ часъ вечера и были громко привътствуемы звукомъ трубъ и литавръ, выстрѣлами пушечными и колокольнымъ звономъ  $\binom{500}{}$ , но тихо и невнятно народными восклицаніями. Князь Мстиславскій, въ дверяхъ осыпавъ новобрачныхъ золотыми деньгами изъ богатой мисы, кинуль толпамъ гражданъ всъ остальные въ.ней червонцы и медали (съ изображениемъ орла дву-

главаго). Воевода Сендомирскій и немногіе Бояре объдали съ Лжедимитріемъ въ Столовой палать; но сидъли не долго: встали и проводили его до спальни, а Мнишекъ и Князь Василій Шуйскій до постели (501). Все утихло во дворцъ. Москва казалась спокойною: праздновали и шумъли одни Ляхи, въ ожиданіи брачныхъ пировъ Царскихъ, новыхъ даровъ и почестей. Не праздновали и не дремали клевреты Шуйскаго: время дъйствовать наступало.

Сей день, радостный для Самозванца и новыя столь блестящій для Марины, еще усилиль вы къ народное негодование. Не взирая на всъ вегодобезразсудныя дёла Разстриги, Москвитяне думали, что онъ не дерзнетъ дать сана Россійской Царицы иновіркі, и что Марина приметъ Законъ нашъ; ждали того до послъдняго дня и часа: увидъли ее въ коронь, въ вънцъ брачномъ, и не слыхали отреченія отъ Латинства. Хотя Марина цьловала наши святыя иконы, вкусила тъло и кровь Христову изъ рукъ Патріарха, была помазана елеемъ и торжественно возглашена благовърною Царицею; но сіе явное авиствіе лжи казалось народу новою дервостію беззаконія, равно какъ и Царское вънчание Польской Шляхетки, удостоенной величія неслыханнаго и недоступнаго для самыхъ Царицъ, истинно благовърныхъ и добродътельныхъ: для Анастасія, Ирины

и Марія Годуновой (508). Корона Мономахова на главъ иноземки, племени ненавистнаго для тогдашникъ Россіянъ, воніяла къ ихъ сердцамъ о мести за осквернение святыни. Такъ мыслиль народъ, или такія мысли внушали сму еще невидимые вожди его въ сіе грозное будущимъ время. - Нячто не укрывалось отъ наблюдателей строгихъ. Только немногимъ изъ Ляховъ Разстрига дозволилъ быть въ церкви свидфтелями его бракосочетанія, но я сік немногіє своимъ безчинствомъ возбудили общее вниманіе (503): шутили, смѣялись най дремали въ часъ Литургів, прислоняєь свиною къ иконамъ. Послы Сигизиундовы непремънно хотъли сидъть, требовали кресель и едва успоконлись, когда Ажедимитрій вельль сказать имъ, что и самъ онъ сидитъ въ церкви, на тронъ, единственно по случаю коронованія Марины (504). Замівчая, какъ Бояре служили Дарю — какъ Шуйскіе и аругіе ставили ему и Цариц'є скамьи подъ ноги — кичливые Напы дивились въ слухъ такой низости и благодарили Бога, что живуть въ Республикъ, гдъ Король не смъсть требовать столь презрительных услугъ отъ носабаняго изъ людей водычыхъ... Россіяне видёли, слышали и не произали.

ри. Въ слъдующее утро, на разсвътъ, барабаны и трубы возвъстили начало опалобнаго праздника (мов): сія нумная музыка ще

Пиры

унолкала до самаго полудня. Во дворцъ готовился пиръ для Россіянъ и Ляховъ; но Ажединитрій, желая веселиться, имбль досаду: новую ссору съ Королевскими Посла- повое ми. Онъ звалъ ихъ объдать, учтиво и ла- соора скове; Послы также учтиво благодарили, ин похотъли одвакомь невремънно сидъть съ «лани». Нарежь за однимъ столомъ, какъ Власьевъ на свадьбъ у Короля сиделъ за столопъ Королевсиямъ. Лжедамитрій для объясиенія прислаль къ пимъ Власьово : сей важный чиновникъ сказалъ Олесинцкому: «Вы «требуете неслыханиаго: у насъ никому «пътъ мъста за особенною Царскою тране-«зою; Король же угостиль меня наравив исъ Послами Инпереторскимъ и Римскимъ: «следственно не сделаль начего чрезвы-«чайнаго, ибо Государь важь не менье на «Императора, ни Римского Владъни --«ивть, Великій Цесарь Димитрій болье «мх»: что у вась Паца, то у него По-«ны» (<sup>396</sup>). Такъ неълсиялси первый дълецъ государственный и вёрный слуга Разстрачинь, въ душ'в своей не благопріятствун Ляхамъ и желан, можетъ быть, сею неврастойною висмешкою доказать, что Лжедимитрій не есть Папистъ. Олесинцкій спосъ грубость, но рёмимся не ёхать во дворецъ. Вев иные зватиме Ляхи объдали съ Самозванцевъ въ Грановитой налатъ, **кром'в Восроды Сендомирскаго:** онъ намодилъ требованіе Пословъ справедливымъ, тщетно умоляль зятя исполнить оное, проводилъ его и Марину до столовой комнаты и въ неудовольствіи уъхалъ домой.

Сія размолька не м'вшала блеску пиршества. Новобрачные об'вдали на трон'в; за ними стояли телохранители съ съкирами; Бояре имъ служили. Играла музыка — и Ляхи удивлялись несмътному богатству, видя предъ собою горы золота и серебра. Россіяне же съ негодованіемъ видъли Царя въ гусарскомъ платъв, а Царицу въ Польскомъ: ибо оно болве нравилось мужу ея, который и на канунв едва согласился, чтобы Марина, хотя для вънчанія, одълась Россіянкою (507). Ввечеру ближніе Мнишковы весели-лись во внутреннихъ Царскихъ комнатахъ; а въ слъдующій день (10 Мая) Лжедимитрій прини-малъ дары отъ Патріарха, Духовенства, Вельможъ, всъхъ знатныхъ людей, всъхъ купцовъ чужестранныхъ, и снова пировалъ съ ними въ Грановитой палатъ, сидя лицемъ къ иноземцамъ, спиною къ Русскимъ (508). Въ Золотой палатъ объдало 150 Ляховъ, простыхъ воиновъ, но избранныхъ, угощаемыхъ Думными Дворянами: наливъ чашу вина, Лжедимитрій громогласно желалъ славныхъ усивховъ оружію Польскому, и выпилъ ее до самаго дна (<sup>509</sup>). Наконецъ, 11 Мая, объдали во дворцъ и Послы Сигизмундовы, съ ревностнымъ миротворцемъ, Воеводою Сендомирскимъ, который, убъдивъ зятя дать Олесницкому первое мъсто возлю стола

Царскаго, уговорилъ и сего Пана не требовать ничего болъе и не жертвовать спору о суетной чести выгодами союза съ Россіею. Хотя Лжедимитрій едва было не возобновиль првнія, сказавъ Олесницкому: «я не звалъ Короля къ себъ «на свадьбу: слъдственно ты здъсь не въ лицъ «его, а только въ качествъ Посла;» но Мнимекъ благоразумными представленіями утишилъ зятя, и все кончилось дружелюбно. Сей третій пиръ казался еще пышнъе. Царь и Царица были въ коронахъ и въ Польскомъ великолъпномъ нарадъ. Тутъ объдали и женщины: Княгиня Мстиславская, Шуйская (510) и родственницы Воеводы Сендомирскаго, который, забывъ свою дрях-лость, не котълъ сидъть: держа шапку въ рукахъ, стоялъ предъ Царицею, и служилъ ей не какъ отецъ, а какъ подданный, къ удивленію вськъ (511). Лжедимитрій пиль здоровье Короля; вообще пили много. особенно вноземные гости, хваля Царскія вина, но жалуясь на яства Рус-скія, для нихъ не вкусныя (512). Послъ стола откланялись Царю сановники, коимъ надлежало ъхать въ Шаху Персидскому съ письмами: они целовали руку у Лжедимитрія и Марины (513).—
12 Мая Царица въ своихъ комнатахъ угощала однихъ Ляховъ, пригласивъ только двухъ Россілнъ: Власьева и Князя Василія Мосальскаго. Услуга и кушанья были Польскія, такъ, что Паны, изъявляя живъйшее удовольствіе, гово-рили: «иы пируемъ не въ Москвъ и не у Царя, «а въ Варшавъ или въ Краковъ у Короля на«шего» (514). Пили и плясали до ночи. Амедимитрій, въ гусарской одеждь, тамцоваль съ женою и съ тестемъ. - Но Царина оказала милость и Россілнамъ: 14 Мая объдали у нее Бояре и люди чивовные. Въ сей день она казалась Русскою, върно соблюдая наши обычаи; старалась быть и любезною, всъхъ привътствуя и лаская (515)... Но привътствія уже не трогали сердецъ ожесточенныхъ! -- Между тъмъ не умолкала въ столицъ музыка: барабаны, литавры, трубы съ угра до вечера оглушаля жителей (516). Ежедневно гремъли и пушки, въ знакъ веселія Царскаго; не щадаля вороку. и въ пять или въ шесть дней истратиль его болже, нежели въ войну Годунова съ Самозванцемъ. Ляки также въ забаву стръляли изъ ружей, въ своихъ домахъ и на улицахъ, двемъ и ночью, трезвые и пьяные (<sup>517</sup>).

Hepe-

Утомленный празднествами, Лигедимигосу. трій котыль завяться ділани, в 15 Мая, въ часъ утра, Послы Сигизмундовы машли его въ новомъ дворцъ сидящато на преслахъ, въ прекрасной голубой одеждъ, безъ короны, въ высокой шапив, съ жевломъ въ рукъ, среди множества царедворцевъ (518): онъ велълъ Пославъ итти къ Боярамъ въ другую комнату, чтобы объяснить имъ предложенія Сигизмундовы. Князь Дмитрій Шуйскій, Татимевь, Власьевь n

Дъять Гранотинъ беседовали съ ними. Олесниций, въ ръчи плодовитой, Ветхимъ и Новымъ Завътомъ доказывалъ обязанность Христіанскихъ Монарховъ жить въ союзѣ и противиться невернымъ; оплакивалъ паденіе Константинополя и несчастіе Іерусалима; хвалилъ великодушное нам'вреніе Царя освободить ихъ отъ б'ядственнаго ига, и заключиль т'ямъ, что Сыгызмундъ, пылая усердіемъ разділить съ братомъ своимъ, Димитріемъ, славу такого предвріятія, желесть знать, когда и съ какими силани онъ думость итти на Султана? Татищевъ ответствоваль: «Король хочеть «звата: вървиъ; во хочеть ли дъйствительно «помогать непобъдамому Цесарю въ войвъ съ «Турками? сомитъваемся. Желаніе все вывъдать, «съ нашарениемъ жичего не далать, нажется «шимь ролько общиномъ и лукавствомъ.» Удивляясь дерзости Тетищева (который говориль невъжляво, но уже зналь о скорой перемънъ обстоятельствъ), Послы свидътельствовались Власьевымъ, что не Сигизмундъ Димитрію, а Димитрій Сигизмунду предложилъ воевать От-томанскую Державу: елъдствонно и долженъ объявить ему свои мысли о способахъ успъха. Туть Россійскіе чивовними оставили Пословъ, хедили къ Ажединвтрію, возвратились, и сказавъ: «савъ Цесарь будеть говорить съ вами «въ присутстви Бояръ,» отпустили ихъ домой; но мнимый Цесарь уже ве могъ сдер-MATL CHORA!

Bawww.

Еще Лжедимитрій готовиль потехи ноленыя потъ выя; вельлъ строить деревянную кръпость съ земляною осыпью внъ города, за Срътенскими воротами, и вывезти туда множество пушекъ изъ Кремля, чтобы 18 Мая представить Ляхамъ и Россіянамъ любопытное эрълище приступа, если не кровопролитнаго, то громозвучнаго, коему надлежало заключиться пиршествомъ общенароднымъ. Марина также замышляла особенное увеселеніе для Царя и людей ближнихъ во внутреннихъ комнатахъ дворца: думала съ своими Польками плясать въ личинахъ (519). Но Россіяне уже не хотьли ждать ни той, ни другой потъхи.

Если Шуйскій отложиль ударь до свадьбы Отрепьева съ намъреніемъ дать ему время еще болбе возмутить сердца свеммъ легкомысліемъ (520), то сіе предвидѣніе исполнилось: новые соблазны для Церкви. Двора и народа умножили ненависть и пренаг- эрвніе къ Самозванцу, а наглость Ляховъ ласть. Все довершила, такъ, что имъ обязанный счастіемъ, онъ ихъ же содъйствіемъ и погибнуль! Сін гости и друзья его услуживали хитрому Шуйскому, истощая тершьніе Россіянъ, столь мало ими уважаемыхъ (какъ мы видъли), что Мнишекъ нескромно объщаль Боярамъ свою милость, и Посолъ Королевскій дерзнулъ торжественно назвать Лжедимитрія твореніемъ Сигизмундо-

вымъ (521). На самыхъ пирахъ свадебныхъ, во дворцъ, разгоряченные виномъ Ляхи укоряли Воеводъ нашихъ трусостію и малодушіемъ, хваляся: «мы дали вамъ Царя!» Но Россіяне, сколь ни униженные, сколь ни виновные предъ отечествомъ и добродътелію, еще имъли гордость народную; кипъли злобою, но удерживались и шептали другъ другу: «часъ мести не далеко!» Сего мало: вомны Польскіе, и даже чиновнъйшіе Ляхи, не трезвые возвращаясь изъ дворца съ обнаженными саблями, на улицахъ рубили Москвитянъ, безчестили женъ и дъвяцъ, самыхъ благородныхъ, силою извлекая ихъ изъ колесницъ или вламываясь въ домы (822); мужья, матери вопили, требовали суда. Одного Ляха преступника хот ван назнить; но товарищи освободили его, умертвивъ палача, и не страшась закона (523).

Такъ было — и на беззаконіе возстало беззаконіе. Мы удивлялись легкому торжеству Самозванца: теперь удивимся его легкому паденію. Въ то время, какъ онъ безнечно тъшился и плясалъ съ своими Ляхами — когда головы кружились отъ веселія и мысли затмъвались парами вина — Шуйскій, неусыпно наблюдая, ръшился почена уже не медлить, и въ тишинъ ночи при- въ донъ звалъ къ себъ не только сообщинковъ (изъ скаго, комхъ главными именуются Князь Василій

Голицынъ и Бояринъ Иванъ Курананъ) — ве только друзей, клевретовъ, но и многихъ людей стороннихъ: Дворянъ Царскихъ, чиновиковъ военныхъ и градскихъ, Сотниковъ, Пятидесятниковъ (524), которые еще не были въ заговоръ, благопріятствуя оному единственно въ тайнъ мыслей. Шуйскій смъло открыль имъ свою душу; сказалъ, что отечество и Въра гибнутъ отъ Лжедимитрія; извиналъ заблужденіе Россіямъ; извиналъ и тъхъ, которые звали истику, но извиняль и тъхъ, которые знали истину, но приняли обманщика, желая низвергнуть венавистныхъ Годуновыхъ, и въ надеждъ, что сей оный витязь, котя и разстрига, будеть добрымъ Властителемъ (825). «Заблужденіе споро исчез» «ло,» продолжаль онъ — «и вы знасте, ито пер«вый дерзнуль обличать Самозванца; по голова «моя лежала на плахѣ, а зледѣй спокойно ведя» «чался на престоль: Москва не тронулась!» Шуйскій навимяль и сів бездійствіе: ибо многіе еще не имѣли тогда полнаго удостовъренія въ обманъ и въ злодъйствъ миимего Димитрія. Представивъ всъ улики и доказательства его самозванства, всъ его дъла неистовля, изиъну Въръ, Государству и нашимъ обычалиъ, правственность гвусную, осквернение храмовъ (526) и святыхъ Обителей, расхищение древней казны Царской, беззаконное супружество в возложе-ніе вънца Мономахова на Польку непрещеную — изобразивъ сътованіе Москвы, какъ бы плънен-ный сонмами Ляховъ, — ихъ дерзость и насялія — Шуйскій спрашаваль, хотять ли Россіяне,

елонивъ руки, ждать гибели неминуемой: ва-дъть постелы Римскіе на мъстъ церквей православных , границу Литовскую нодъ ствнами Москвы, и въ самыхъ ствнахъ ея злое господство ниоземцевъ (527)? или хотятъ дружнымъ вовстаніемъ спасти Россію и Церковь, для коихъ онъ снова готовъ итти на смерть безъ ужаса? Не было ци разгласія, ни безмолвія сомнительнаго: кто че мринадлежаль, тотъ присталь къ заговору въ еемъ сборищъ многолюдномъ, но елинодушномъ силою ненависти къ Самозванцу. Ноложили избыть Разстригу и Ляховъ, не боясь ни клятропреступленія, ни безначалія : пбо Шуйскій и друвья его, овладъвъ умами, смъло брали на свою душу, именемъ отечества, Въры, Духо-венства, всъ затрудненія людей совъстныхъ, и ситью объщаля Россіи Царя лучшаго. Услови-лись въ главныхъ мърахъ. Градскіе Сотники и Патидосятники отвътствовали за народъ, воинскіе чимовники за вонновъ, госнода за слугъ усердныхъ. Богатые Шуйскіе имъли въ своемъ распораженіи иъсколько тысячь надежныхъ люжей (328), призванныхъ ими въ Москву изъ ихъ собственных владеній, булто бы для того, чтобы они видели нышиность Царской свадьбы. Назначили день и часъ; ждали, готовились и жоти не было примых доносовъ (ибо допосчики странцыись, кажется, быть жертвою народной злобы): но какая скромность могла утавть движения заговора, столь многолюдware?

Асрэкія 12 Мая говорили торжественно, на пло-рачи на площа- щадяхъ, что мнимый Димитрій есть Царь поганый: не чтитъ святыхъ иконъ, не любитъ набожности, питается гнусными яствами, ходитъ въ церковь нечистый, прямо съ ложа сквернаго, и еще ни однажды не мылся въ банъ съ своею поганою Царицею; что онъ безъ сомнѣнія еретикъ, и не крови Царской (<sup>529</sup>). Лжедимитріевы тѣлохранители схватили одного изъ такихъ поносителей и привели во дворецъ: Разстрига вельть Боярамъ допросить его; но Бояре сказали, что сей человъкъ пьянъ и бредить; что Царю не должно уважать ръчей безумныхъ и слушать Нъмцевъ-наушниковъ. Самозванецъ успокоился. Въ слъдующіе три дни примътно было сильное движение въ народъ: разглашали, что Лжедимитрій для своей безопасности мыслить изгубить Бояръ, знативишихъ чиновниковъ и гражданъ; что 18 Мая, въ часъ мнимой воинской потехи вне Москвы, на лугу Срътенскомъ, ихъ всъхъ перестръляютъ изъ пушекъ (530); что столица Россійская будеть добычею Ляховъ, коимъ Самозванецъ отдастъ не только всв ломы Боярскіе, Дворянскіе и купеческіе, но и святыя Обители, выгнавъ оттуда Иноковъ и женивъ ихъ на Инокиняхъ. Москвитяне върили; толпились на улицахъ, днемъ и ночью; совътовались другъ съ другомъ, и

не давали подслушивать себя иноземцамъ, отгоняя ихъ какъ дазутчиковъ, грозя имъ словами и взорами. Были и драки: уже не спуская гостямъ буйнымъ, народъ прибилъ людей Князя Вишневецкаго и едва не вломился въ его домъ, изъявляя особенную ненависть къ сему Пану, старшему изъ друзей Разстригиныхъ (531). Нъмцы остерегали Лжедимитрія и Ляховъ; остерегаль перваго и Басмановъ, одинъ изъ Россіянъ! Но Самозванецъ, желая болье спокойвсего казаться неустращимымъ и твер-джедадымъ на тронъ въ глазахъ Поляковъ, шу-тріа. тилъ, смъялся, искренно или притворно, и сказалъ испуганному Воеводъ Сендомирскому: «какъ вы, Ляхи, малодушны!» а Посламъ Сигизмундовымъ: «я держу въ «рукѣ Москву и Государство; ничто не «см'ьетъ двинуться безъ моей воли.» Въ полночь, съ 15 на 16 Мая, схватили въ Кремлъ шесть человъкъ подозрительныхъ: пытали ихъ какъ лазутчиковъ, ничего не свъдали, и Лжедимитрій не считалъ за нужное усилить стражу во дворцъ, гдъ находилось обыкновенно 50 телохранителей (532): онъ велълъ другимъ быть дома въ готовности на всякій случай; вельлъ еще разставить Стръльцевъ по улицамъ для охраненія Ляховъ, чтобы успоконть тестя, докучавшаго ему и Маринъ своею боязнію. — 16 Мая иноземцы уже не могли

кушть въ гостиновъ дворъ на фунта но-

року и никакого оружія (533): всв давки Манана были для нихъ заперты. Ночью, на канунъ войска. ръшительнаго дия, вкралось въ Москву съ разныхъ сторонъ до 18 тысячь водновъ, которые стояли въ поль, верстахъ въ щести отъ города, и должны были итпи въ Елецъ, но присоединились къ заговорщикамъ (534). Уже дружины Шуйскаго въ сію ночь овладъли двънадцатью воротами Московскими, никого не пуская въ столицу, ни изъ столицы; а Лжедимитрій еще ничего не зналъ, увеселяясь въ своихъ комнатахъ музыкою ( $^{535}$ ). Самые Поляки, хотя и не чуждые опасенія, мирно спали въ допосль. махъ, уже ознаменованных для кровавой вочь мести: Россіяне скрытно ноставили знаки иозван. на оныкъ, въ цёль удара. Нёкоторые изъ Цановъ вывли собственную стражу, другіе надъялись на Царскую: но Стръльцы, ихъ хранители, или сами были въ заговоръ или не думали кровію Русскою спасать иноплеменниковъ противныхъ. Ночь миновалась безъ сна для большей части Моеквитянъ (536): ибо градскіе чиновники ходили но дворамъ съ тайнымъ приказомъ, чтобы всв жители были готовы стать грудью за Церковь и Царство, ополчились и ждали набата. Многіе знали, многіе и не виали, чему быть надлежало, но угалывали и съ ревностію вооружались, чемъ могле,

для величаго и святаго подвига, какъ имъ сказали. Сильне, можетъ быть, всего действовала въ народе ненависть къ Ляжамъ; действоваль и стыдъ иметъ Царемъ бродягу, и страхъ быть жертвою его безумія, и, наконецъ, самая прелесть бурнаго мятежа для страстей необузданныхъ.

17 Мая, въ четвертомъ часу дня (537), в о зпрекрасивимаго изъ весеннихъ, восхода- Мещее солице освътило ужасную тревогу столицы: ударили въ колоколъ сперва у Св. Илін, близъ двора гостинаго, и въ одно время загремьль набать въ цилой Москвъ, и жители устремились изъ домовъ на Красную площадь, съ копьями, мечани, самопалами, Дворяне, Дътя Боярскіе, Стръльцы, люди Приказные и торговые, граждане и чернь. Тамъ, близъ лобнаго мъста, сидъли Бояре на коняхъ, окруженные сонмомъ Квязей и Воеводъ, въ племахъ и латахъ, въ полиыхъ доспъжажъ (<sup>538</sup>), и представляя въ лицъ своемъ отечество, ждали варола. Степлося безчисленное множество людей, и ворота Спасскія растворились : Князь Василій Шуйскій, держа въ одной рукв мечь, въ другой Распятіе, въбхаль въ Кремль, сошель съ коня, въ храмъ Успенія приложился къ святой вкопъ Владимірской, и восиликнувъ къ тысячамъ: «во ими Божіе «идите на злаго еретика!» указалъ имъ

дворецъ, куда съ грознымъ шумомъ и крикомъ уже неслися толпы, но гдъ еще царствовала глубокая тишина! Пробужденный звукомъ на-бата (539), Лжедимитрій въ удивленіи встаютъ съ ложа, спъшить одъться, спрашиваеть о причинъ тревоги: ему отвътствують, что, въроятно, горить Москва; но онъ слышить свиръпый вопль народа, видить въ окно лъсъ копій и блистаніе мечей; зоветъ Басманова, ночевавшаго во дворцъ, и велитъ ему узнать предлогъ мятежа. Сей Бояринъ, дука тверлаго, могъ быть предателемъ, но только однажды: измънивъ Государю законному, уже стыдился измънить Самозванцу, и тщетно желавъ образумить, спасти легкомысленнаго, желалъ по крайней мъръ не разлучаться съ нимъ въ опасности. Басмановъ встрътиль толпу уже въ съняхъ: на вопросъ его, куда она стремится? въ нъсколько голосовъ кричатъ: «веди насъ къ Самозванцу! «выдай намъ своего бродягу!» Басмановъ кинулся назадъ, захлопнулъ двери, велълъ тълохранителямъ не пускать мятежниковъ, и въ отчаяніи прибъжавъ къ Разстригъ, сказалъ ему: «Все кончилось! Москва бунтустъ; хо-«тять головы твоей: спасайся! Ты мнъ не въ-«рилъ!» Въ слъдъ за нимъ ворвался въ Царскіе покои одинъ Дворянинъ безоружный, съ голыми руками, требуя, чтобы мнимый сынъ Гоанновъ шелъ къ народу, дать отчетъ въ сво-ихъ беззаконіяхъ (540): Басмановъ разсъкъ ему голову мечемъ. Самъ Лжедимитрій, изъявляя

смѣлость, выхватилъ бердышъ у тѣлохранителя Шварцгофа, растворилъ дверь въ съни, и грозя народу, кричалъ: «я вамъ «не Годуновъ!» Отвътомъ были выстрълы, и Нъмцы снова заперли дверь; но ихъ было только 50 человъкъ, и еще, во внутреннихъ комнатахъ дворца, 20 или 30 Поляковъ, слугъ и музыкантовъ (541): иныхъ защитниковъ, въ сей грозный часъ, не имълъ тотъ, кому на канунъ повиновались милліоны! Но Лжедимитрій имъль еще друга: не находя возможности противиться силъ силою, въ ту минуту, когда народъ отбивалъ двери, Басмановъ вторично вышель къ нему - увидель Боярь въ толпъ, и между ими самыхъ ближнихъ людей Разстригиныхъ: Князей Голицыныхъ, Михайла Салтыкова, старыхъ и новыхъ измънниковъ; хотълъ ихъ усовъстить; говориль объ ужасъ бунта, въроломства, безначалія; убъждаль ихъ одуматься; ручался за милость Царя. Но ему не дали говорить много: Михайло Татищевъ, имъ спасенный отъ ссылки, завопиль: «злодъй! иди въ адъ вмъстъ съ «твоимъ Царемъ» (542)! и ножемъ ударилъ Габельего въ сердце. Басмановъ испустилъ духъ, нова. и мертвый былъ сброшенъ съ крыльца... судьба достойная измѣнника и ревностнаго слуги злодъйства, но жалостная для человвия, поторый могь и не захотвив быть честію Россіи!

Уже народъ вломился во дворецъ, обезоружиль телохранителей, искаль Разстриги и не находилъ: дотолъ смълый и неустрашимый, Самозванецъ, въ смятенія ужаса кинувъ свой мечь, бъгалъ изъ комнаты въ комнату, рвалъ на себъ волосы, и не видя инаго спасенія, выскочиль изъ палатъ въ окно на Житный дворъ (643) --вывихнулъ себъ ногу, разбилъ грудь, голову, и лежаль въ крови. Тутъ узнали его Стръльцы, которые въ семъ мъсть были на стражь, и не участвовали въ заговорь: они валли Разстригу, носадили на фундаменть сломаннаго дворца Годуновскаго, отивали водою, изъявияли жалость (544), Самозванецъ, омывая теплою кровію развадины Борисовыхъ чертоговъ (гдъ жило нъкогла счастіе, и также изменило своему любимцу), пришелъ въ себя: молилъ Стръльцевъ быть ему върными, объщалъ имъ богатство и чины. Уже стеклося вокругъ ихъ множество людей: хотван взать Разстригу; но Стръльцы не выдавали его и требовали свидътельства Царицы-Инокини, говоря: «если онъ сынъ ея, то мы «умремъ за него; а если Царица скажетъ, «что онъ Ажедимитрій, то воленъ въ немъ

Спидь «Богъ» (515). Сіе условіе было принято. Мнимая мать Самозванцева, вызванная Боярами изъ келлін, торжественно объв-церквила народу, что истинный Димитрій скончался на рукахъ ея въ Угличѣ; что она, им. какъ жена слабая, дъйствіемъ угровъ и лести была вовлечена въ грѣхъ безсовъстной лжи: неизвъстнаго ей человъка назвала сыномъ, раскаялась и молчала отъ страха, но тайно открывала истину многимъ людямъ (546). Призвали и родственниковъ ея, Нагихъ: они сказали то же, вмъстъ съ нею виняся предъ Богомъ и Россіею. Чтобы еще болъе улостовърить народъ, Мароа показала ему изображеніе младенческаго лица Димитріева, которое у нее хранилось (547) и ни мало не сходствовало съ чертами лица Разстригина.

Тогда Стръмцы выдали обманщика, и Бояре велъли нести его во дворецъ, гдъ онь увилъль своихъ тълохранителей нодъ стражею: заплакалъ и протянулъ къ нимъ руку, накъ бы благедаря ихъ за върность (548). Одинъ изъ сихъ Нъмцевъ, Ливонскій Дворянинъ Фирстенбергъ, тъснился сквозь толпу къ Самозванцу, и былъ жертвою озлебленія Россіянъ: его умертвили; хотъли умертвить и другихъ тълохранителей: но Бояре не велъли трогать сулъ, сихъ честныхъ слугъ — и въ комнатъ, просъ наполненной людьми вооруженными, стали веля просъ правивать Лжедимитрія, покрытаго бъд-

съ него одежду Царскую. Шумъ и крикъ заглушали ръчи; слышали только, какъ увъряютъ, что Разстрига, на вопросъ: «кто ты, злодъй?» отвъчалъ: «вы знаете: «я Димитрій» — и ссылался на Царицу-Инокиню; слышали, что Князь Иванъ Голицынъ (<sup>549</sup>) возразилъ ему: «ея свидѣ-«тельство уже намъ извъстно: она пре-«даетъ тебя казни.» Слышали еще, что Самозванецъ говорилъ: «несите меня на лоб-«ное мъсто: тамъ объявлю истину всъмъ «людямъ» ( $^{550}$ ). Нетерпъливый народъ ломился въ дверь, спрашивая, винится ли элодъй? Ему сказали, что винится (551) и два выстръла прекратили допросъ виъстъ съ жизнію Отрепьева (его убили Дворяне (552) Иванъ Воейковъ и Григорій Волуевъ). Толпа бросилась терзать мертваго; съкли мечами, кололи трупъ бездупивый и кинули съ крыльца на тъло Басманова, восклицая: «будьте неразлучны и въ адъ ! «вы здъсь любили другъ друга!» Яростная чернь схватила, извлекла сій нагіе трупы -жи отвыбол степла влижолоп и влижо жъста: Разстригу на столъ, съ маскою, дудкою и волынкою, въ знакъ любви его къ скоморошеству и музыкъ; а Басманова на скамь в у ногъ Разстригиныхъ (553).

щедать Совершивъ главное дъло, истребивъ мариму. Лжедимитрія, Бояре спасли Марину. Изумленная тревогою и шумомъ — не имъвъ времени одёться — спращивая, что дёлается, и гдё Царь? слыша наконець о
смерти мужа, она въ безпамятстве выбежала въ сени: народъ встретилъ ее, не
узналъ и столкнулъ съ лестницы. Марина
возвратилась въ свои комнаты, где была
ея Польская Гофмейстерина съ Шляхетками, и где усердный слуга (именемъ Осмульскій) стоялъ въ дверяхъ съ обнаженною саблею: воины и граждане вломились,
умертвили его, и Марина лишилась бы жизни или чести, если бы не приспели Бояре,
которые выгнали неистовыхъ, и взявъ,
опечатавъ все достояніе бывшей Царицы,
дали ей стражу для безопасности (554); не
могли однакожь или не хотёли унять кровопролитія: убійства только начинались!

Еще при первомъ звукъ набата воины убівокружили домы Ляховъ, заградили улицы отва, рогатками, завалили ворота; а Паны безнечно и кръпко спали, такъ, что слуги едва могли разбудить ихъ — и самаго Воеводу Сендомирскаго, который лучше многихъ видълъ опасность и предостерегалъзятя. Мнишекъ, сынъ его, Князь Вишневецкій, Послы Свгизмундовы, угадывая вину и цъль мятежа, спъшили вооружить людей своихъ; иные прятались или въ оцъпенънія ждали, что будетъ съ ними, и скоро услышали вопль: «смерть Ляхамъ!» Пылая злобою, умертвивъ въ Кремлъ му—

зыкантовъ Разстригиныхъ (555), опустанивъ домъ Іезунтовъ, истерзавъ Духовника Маринина, служившаго Объджо, народъ устремился въ Китай и Бълый городъ, гдв жили Поляки, и нъсколько часовъ плавалъ въ крови ихъ, алчно наслаждаясь ужасною местію, противною великодушію, если и заслуженною. Сила нарала слабость, безъ жалости и безъ мужества: сто нападало на одвого! Ня оборона, ня бъгство, на моленія трогательныя не спасали: Поляки не могли соединиться, будучи истребляемы въ запертыхъ домахъ иля на улицахъ, прегражденныхъ рогатнами и кошьями. Сіл песчастные, на канунъ гордые, лобызали поги Россіянъ, требовали милосердія именемъ Божіниъ, именемъ своихъ жевянныхъ женъ и детей; отдавали все, что имън - клалися прислать и болье изъ отечества (556): ихъ не слушали и рубили. Из-съченные, обезображенные, полумертвые еще молили о бъдныхъ остаткахъ жизия: непрасно! Въ числъ самыхъ жестонихъ карателей накодились Священники в Монахи переодътые; они вопили: «губите немавистинковъ нашей Вѣ-«ры» (557)! Лиласл и кровь Россіянъ: отчалиіе вооружало убяваемыхъ, и губятеля падали вивсть съ жертвами. Не тронувъ жилища Пословъ Сигизмундовыхъ, народъ приступаль къ домамъ Мнишковъ и Князя Винневецкаго, коихъ люди. защищались и стравли въ толиы изъоконъ: уже Москвитане везли пушки, чтобы разбить сін домы въ щены и не оставить въ нихъ ни

одного человака живаго; но тутъ явились Бояро и вельди препратить убійства. Метисланскій, Шуйскіе спакали изъ улицы въ боло улицу, обудацияя, усмыряя народъ, и всю- ю ду разсылая Стрильцевъ для спасенія Ляхорь, обезоруженных честнымь словомъ Болрскимъ, что жизнь ихъ уже въ безопасности. Санъ Каязь Васнаій Шуйскій успокониъ и спасъ Вишиевецкаго (врв), другіе Минніка. Именемъ Государственной Аумы сказали Носламъ Сигизмундовымъ, что Ажедимитрій, обманувъ Литву и Россію, но споро изобличивъ себя дълами неистовыми, казценъ Богомъ и народомъ, кохорый въ самомъ безпорядкъ и смятенія уважилъ священный санъ мужей, представавющихъ лиме своего Монарка, и метилъ единственно ихъ наглымъ единоземиамъ, врівкавшимъ злодействовать ейо (889). Спазали Воевод'в Сендомирскому: «Сумба Царствъ зависить отъ Всевышсмяго, и ничто не бываеть безъ Его опре-«дірлеція : такъ и въ сей день совершилась «воля Божія: кончилось навство бродяги. чи добыча исторгнута изъ рукъ хищника! «Ты, его онекумъ и наставнякъ - ты, ко-«Торый привель обманилика нь намь, чтобы «возмутить Россію мирную — не достовиъ «ли участи сего элодья? не достоинь ли «такой же назви? Но хвалися счастіемъ: .«Ты живъ, и будень цёлъ; дочь твол спа-

«сена — благодари Небо» (вер)! Ему нозволили видъться съ Мариною во дворцъ, и безъ свидътелей: не нужно было знать, что они могли сказать другъ другу въ своемъ злополучіи! Воевода Сендомирскій шелъ къ ней и назадъ сквозь ряды мечей и копій, обагренныхъ кровію его соотечественниковъ; но Москвитяне смотръли на него уже болъе съ любопытствомъ, нежели съ яростію: побъда укротила злобу.

Еще смятеніе продолжалось нісколько времени; еще изъ слободъ городскихъ и ближнихъ деревень стремилось множество людей съ дрекольемъ въ Москву на звукъ колоколовъ; еще грабили имъніе Литовское, но уже безъ кровопролитія. Бояре не сходили съ коней и повельвали съ твердостію; дружины воинскія разгоняли чернь, вездъ охраняя Ляховъ какъ плънниковъ. Наконецъ, въ 11 часовъ утра (661), все затихло. Велъли народу смириться, и народъ, утомленный мятежемъ, спъшилъ домой, отдыхать и говорить въ семействахъ о чрезвычай-ныхъ происшествіяхъ сего дня, незабвеннаго для твхъ, которые были свидътелями его ужасовъ: «въ теченіи семи часовъ,» пишуть они, «мы не слыхали ничего кромъ набата, стръль-«бы, стука мечей и крика: съки, руби злодъевъ! «не видали ничего, кром' волненія, б'ыганія, «скаканія, смертоубійства и мятежа» (562). Число жертвъ простиралось за тысячу, кромъ избитыхъ и раненныхъ; но знативищие Ляхи остались живы, многіе въ рубашкахъ и на соломв.

Чернь ошибкою умертвила и нѣкоторыхъ Россіянъ, носившихъ одежду Польскую въ угодность Самозванцу. Нъмцевъ щадили; ограбили только купцевъ Аугсбургскихъ, вибств съ Миланскими и другими, которые жили въ одной улицѣ съ Ляхами (563). Сей для человъчества горестный день былъ бы еще несравненно ужаснье, по сказанію очевидцевъ, если бы Ляхи остереглися, успъли соединиться для отчаянной битвы и зажгли городъ (564), къ несчастію Москвы и собственному: ибо никто изъ нихъ уже не избавился бы тогда отъ мести Россіянъ: сабаственно безпечность Ляховъ уменьшила бъдствіе.

До самаго вечера Москвитяне ликовали въ домахъ или мирно сходились на улицахъ поздравлять другъ друга съ избавлевіемъ Россіи отъ Самозванца и Поляковъ, хвалились своею доблестію и «не думали» (говоритъ Лътописецъ) «благодарить Все-«вышняго: храмы были затворены» (565)! Радуясь настоящему, не тревожились о бу-гаубо. дущемъ — и послъ такого бурнаго дня на- пана стала ночь совершенно тихая (586): каза- ночи. лось, что Москва вдругь опустела; нигав не слышно было голоса человъческаго: одни любопытные иноземцы выходили изъ домовъ, чтобы удивляться сей мертвой тишинъ города миоголюднаго, гдъ за нъсколько часовъ предъ темъ все кипело

яростнымъ бунтомъ. Еще улицы дынились кровію, и тела лежали грудами; а народъ покоился какъ бы среди глубокаго мира и непрерывнаго благоденствія — не визн Царя, не зная наследника — опятнавъ себя двукратною изменою и будущему Вынценосцу угрожая третьею!

Но въ семъ безмолвін бодрствовало вламесто-нобія. Столюбіе съ своими обольщеніями и кознями, устремляя алчный вноръ на добычу мятежа и смертоубійства: на въщецъ и скипетръ, обагренные кровію двухъ по-слъднихъ Царей. Легко было предвидъть, кто возметь сію добычу, силою и правомъ. Смѣлѣйшій обличитель Самозванца, чулесно спасенный отъ казни и еще безстращный въ новомъ усиліи низвергнуть его; виновинкъ, Герой, Глава народнаго возстанія, Князь отъ племени Рюрика, Св. Владиміра, Мономаха, Александра Невекаго; вторый Бояринъ мъстомъ въ Думъ, первый любовію Москвитанъ и достоинствами личными, Василій Шуйскій могъ ли еще остаться простымъ царедворцемъ, и послъ такой отваги, съ такою знаменитостію, начать новую службу лести предъ какимъ нибудь новымъ Годуновымъ? Но Годунова не было между тогдашними Вельможами. Старъйшій изъ нихъ, Князь Оедоръ Мстиславскій, отличаясь добродушіемъ, честностію, мужествомъ, еще бо-

лье отличался смиреніемъ или благоразуміемъ; не хотълъ слышать о Державномъ санъ и говорилъ друзьямъ: «если меня «изберутъ въ Цари., то немедленно пойду «въ Монахи»  $(^{567})$ . Сказаніе нъкоторыхъ чужеземныхъ Историковъ (568), что Болринъ Князь Иванъ Голицынъ, имъя многихъ знатныхъ родственниковъ и величаясь своимъ происхожденіемъ отъ Гедимина Литовскаго, вместе съ Шуйскимъ искалъ короны, едва ли достойно в вроятія, будучи несогласно съ извъстіями очевидневъ. Сообщинкъ Басманова, коего обнаженное тёло въ сів часы лежало на площади, загладилъ ли измъну измъною, предавъ юнаго Осодора, предавъ и Ажединитрія? Не равняясь ни сановитостію, ни заслугами, могъ ли равняться и числомъ усердных в клевретовъ съ тамъ, кто безъ имени Царя уже вачальствоваль въ день рашительный для отечества, вель Москву и побъдилъ съ нею? Имъя силу, имъя право, Шуйскій употребиль в всь возможным житрости: далъ наставленія друзьямъ и ириверженникамъ, что говорить въ Синклить и на Лобномъ мъстъ, какъ дъйствовать и править умами; самъ изготовился, и въ слъдующее утро, собравъ Думу (569), рачь произнесъ, какъ увъряютъ, ръчь весьма скато умную и лукавую: славилъ милость Божію въ Дукъ Россіи, возвеличенной Самодержцами

Варяжскаго племени; славилъ особенно разумъ и завоеванія Іоанна IV, хотя и жестокаго; хвалился своею блестящею службою и важною государственною опытностію, пріобрътенною имъ въ сіе дъятельное царствованіе; изобразилъ слабость Іоаннова наслъдника, злое властолюбіе Годунова, всъ бъдствія его времени и ненависть народную къ святоубійцъ, которая была виною успъховъ Лжедимитрія и принудила Бояръ слъдовать общему движенію. «Но мы,» говориль Шуйскій, «загладили сію слабость, когда на-«сталъ часъ умереть или спасти Россію. Жалью, «что я, предупредивъ другихъ въ смѣлости, обя-«занъ жизнію Самозванцу: онъ не имълъ права, «но могь умертвить меня, и помиловаль, какъ «разбойникъ милуетъ яногда страниика. При-«знаюсь, что я колебался, боясь упрека въ не-«благодарности; но гласъ совъсти, Въры, оте-«чества, вооружилъ мою руку, когда я увидълъ «въ васъ ревность къ великому подвигу. Дъло «наше есть правое, необходимое, святое; оно, «къ несчастію, требовало крови: но Богъ бла-«гословилъ насъ усивхомъ — слъдственно оно «Ему угодно! . . . Теперь, избывъ злодъя, ере«тика, чернокнижника, должны мы думать объ «избраніи достойнаго Властителя. Уже нътъ «племени Царскаго, но есть Россія: въ ней мо-«жемъ снова найти угасшее на престолъ. Мы искать мужа знаменитаго родомъ, «усерднаго къ Въръ и къ нашимъ древнимъ «обычаямъ, добродътельнаго, опытнаго, слъд«ственно уже не юнаго — человъка, который, «пріявъ вънецъ и скипетръ, любилъ бы не рос-«кошь и пышность, но умъренность и правду, «ограждалъ бы себя не копьями и кръпостями, «но любовію подданныхъ; не умножалъ бы зо-«лота въ казнъ своей, но избытокъ и доволь-«ствіе народа считалъ бы собственнымъ богат— «ствомъ. Вы скажете, что такого человъка найти «трудно: знаю; но добрый гражданинъ обязанъ «желать совершенства, по крайней мъръ воз-«можнаго, въ Государъ!»

Всь знали, видьли, чего хотьль Шуйскій: никто не дерзалъ явно противиться его жела-нію; однакожь многіе мыслили и говорили, что безъ Великой Земской Думы не льзя приступить къ дълу столь важному; что должно собрать въ Москвъ Чины Государственные изъ всъхъ областей Россійскихъ, какъ было при избраніи Годунова, и съ ними ръшить, кому отдать Царство (570). Сіе митніе было основательно и справедливо: въроятно, что и вся Россія избрала бы Шуйскаго; но онъ не имълъ терпънія, и друзья его возражали, что время дорого; что Правнтельство безъ Царя какъ безъ луши, а столица въ смятеніи; что надобно предупредить и всеобщее смятение Россіи немедленнымъ врученіемъ скиптра достойнъйшему изъ Вельможъ; что гдъ Москва, тамъ и Госуларство; что нътъ нужды въ совътъ, когда всъ глаза обращены на одного, когда у всъхъ на языкъ одно имя... Симъ именемъ огласилась вдругъ и Дума и Красная пловдадь. Не вст избиржан, но викто не отвер-

**E26pa**nie noparo

галь избираемаго - и 19 Ман, во второмъ часу дня, звукъ литавръ, трубъ и колоколовъ возвъстиль новаго Монарха столяць. Бовре и знатибищее Дворянство вывели Киявя Василія Шуйскаго изъ Кремля на Лобное мъсто, гдъ люди воинскіе и граждане, гости и купцы, особенно къ нему усердные, привътствовали его уже какъ отца Россіи... тамъ, гдъ еще не давно лежала голова Шуйскаго на влахв, и глв въ сей часъ лежало окровавленное тъло Разстригино! Подобно Годунову изъявляя скромность, онъ котвль, чтобы Синклить и Духовенство прежде всего избрали Архинастыря для Церкви, на мъсто Ажесвяти-теля Игнатія. Толны восклицали: «Госу-«дарь вужиъе Патріарха для отечества!» н проводили Шуйскаго въ храмъ Успенія, въ коемъ Митрополиты и Епископы ожидели и благословили его на Царство (571). Все савлалось такъ скоро и спешно, что не только Россіяне нныхъ областей, но н многіе именитые Москвитяне не участвовали въ семъ избраніи - обстоятельство несчастное: ибо оно служило предлогомъ для измінь и смятеній, которыя ожидали Шуйскаго на престоль, къ новому стыду и бълствію отечества!

Въ день государственнаго торжества едва усибли очистить столицу отъ крови и тру-

повъ: вывезия, схоронили ихъ за городомъ (572). Трупъ Басманова отдали родственнякамъ для погребенія у церкви Николы Мокраго, гдв лежалъ его сынъ, умерпрій въ юности. Тело Самозванца, бывъ три дви предметомъ любопытства и ругательствъ на площади, было также вывезено и схоронено въ убогомъ домѣ, за Серпуховскими воротами, близъ большой дороги (573). Но Судьба не дала ему мирнаго убъжища и въ нъдрахъ земли. Съ 18 до 25 Мая были тогда жестокіе морозы, вредные для садовъ и нолей: суевъріе приписывало такую чрезвычайность волшебству Разстриги и видъло какія-то ужасныя явленія надъ его могилою (<sup>874</sup>) : чтобы пресѣчь сію молву, тѣле минмаго чародѣя вынули изъ земли, сожгли на Котлахъ, и смъщавъ развъенепель съ порохомъ, выстрелили имъ изъ поставаннуники, въ ту сторону, откуда Самозва- праха. нецъ пришелъ въ Москву съ великолъміемъ (878)! Вітеръ развізаль бренные остатки злодъя; но примъръ остался: увидимъ слъдствія!

Описавъ исторію сего перваго Лжедимитрія, должны ли мы еще увърять симмамельных Читателей въ его обманъ? Не явна ли для нихъ истина сама собою въ докаизображенія случаевъ и дъяній? Только ства, иристрастиые иноземцы, ревностно слу- Лкедиживъ обманщику, ненавидя его истребите-

лей и желая очернить ихъ, писали, что въ Москвъ убитъ дъйствительный сынъ Iоанновъ, не бродяга, а Царь законный, хотя Россіяне, казнивъ и бродягу, не моган хвалиться своимъ дёломъ, соединеннымъ съ нарушеніемъ присяги: ибо святость ея нужна для цълости гражданскихъ обществъ, и въроломство есть всегда преступленіе. Не довольные укоризною спра-ведливою, зложелатели Россіи выдумали басию, украсили ее любопытными обстоятельствами, подкръпили доводами благовидными, въ пищу умамъ наклоннымъ къ историческому вольнодумству, къ сомивнію въ несомнительномъ, такъ, что и въ наше время есть люди, для коихъ важный вопросъ о Самозванцъ остается еще неръшеннымъ. Можетъ быть, представивъ всѣ главныя черты истины въ связи, мы дадимъ имъ болъе силы, если не для совершеннаго убъжденія вспол Читателей, то по крайней мфрф для нашего собственнаго оправданія, чтобы они не укоряли насъ слешою верою къ принятому въ Россіи мнънію, основанному булто бы на доказательствахъ слабыхъ.

Выслушаемъ защитниковъ Лжедимитріевой памяти. Они разсказываютъ следующее (878): «Годуновъ, предпріявъ умерт-«вить Димитрія, за тайну объявиль свое «намъреніе Царевичеву Медику, старому

«Нъщу, именемъ Симону, который, притворно «давъ слово участвовать въ семъ злодъйствъ, «спросилъ у девятилътняго Димитрія, имъетъ «ли онъ столько душевной силы, чтобы снести «изгнаніе, бъдствіе и нищету, если Богу угодно «будетъ искусить оными твердость его? Царе-«вичь отвътствоваль: имью; а Медикъ сказаль: «Въ сію ночь хотять тебя умертвить. Ложась «спать, обмъняйся быльемь сь юнымь слугою, «твоимъ ровесникомъ; положи его къ себъ на ло-«же, и скройся за печь: что бы ни случилось въ «комнать, сиди безмолено, и жди меня. Дими-«трій исполниль предписаніе. Въ полночь отво-«рилась дверь: вошли два человъка, заръзали «слугу виъсто Царевича и бъжали. На разсвътъ «увидели кровь и мертваго: думали, что убитъ «Царевичь, и сказали о томъ матери. Следалась «тревога. Царица кинулась на трупъ, и въ от-«чаяніи не уэнала, что сей мертвый отрокъ не «сынъ ея. Дворецъ наполнился людьми: искали «убійцъ; ръзали виновныхъ и невинныхъ; от-«несли тъло въ церковь, и всъ разошлися. Дво-«рецъ опустълъ, и Медикъ въ сумерки вывелъ «оттуда Димитрія, чтобы спастися бъгствомъ «въ Украйну, къ Князю Нвану Мстиславскому, «который жиль тамь вы ссылкы еще со времень «Іоанновых». Чрезъ нъсколько лътъ Докторъ и «Мстиславскій умерли, давъ совътъ Димитрію «искать безопасности въ Литвъ. Сей юноша «присталь къ странствующимъ Инокамъ; былъ «съ ними въ Москвъ, въ вемлъ Волошской (877),

си ваконецъ явился въ дом'в Князя Вишческе-«каго.» Извъстно, что и самъ Разстрига принисъналъ свое чудесное снасение Доктору (\*\*\*); но сочинители сей басни не знали, что Князь Иванъ Мстиславскій умеръ Инскомъ Кирих-ловской Обители еще въ 1586 году (579), и что Іоаннъ никогда не ссылалъ его въ Украйну. Другіе изобрататели называютъ Медика спасителя Августиномъ, прибавляя, что онъ быль изъ числе многихъ людей ученыхъ, которые жили тогда въ Угличь (580), и бъжаль съ Царевичемъ въ Ледовитому морю, въ пустышвую Обитель. Вще другіе нишуть, что сава Царица, угадывая злое нам'вреніе Борисово, съ помощію своего иноземнаго Дворецкаго (родомъ изъ Кельна), тайно удалила Димитрія и въ его м'вето взяла Ісрейскаго сына (581). Всё такія сиски осмованы на предположенів, что убійство совершилось ночью, когда элоды могли не распожать жертвы: и въ семъ случат в вроитно ли, чтобы слуги Цариныны (не говоримъ объ ней самей) и жители Углича, не рёдко видавъ Ди-митрія въ мернии (483), обманулись въ убитомъ, коего тёло вить дней лежало предъ ихы глазами? Но Царевичь убить въ полдень: къмъ? элодеями, которые жили во дворце и не свускала глазъ съ несчастнаго младенца . . . и кто предаль его на убісніе? манка: отъ колыбели до мегилы Динитрій быль въ рукахъ у Годувова. Сім обстоятельства ясно, несомнительно утверждены свижетельствомъ Летописцевъ и допросами прияго Углича, сохраненными въ нашемъ Государственномъ Архивъ.

Если Разстрига не былъ самозванецъ, то для чего же онъ, свяъ на престоль, не удовлетворвать народному любопытству знать вск подробности его судьбы чрезвычайной? для чего не объявиль Россіи о містахь своего убіжница, о своихъ воспитателякъ и хражителяхъ въ теченіе двінаддати или триваддати літь, чтобы разр'вшить ислкое сомивние? Никаною безнечностію невозможно изъяснить столь важнаго унущенія. Манифесты или граноты Ажедимитріены внесены въ летописи, и даже подлинники ихъ цёлы въ Аркивахъ (583): следственно не льзя съ въроятностію предположить, чтобы именно любопытиватую изъ сихъ бумагъ истребило вре-мя. Бродяга молчалъ, нбо не имълъ свидътельствъ истинных, и думаль, что, признанный Царемъ, безопасно можетъ не трудить себя вымысломъ ложеных. Въ Литвъ говориль онъ, что въ спасеніи его участвовали ніжоторые Вельможи и Льяки Шелкаловы: сін Вельможи остались безъ извъстной награды и неизвъстными для Россін; а Василій Щелкаловъ, вмість съ другими опальными Борисова царствованія, хотя и снова явился у Двора, однакожь не въ числъ ближнихъ и первыхъ людей. Разстригу окружали не старые, върные слуги его юности, а только новые измънники: отъ чего и палъ ORT CT TAKOM JETROCTIO!

«Но Царица-Инокиня Мароа признала сына «въ томъ, кто назывался Димитріемъ?» Она же признала его и самозванцемъ: первымъ свидъ-тельствомъ, безмолвнымъ, неоткровеннымъ (584), выраженнымъ для народа только слезами умиленія и ласками къ Разстригъ, невольная Монахиня возвращала себъ достоинство Царицы; вторымъ, торжественнымъ, клятвеннымъ, въ случав лжи мать предавала сына злой смерти: которое же изъ двухъ достовърнъе? и что понятиве, обыкновенная ли слабость человвческая или дъйствіе ужасное, столь неестественное для горячности родительской? Геройство знаменитой жены Лигурійской, которая, скрывъ сына отъ ярости непріятелей, на вопросъ, гдъ онъ? сказала: здъсь, въ моей утробъ, и погибла въ мукахъ, не объявивъ его убъжища (<sup>888</sup>) — сіе геройство, прославленное Римскимъ Историкомъ, трогаетъ, но не изумляетъ насъ: ви-лимъ мать! Не удивились бы мы также, если бы и Царица-Инокиня, спасая истиннаго Димитрія, кинулась на копья Москвитянъ съ восклицаніемъ: онз сынг мой! И ей не грозили смертію за правду: грозили единственно судомъ Божіниъ за ложь. — Слово Царицы ръшило жребій того, кто чтилъ ее какъ истинную мать и дълился съ нею величісмъ. Осуждая Лжедимитрія на смерть, Мароа осуждала и себя на стыдъ въчный, какъ участницу обмана—и не усомнилась: ибо имъла еще совъсть, и терзалась раскаяніемъ. Сколько людей слабыхъ не впало бы въ искушение зла,

если бы они могли предвидъть, чего стоитъ вси-кое беззаконіе для сердца! — Замътимъ еще обстоятельство достойное вниманія: Шуйскій искалъ гибели Лжедимитрія и былъ спасенъ отъ казни неотступнымъ моленіемъ Царицы-Инокини (586), съ явною опасностію для ея мнимаго сына, изобличаемаго имъ въ самозванствъ: клеветникъ, измънникъ могъ ли бы имъть право на такое ревностное заступленіе? Но спасеніе Героя истины умиряло совъсть виновной Мароы. Къ сему прибавимъ въроятное сказаніе одного Писателя иноземнаго (находившагося тогда въ Москвѣ), что Разстрига велѣлъ-было извергнуть тъло Димитріево изъ Углицкаго Соборнаго храма и погребсти въ другомъ мъстъ, какъ тъло мнимаго Герейскаго сына, но что Царица-Инокиня не дозволила ему сделать того, ужасаясь мысли отнять у мертваго, истиннаго ея сына

Царскую могилу (587).

Возражаютъ еще: «Король Сигизмундъ не «взялъ бы столь живаго участія въ судьбѣ об«манщика, и Вельможа Мнишекъ не выдалъ бы 
«дочери за бродягу;» но Король и Мнишекъ 
могли быть легковърны въ случав обольстительномъ для ихъ страстей: Сигизмундъ надъялся 
дать Россіянамъ Царя-Католика, взысканнаго 
его милостію, а Воевода Сендомирскій видъть 
дочь на престолъ Московскомъ. И кто знаетъ, 
что они дъйствительно не сомнъвались въ высокомъ родъ бъглеца? Удача была для нихъ важнъе правды. Король не дерзнулъ торжественно

признать Лжедимитрія истинивымъ до его решительнаго успъха, и Воовода Сендомирскій, сдълавъ только опытъ, пожертвовавъ частію своего богатства надежав величія, оставиль будущаго зятя, когда увиделъ сопротивление Россиявъ. Сигизмундъ и Мнишекъ обманулись, можетъ быть, не во мижніи о правахъ, но единственно во мижнів о счастін или благоразумін Самозванца, думавъ, что онъ удержитъ на головъ вънецъ, данный ему измъною и заблуждениемъ: для того Король спъшилъ громогласно объявить себя виновникомъ Разстригина Державства, и Панъ Вельможный быть тестемъ Царя, хотя бы и пле-мени Отрепьевыхъ. Нохитителями въ ихъ силъ благоденствін гнушаются не страсти мирскія, но только чистая совъсть и добродътель уединенная.

Убъдительные ли и суждение тыхъ друзей Ажедимитрія, которые говорять: «войско, Бояре, «Москва, не приняли бы его въ Цари безъ силь-«ныхъ доказательствъ, что онъ сынъ Іоан-«новъ» (508)? Но войско, Бояре, Москва и снергнули его какъ уличеннаго самозванца: для чего върять имъ въ первомъ случав и не върять въ нослъднемъ? Въ обоихъ конечно дъйствовало удостовърение, основанное на доказательствахъ; но люди и народы всегда могли ошибаться, какъ свидътельствуетъ Исторія... и самаго Лжедимитрія!

Напомнимъ Читателямъ, что знаменятъйний изъ клевретовъ и единственный върмый другъ Разстриги въ бесвдахъ искренияхъ не скрывалъ его самозванства: такое важное признаніе слышалъ и сообщилъ потомству Нъмецкій Пасторъ Беръ, который любилъ, усердно славилъ Ажедимитрія, и клилъ Россіянъ за убіеніе Царя, котя и не сына Іоаннова (889). Сей же очевидецъ тоглашнихъ дъяній предалъ намъ слъдующія, не менье достопамятныя свидътельства истины:

1) «Голландскій Аптекарь Арендъ Клау-«зендъ  $(^{590})$ , бывъ 40 леть въ Россіи, служивъ «Іоанну, Осодору, Годунову, Самозванцу, и «лично знавъ, ежедневно видавъ Димитрія во «младенчествв, спазываль мнв утвердительно, «что мнимый Царь Димитрій есть совстив дру-«гой человъкъ, и не походить на истяннаго, «имъвшаго смуглое лице и всъ черты матери, съ «которою Самозванецъ ни мало не сходство-«валь. — 2) Въ томъ же увъряла меня Ливон-«ская плънница, Дворянка Тизенгаузенъ, осво-«божденная въ 1611 году, бывъ повивальною «бабкою Царицы Маріи, служивъ ей днемъ и «ночью, не только въ Москвъ, но и въ Угличъ-«непреставно видавъ Димитрія живого, видовъ «и мертваго. — 3) Скоро по убісній Ажедимитрія «вызъхаль я изъ Москвы въ Угличь, и разгова-«ривая тамъ съ однимъ маститымъ старцемъ, «бывшимъ слугою при дворъ Маріи, заклиналъ «его объявить мив истину о Царв убитомъ. Онъ «всталь, нерекрестился и такь ответствоваль: «Москвитяне клялися ему въ върности и нару-«ницли клятьу: не хвалю ихь. Убить человьки

кразу мный и храбрый, но не сынт Іоанност, дой-«ствительно заръзанный въ Угличъ: я видълт его «мертваго, лежащаго на томъ мъсть, гдъ онт «всегда игрывалт. Богт судія Князьямъ и Боя-«рамъ нашимъ: время покажетъ, будемъ ли сча-«отливъе.»

Въ заключение упомянемъ о свидътельствъ извъстнаго Шведа Петрея, который былъ Посланникомъ въ Москвъ отъ Карла IX и Густава Адольфа, лично зналъ Самозванца и пишетъ, что онъ казался человъкомъ лътъ за тридцатъ (891); а Димитрій родился въ 1582 году, и слъдственно имълъ бы тогда не болъе двадцати четырехълътъ отъ рожденія.

Однимъ словомъ, несомпительныя, историческія и нравственныя доказательства убъждають вась въ истинъ, что мнимый Димитрій былъ самозванецъ. Но представляется другой вопросъ: кто же именно? дъйствительно ли Разстрига Отрепьевъ? Многіе иноземцы-современники не хотьли върить, чтобы бъглый Инокъ Чудовской Обители могъ сдълаться вдругъ мужественнымъ витяземъ, неустранцимымъ бойцемъ, искуснымъ всадникомъ, и многіе считали его Полякомъ или Трансильванцемъ, незаконнымъ сыномъ Героя Баторія, воспитанникомъ Іезунтовъ, утверж-даясь на мибніи ибкоторыхъ знатныхъ Ляжовъ (892), и прибавляя, что онъ не чисто говорилъ языкомъ Русскимъ: мнъніе явно несправедливое, когда современныя донесенія Ісзунтовъ въ ихъ начальству свидътельствують, что они узнали его въ Литвѣ уже подъ именемъ Димитрія, и не Католикомъ, а сыномъ Греческой Церкви (893). Никто изъ Россіянъ не упрекалъ Самозванца худымъ знаніемъ языка нашего, коимъ онъ владълъ совершенно, говорилъ правильно, писалъ съ легкостію (894), и не уступалъ никакому Дьяку тогдашняго времени въ красивомъ изображеніи буквъ. Имъя нъсколько поднисей Самозванцевыхъ (895), видимъ въ Латинскихъ слабую, невърную руку ученика, а въ Русскихъ твердую, мастерскую, кудрявый почеркъ грамотвя Приказнаго, каковъ былъ Отрепьевъ, книжникъ Патріаршій. Возраженіе, что келліи не производятъ витязей, уничтожается исторією его юности: од ваясь Инокомъ, не вель ли онъ жизни смелаго дикаря, скитаясь изъ пустыни въ пустыню, учась безстрашію, не боясь въ дремучихъ абсахъ ни звёрей, ни разбойниковъ, и наконецъ бывъ самъ разбойникомъ полъ хоругвію Козаковъ Днепровскихъ? Если и в поторые изъ людей ослапленных в личным в жъ нему пристрастіемъ, находили въ Лжедимитріи какое-то величіе (596), необыкновенное для человъка рожденнаго въ низкомъ состояніи, то аругіе хладнокровнъйтіе наблюдатели видъли въ вемъ всъ признаки закоснълой подлости, не изглаженные ни обхожденіемъ съ знатными Ляхами, ни счастіемъ нравиться Мнишковой дочери. Съ умомъ естественнымъ, легкимъ, живымъ и быстрымъ, даромъ слова, знаніями школьника и грамотвя соединая ръдкую дервость, силу

луши и воли, Самозванецъ былъ однакожь худымъ лицедвемъ на престоль, не только безъ основательныхъ свъдъній въ государственной наукъ, но и безъ всякой сановитости благород-ной: сквозь великолъпіе Державства прогляды-валъ въ Царъ бродяга. Такъ судили объ неиъ и Ноляки безпристрастные. — Доселъ мы могли затрудняться однимъ важнымъ свидътельствомъ: извъстный въ Европъ Капитанъ Маржеретъ. усерано служивъ Борису и Самозванцу, видъвъ людей и происшествія собственными глазами, увърялъ Генрика IV, знаменитаго Историка дету и читателей своей книги о Московской Державъ, что Григорій Отрепьевъ былъ не Ажедиивтрій, а совсѣмъ другой человѣкъ, который съ нимъ (Самозванцемъ) ушелъ въ Литву, и съ нимъ же возвратился въ Россію, велъ себя непристойно, пьянствоваль, употребляль во зло благосклонность его, и сосланный имъ за то въ Ярославль, дожиль тамъ до воцаренія Шуй-скаго (898). Нынъ, отыскавъ новыя современныя преданія историческія, изъясняемъ Маржеретово сказаніе обманомъ Монаха Леонада, который назвался именемъ Отрепьева для увъренія Рос-сіянъ, что Самозванецъ не Отрепьевъ (899). Царь Годуновъ имъль способы открыть истину: тысячи лазутчиковъ ревностно служили ему не только въ Россіи, но и въ Литвѣ (600), когда онъ развѣдывалъ о происхожденіи обманщика. Вѣ-роятно ли, чтобы въ случаѣ столь важномъ Борисъ легкомысленно, безъ удостовъренія, обълвилъ Лжедимитрія бъглецомъ Чудовскимъ, коего многіе люди знали въ столицъ и въ другихъ мъстахъ, слъдственно узнали бы и неправду при первомъ взоръ на Самозванца? Наконецъ Москвитяне видъли Лжедимитрія, живаго, мертваго, и все еще утвердительно признавали Діакономъ Григоріемъ (601); ни одинъ голосъ сомнънія це раздался въ потомствъ до нашего времени.

Сего довольно. Приступаемъ къ описанію дальнъйшихъ объдствій Россіи, не менте чрезвычайныхъ, не менте оскорбительныхъ для ея чести, но уже подобныхъ мрачному сновидтнію, — уже только любопытныхъ для народа, коему Небо судило временнымъ уничиженіемъ достигнуть величія, и который достигъ онаго, загладивъ память слабости великодушнымъ напряженіемъ силъ и память стыда необыкновенною славою.

конвцъ ХІ тома.

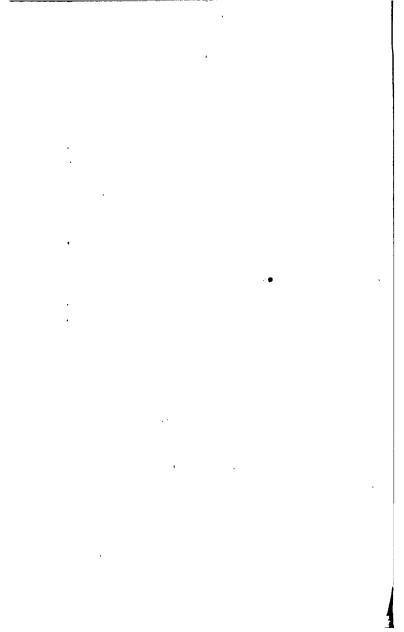

## ОГЛАВЛЕНІЕ

## томъ хі.

### ГЛАВА І.

#### царствование вориса годунова.

Г. 1598-1604.

Москва встрвчаетъ Царя. Присяга Борису. Соборная грамота. Авятельность Борисова. Торжественный входъ въ столицу. Знаменитое ополченіе. Ханское Посольство. У гошеніе войска. Рачь Патріарха. Прибавленіе къ грамоть избирательной. Царское вънчаніе. Милости. Новый Царь Касимовскій. Происшествія въ Сибири. Гибель Кучюма. Авла вившней Политики. Сульба Швелскаго Принца, Густава, въ Россіи. Перемиріе съ Литвою. Сношенія съ Півецією. Тісная связь съ Даніею. Герцогъ Датскій, женихъ Ксеніи. Переговоры съ Австріею. Посольство Персидское. Происшествія въ Грузін. Біздствіе Россіянъ въ Лагестанъ. Дружество съ Англією. Ганза. Посольство Римское и Флорентійское. Греки въ Москвъ. Дъла Ногайскія. Дъла внутреннія. Жа-**Јованная грамота Патріарху. Законъ о крестья**нахъ. Питейные домы. Любовь Борисова къ просвъщению и къ иноземцамъ. Похвальное слово Годунову. Горячность Борисова къ сыну. На-

CTD.

#### ГЛАВА II.

#### продолжение парствования ворисова.

#### Г. 1604-1605.

Блестищее властвованіе Годунова. Молитва о Царь. Подозрѣнія Борисовы. Гоненія. Голодъ. Новыя зданія въ Кремлѣ. Разбон. Порочные нравы. Мнимыя чудеса. Явленіе Сайовванца. Поведеніе и наружность обманщика. Іезуиты. Свиданіе Лжедимитрія съ Королемъ Польскимъ. Письмо къ Папѣ. Собраніе войска. Договоры Лжедимитрія съ Мнишкомъ. Мѣры взятыя Борисомъ. Первая измѣна. Витязь Басмановъ. Робость Годунова. Общее расположеніе умовъ. Великодушіе Борисово. Битва. Поляки оставляютъ Самозванца. Честь Басманову. Побѣда Воеводъ Борисовыхъ. Осада Кромъ. Письмо Самозванца къ Борису, Кончина Годунова.

90

### ГЛАВА III.

### ЦАРСТВОВАНІЕ ОВОДОРА БОРИСОВИЧА ГОДУНОВА.

#### Г. 1605.

Присяга Феодору. Достоинства юнаго Царя. Избрапіе Басманова въ Военачальники. Присяга войска. Изміна Басманова. Самовванецъ усиливается. Изміна Голицыныхъ и Салтыкова. Изміна войска. Походъ къ Москві. Оціпеніміе умовъ въ столиць. Изміна Москвитянъ. Сведеніе Феодора съ престола. Присяга Лжедимитрію. Заточеніе Патріарха и Годуновыхъ. Царрубійство.

175

## ГЛАВА IV.

#### ЦАРСТВОВАНІЕ ЛЖЕДИМИТРІЯ.

#### F. 1605-1606.

Первое оснорбление Бояръ. Указы Лжедимитриевы. Посоль Англійскій. Шествіе къ Москвв. Довъренность Разстриги къ Нъмцамъ. Вступленіе въ столицу. Пиръ. Милости. Филаретъ и юный Михандъ. Царь Синсонъ и Годуновы. Гробы Нагихъ и Романовыхъ пренесены въ Москву. Благодъянія. Преобразованіе Думы. Любовь Самозванца въ Генриху IV. Милосердіе. Похвальное Слово Разстригъ. Избраніе новаго Патріарха. Безмольное свидътельство Парицы - Инокини. Вънчаніе. Безразсудность Лжедимитрія. Дела гнусныя. Постриженіе Ксеніи. Шепоть о Разстригв. Обличенія. Шуйскій. Нівицы тівлохравители. Пышность и веселья. Посольство въ Антву за невъстою, Неудовольствія. Слухъ, что Борисъ Годуновъ живъ. Титулъ Цесаря. Обрученіе. Слухи о Самозванців въ Польшів. Лжедимитрій платить долги Миншковы. Происшествія въ Москвъ. Возвращеніе Шуйскихъ. Самозванецъ Петръ. Начало заговора. Посольство къ Шаху. Собраніе войска въ Гльцъ. Письмо къ Шведскому Королю. Сношенія съ Ханомъ-Толки о замыслахъ Ажедимитрія. Казнь Стрельцевъ и Дьяка Осипова. Опала Царя Симеона и Татищева. Путеществія Воеводы Сепдомирскаго съ Мариною. Рачь Мнишкова. Условія. Опала двухъ Святителей, Въбздъ Марины въ столицу. Негодованіе Москвитянъ. Соблазны. Ссора съ Послами. Лары. Обручение и свальба. Новыя причины къ негодованію. Пиры, Новая ссора съ Литов-

CTp.

синии Послами. Переговоры государственные. Замышляемыя потъхи. Наглость Ляховъ. Ночный совъть въ домѣ Шуйскаго. Дерзкія ръчи на площади. Волиеніе народа. Спокойствіе Лжедимитрія. Измѣна войска. Послъдняя ночь для Самозванца. Возстаніе Москвы. Гибель Басманова. Свидътельство Царицы-Инокиян. Судъ, допросъ и казнь Лжедимитрія. Щадять Марину. Убійства. Бояре утишають мятежъ. Глубокая тишина ночи. Козни властолюбія. Рѣчь Шуйскаго въ Думѣ. Избраніе новаго Царя. Развѣяніе Самозванцева праха. Доказательства, что Лжедимитрій быль дъйствительно обмантивиъ.

179

# **мсторія** государства россійскаго.

томъ хи.

# 

Survey of the Commence of the

## **MCTOPIA**

# ГОСУДАРСТВА РОССІЙСКАГО.

томъ хи.

M3AAHIE MECTOE

**САНКТИЕТЕ́РБУРГЪ.** ВЪ ТИПОГРАФІИ Э*Д*УАР*Д*А ПРАЦА. 1853.

### OHATAPEM

но Высочайшему новельню.

## ОТЪ ИЗДАТЕЛЕЙ XII ТОМА.

## (1829 F.)

Наконецъ мы можемъ исполнить ожиданіе Публики и послъднюю волю безсмертнаго творца Исторіи Государства Россійскаго.

Въ 1826 году, когда его семейство и друзья еще дозволяли себъ надъяться, что путешествіе и лучшій климать могуть поправить его здоровье, онъ поручаль намъ быть Издателями XII Тома его Исторіи; думаль кончить ее въ Италіи и однакожь хотьль прежде отътзда приготовить Примъчанія къ написаннымъ уже Главамъ. Но Судьбъ было угодно, чтобы его великій трудъ и въ семъ отношеніи остался недовершеннымъ. Въ первыя минуты ужасной и — не смотря на видимыя дъйствія четырехъ-мъсячной мучительной бользни — все еще какъ будто неожиданной потери, когда мысли тъхъ, кои досель его оплакиваютъ, не могли быть заняты ничъмъ инымъ,

собранныя имъ для составленія Примъчаній книги и рукописи разосланы по разнымъ мъстамъ. Нужно было время, чтобы снова собрать ихъ и привести въ порядокъ. Отъ сего и отъ нъкоторыхъ другихъ, неважныхъ для Публики обстоятельствъ, замедлилось изданіе книги, какъ намъ извъстно съ нетерпъніемъ ожидаемой.

Всъ приложенныя нами Примъчанія суть не что иное какъ выписки, сдъланныя по оставшимся въ бумагахъ покойнаго Исторіографа указаніямъ. Что касается до текста, кажется нътъ нужды говорить, что онъ представляется Читателямъ въ томъ самомъ видъ, въ коемъ мы нашли его. Первыя четыре Главы, даже и начало пятой, за исключеніемъ лишь немногихъ послъднихъ страницъ, были еще при жизни Автора переписаны на бъло, пересмотръны имъ и приготовлены къ печати. По странному, достойному замъчанія стеченію обстоятельствъ, сіе послъднее произведение Карамзина было, какъ можно полагать, последнимъ чтеніемъ Императора Александра; манускриптъ онаго, присланный изъ Таганрога послъ кончины сего Государя, возвращенъ покойному Исторіографу въ время, когда онъ самъ быстро склонялся къ гробу.

Карамзинъ не имълъ несчастія пережить свой таланть. Въ самомъ изнеможеніи силь физиче-

ежнать, сылы души его не слабели, и последнія черты его кисти тикже живы и върны ; какъ и ть, коими ознаменованы блистательныйшія мьста его Исторін. Въ семъ XII Томъ, коему можеть быть только че достаеть конца, чтобъ быть совершеннъйшимъ, Читатели умъющіе цьнить изащное найдуть все, что по справедливости плъняетъ насъ въ первыхъ, все, что можно назвать отличительнымъ свойствомъ сего безсмертнаго творенія: необыкновенную точность въ изображеніяхъ, плодъ обширныхъ, неутомимыхъ изысканій и пламенной, благоговъйной любви къ истинъ, во всемъ руководствовавшей Автора, выборъ всегда удачный сихъ мелкихъ, но иногда столь важныхъ подробностей, которыя такъ сказать оживотворяютъ разсказъ Историка, искусство поддерживать и пробуждать вниманіе красотою отдёльныхъ картинъ безъ вреда для общей связи и дъйствія цьлаго, и другое еще замъчательнъйшее искусство описывать давно бывшія происшествія съ чувствомъ и жаромъ современника, не переставая судить о нихъ, означать ихъ причины и слъдствія съ безпристрастіемъ и проницательностію Философа богатаго идеями нашего въка. Мы уже не говоримъ о достоинствъ неподражаемаго, доселъ единственнаго у насъ слога.

Повъствование о бъдствияхъ царствования Ва-

силія Шуйскаго и послідовавшаго за онышь Междоцарствія нерерывается въ 1611 году. Какъ намъ кажется, сіе не ослабляеть и можеть быть еще усиливаеть впечатлівніе, производимое описаніемъ тогдашняго ужаснаго состоянія Россіи.

Дм. Б.

## ИСТОРІЯ

## ГОСУДАРСТВА РОССІЙСКАГО.

томъ хи.

## ГЛАВА І.

Царствованіе Василія Іоанновича Шуйскаго.

r. 1606-1608.

Ролъ Василіевъ. Свойства новаго Царя. Клятва Василісва. Обнародованныя грамоты. В вичаніе Опалы. Неудовольствія. Пренесеніе Димитріева тваа. Новый Патріархъ. Гордость Марины. Рвчь Пословъ Литовскихъ. Посольство къ Сигизмунду. Сношенія съ Европою и съ Азією. Мятежи въ Москвъ. Бунтъ Шаховскаго. Вторый Ажедимитрій. Болотниковъ. Успахи мятежниковъ. Прокопій Ляпуновъ. Пренесеніе тіла Борисова. Мятежники подъ Москвою. Побъда Скопина-Шуйскаго. Ажепетръ. Осада Калуги. Годуновы въ Сибири. Распоряженія Василіевы. Призваніе Іова. Храбрость Болотникова. Победа Романова. Мужество Скопина. Бодрость Василія въ несчастівхъ. Доблесть Воеводъ Царсияхъ. Осада Тулы. Явленіе новаго Лжедимитрія. Взятіе Тулы. Бракъ Василіевъ. Законы. Уставъ воинскій.

Василій Іоанновичь Шуйскій, происходя г. 1606. въ осьмомъ колёнё отъ Димитрія Суздаль- Васискаго, снорившаго съ Донскимъ о Вели-

комъ Княжествъ, былъ внукомъ ненавистнаго Олигарха Андрея Шуйскаго, казненнаго во время Іоанновой юности, и сыномъ Боярина-Воеводы, убитаго Шведами въ 1573 году подъ ствнами Лоде (1).

Если всякаго Вънценосца избраннаго су-

ства но-вего ца- дятъ съ большею строгостію, нежели Вънценосца наслъдственнаго; если отъ перваго требують обыкновенно качествъ ръдкихъ, чтобы повиноваться ему охотно, съ усердіемъ и безъ зависти: то какія достоинства, для царствованія мирнаго и непрекословнаго, надлежало имъть новому Самодержцу Россіи, возведенному на тронъ болъе сонмомъ клевретовъ, нежели отечествомъ единодушнымъ, въ следствіе изменъ, злодъйствъ, буйности и разврата? Василій, жетивый царедворець Іоанновъ, сперва явный непріятель, а послів безсовівстный угодникъ и все еще тайный эложелатель Борисовъ, достигнувъ вънца успъхомъ кова, могъ быть только вторымъ Годуно-вымъ: лицемъромъ, а не Героемъ добро-дътели, которая бываетъ главною силою и Властителей и народовъ въ опасностяхъ чрезвычайныхъ. Борисъ, воцаряясь, имълъ выгоду: Россія уже давно и счастливо ему повиновалась, еще не зная примъровъ въ крамольствъ. Но Василій имълъ выголу: не былъ святоубійцею; обагренный единственно кровію ненавистною, в

выслуживъ удиваеміе Россіянъ дікломъ блестя-щимъ, оказавъ въ нивложеніи Самозванца и витрость и неустранимость, всегда планитель-ную для народа. Чья судьба въ Исторіи равняется съ судьбою Шуйскаго? Кто съ места казни восходыть на тронъ, в знаки жестокой пытки привражаль на себъ кламидою Царскою? Сіе воспоминаніе не вредило, но способствовало общему благорасположенно къ Василію: окъ страдалъ ва окечество и Въру! Безъ сомнівнія уступая Борясу въ великихъ дарованіяхъ государственныхъ, Шуйскій славился однакожь разумомъ мужа Думнаго и свідфініями книжными, столь уливительными для тогдашних суев вровь, что его считали волхвомь (2); съ наружностію невыгодною (будучи роста малаго, толсть, несановить и лицемь смугль; имъя взоръ суровый, глаза красиоватые и подслъные, роть широкій), маже съ начествами вообще нелюбезными, съ хомомнымъ сердцемъ и чрезмърною скупостію, учъть, какъ Вельможа, спискать любовь гражданъ (2), честною жизнію, ревиостнымъ наблюленіемъ старыхъ обычаевъ, доступностію, ла-сковымъ, обхожденіемъ. Престоль явиль для современникомъ слабость въ Шуйскомъ: зависимость от в внушений, склонность и къ легковърію, коего желасть зломысліе, и къ недовърчивости, которая охлаждаеть усердіе. Не престоль же явиль для нотомства и чрезвычайную твер-лость дуни Варилісвой въ бореніи съ неодолимымь рокомы: вичение всю горесть Державства

несчастнаго, уловленнато властолюбіємъ, и сведавъ, что венець бываетъ вногая не наградою, а казнію, Шуйскій наль съ величіємъ въ разналинахъ Государства! Онъ хотёль добра отечеству, и бевъ

сомнънія испренно: еще болье хотыть

угождать Россіянамъ. Видевь столько влеупотребленій неограниченной Державной власти, Шуйскій думаль устранить ихъ и плънить Россію новостію важною. Въ часъ своего воцаренія, когда Вельможи, сановники и граждане клялися ему въ върности, самъ нареченный Вънценосецъ, къ клича общему изумленію, далъ присягу, дотоль Василіе-не. неслыханную: 1) не казнить смертію никого безъ суда Боярскаго, истиннаго, законнаго; 2) преступниковъ не лишать имънія, но оставлять его въ наследіе женамъ и детямъ невиннымъ; 3) въ извътахъ требовать прямыхъ, явныхъ улякъ съ очей на очи, и наказывать клеветниковъ темъ же, чему они подвергали винимыхъ ими несправедливо (4). «Мы желаемъ» (говорилъ Василій), «чтобы православное Христіанство «наслаждалось миромъ и тишиною подъ «нашею Царскою хранительною властію» и вельвъ читать грамоту, которая содержала въ себъ означенный уставъ, цъловаль кресть въ удостовърение, что непоинить его добросовъстно. Симъ священнымъ обътомъ мыслилъ новый Царь избавить

Рессіянь отъ двухь ужасныхъ золъ своего въка: отъ ложныхъ доносовъ и беззаконныхъ опалъ, соединенныхъ съ разореніемъ цвлыхъ семействъ въ пользу алчной казны; мыслиль, въ годину смятеній и бъдствій, дать гражданамъ то благо, коего не знали ни дъды, ни отцы наши до человъколюбиваго царствованія Екатерины Второй. Но вижсто признательности, многіе люди, знатные и незнатные, изъявили негодованіе, и напомнили Василію правило, уставленное Іоанномъ III, что не Государь народу, а только народъ Государю даетъ клятву (8). Сіи Россіяне были искренніе друзья отечества, не рабы и не льстецы назкіе: выбя въ свёжей памяти грозы тиранства, еще помнили и бурные дни Іоаннова младенчества, когда власть Царская въ пеленахъ дремала: боялись ел стъсненія, вреднаго для Государства, какъ они думали, и предпочитали свободную милость закону. Царь не вняль ихъ убъжденіямъ, дъйствуя или по собственному изволенію или въ угодность нѣкоторымъ Боярамъ, склон-ныжъ къ Аристократіи (6), и чтобы блеснуть великодушіемъ, торжественно объщалъ забыть всякую личную вражду, всь досады, претерпънныя имъ въ Борисово время (7): ему върили, но не долго.
Отмънивъ новости, введенныя Лжеди-

Отм'янивъ новости, введенныя Ажедимитріемъ, и возстановивъ древнюю Госу- обяз-

родо-дарственную Думу, какъ еща: была до его зания грано- времени, Василій спъшилъ извъстить всю Россію о своемъ вопареніи и не оставить въ умахъ ни мальйшаго сомивнія о Самоаванцъ: послали всюду чиновниковъ знатныхъ приводить народъ къ крестному цълованію, съ обътомъ, не дълать, не гоморить, и не мыслить мичего злаго противъ Царя, будущей супруги и дътей его; велели, какъ обыкновенио, три дни зводить въ колокола, отъ Москвы до Астрахани и Чернигова, до Тары и Колы, - молиться о здравіи Государя и мирть отечества (8). Читали въ церквахъ грамоты отъ Болръ. Царицы-Инокини Мароы и Васваія (именованнаго въ сихъ бумагахъ потожкомв Кесаря Римскаго). Описавъ дервость, злодъйства, собственное въ томъ привизміе и гибель Самозванца, Бояре величали родъ и васлугу Шуйскаго, снасителя Церкви Государства. Мароа свидътельствовалась Богомъ, что ея сердце усповоено казнію обманщика; а Василій увържать Россіанъ въ своей любви и милости. безпримърной. Обнародовали найденную во внутревнихъ комнатахъ дворца переписку Ажедимитрія съ Римскимъ Дворомъ и Духовенствомъ о введенія у насъ Латинской В'вры (9), запись данную Воеводъ Сендомирскому на Смоленскъ и Съверскую землю, также допросы Миншка и Бучинскихы, Яна и Ста-

пасавва: Мнишекъ винился въ заблуждени, сказывая, что онъ и самъ уже не могъ считать мнимаго Димитрія истичнымъ, приизтивъ въ немъ ненависть къ Россіи. и АЛЯ ТОГО ЧАСТО ВПАЛАЛЬ ВЪ бОЛЪЗИЬ ОТЪ горести. Бучинскіе объявляли, что Разстрига дъйствительно хотълъ, съ номощію Ликовъ, умертвить, 18 Ман, на лугу Срътенскомъ, двадцать главныхъ Бояръ и вськъ лучимкъ Москвитивъ; что Нану Ратомскому надлежало убить Княви Мсти-славскаго, Тарлу и Стадинцкимъ Шуйскихъ; что Ляхи должны были занять всё ивста въ Думв, править войскомъ и Госуларетвомъ: свидътельство едва ли достойное уважемін, и если не выпышленное, то вынужденное страхомъ изъ двухъ малолушилить слугь, которые, желая спасти себя отъ мести Россіянъ, не боялись клеветать на непель своего милостивца, раззвянный вътромъ 1 Современники върили; во трудно убъдить потомство, чтобы Лжелимитрій, хотя и неразсудительный, могъ дерзнуть на дъло ужасное и безумное: ибо легко было предвидъть, что Бояре и Москвитине не дали бы ръзать себя какъ агицевъ, и что кровопролитіе заключилось бы гибелію Лиховъ вибсть съ ихъ Главою.

Іюня 1 совершилось Царское вънчаніе, вычавъ храмъ Успенія, съ наблюденіемъ встахъ торжественныхъ обрядовъ, но безъ всякой

расточительной пышности: корону Моно-махову возложиль на Василія Митропо-лить Новогородскій (10). Синклить и на-родъ славили Вънценосца съ усердіемъ; гости и купцы отличились щедростію въ дарахъ, ему поднесенныхъ. Являлось однаножь какое-то уныніе въ столицѣ (11). Не было на милостей (12), ни паровъ; была опалы. Смѣнили Дворецкаго, Князя Рубца-Мосальскаго, одного изъ первыхъ клятвопреступниковъ Борисова времени (13), и вельли ему бхать Воеводою въ Корелу или Кенсгольмъ; Михайлу Нагому запретили именоваться Конюшимъ, желая ли навъки уничтожить сей знаменятый санъ, чрезмърно возвышенный Годуновымъ, вли единственно въ знакъ веблаговодения къ элопамятному страдальцу Василіева криво-душія въ дълъ о Димитріевомъ убіснік (14); Великаго Секретаря и Подскарбія, Аванасія Власьева, сослали на Воеводство въ У фу (18), какъ ненавистнаго приверженника Разстригина; двухъ важныхъ Бояръ, Ма-хайла Салтыкова и Бъльскаго, удалиди, давъ первому начальство въ Иванъ-городъ, второму въ Казани (18); многихъ иныхъ сановниковъ и Дворянъ, не угодныхъ Царю, также выслали на службу въ дальніе города; у многихъ взяли помъстья. Василій, говорить Льтописецъ (17), нарушиль объть свой не мстить никому

лично, безъ вины и суда. Оказалось неудовольствіе; слышали ропотъ. Василій, неудожакъ опытный наблюдатель тридцатильт- ствія. гнуснаго тиранства, не хотълъ ужасомъ произвести безмолвія, которое бываеть знакомъ тайной, всегда опасной ненависти къ жестокимъ Властителямъ; хотьль равняться въ государственной мудрости съ Борисомъ и превзойти Лжедимитрія въ свободолюбій, отличать слово отъ умысла, искать въ нескромной искренности только указаній для Правительства и грозить мечемъ закона единственно кра-мольникамъ. Слъдствіемъ была удивительная вольность въ сужденіяхъ о Царь, особенная величавость въ Боярахъ (18), особенная смълость во всъхъ людяхъ чиновныхъ; казалось, что они имъли уже не Государя самовластного, а полу-Царя. Никто не лерзнулъ спорить о коронъ съ Шуйскимъ, но многіе дерзали ему завидовать и порочить его избраніе, какъ незаконное. Самые усердные клевреты Василія изъявляли негодованіе: ибо онъ, доказывая свою умъренность, безпристрастіе и желаніе царствовать не для клевретовъ, а для блага Россіи, не далъ имъ никакихъ наградъ блестящихъ въ удовлетворение ихъ суетности и корыстолюбія. Замътили еще необыкновенное своевольство въ дв (19) и шатость въ умахъ: ибо частыя

перемьны государственной власти раждають недовъріе къ ел твердости и любовь къ перемънамъ: Россія же въ теченіе тода (20) имъла четвертаго Самолержца, праздновала два цареубійства и не видала нужнаго общаго согласія на послъднее избраніе. Старость Василія, уже почти тестидесятилътняго (21), его одиночество, неизвъстность наслъдія, также производили уныніе и безпокойство. Однимъ словомъ, самые первые дни новаго царствованія, всегда благопріятиъйшіе для ревности народной, болье омрачили, нежели утъщили сердца истинныхъ друзей отечества.

Между тъмъ, какъ бы еще не полагаясь

на удостовъреніе Россіянъ въ самозванствъ Разстриги, Василій дерзнулъ явленіемъ торжественнымъ напомнить имъ о своихъ лжесвидътельствахъ, коими онъ, въ угодность Борису, затмилъ обстоятельства Димитрісвой гибели: Царь велълъ Святителямъ, Филарету Ростовскому и Оеодосію Астраханскому, съ Боярами Княземъ Воротынскимъ, Петромъ Шереметевымъ, Андреемъ и Григоріемъ Нагими, перевезти превеза и Григоріемъ Нагими, перевезти превеза и Григоріемъ Нагими, перевезти оно, въ господствованіе Самозванца, лерісва кало уединенно въ опальной могилъ, никъмъ непосъщаемой (22): Іереи не смъли служить панихидъ надъ нею; граждане

боялись прибляжиться къ сему мисту, которое безмолвно уличало мнимаго Димитрія въ обнанъ. Но паденіе обманщика возвратило честь гробу Царевича: жители устремились къ нешу толпами; пюли молебны, лили слезы умиленія и покаянія, лучше другихъ Россіянъ знавъ истину и молчавъ противъ совъсти. Когда Святители и Бояре Московскіе, прибывъ въ Угличь, объявили волю Государеву, вародъ долго не соглашался выдать имъ дратоцвиные остатки юнаго мученика, взыван (23): «Мы его любили и за него страдали! Ли-«менные живаго, лишимся ли и мертваго?» Когда же, вынувъ изъ земли гробъ в снявъ его прышку, увидели тело, въ пятнадцать лътъ едва поврежденное сыростію земли  $\binom{24}{2}$ : плоть на лицъ и волосы на головъ цълые, равио какъ и жемчужное ожерелье, пинтый иматокъ въ лѣвой рукѣ, одежду также шитую серебромъ и золотомъ, сапожки, горсть оръховъ, найденныхъ у закланнаго младенца въ правой рукв и съ нимъ положенныхъ въ могилу: тогла, въ единодушномъ восторгѣ, жители и пришельцы начали славить сіе званеніе святости — и за чудомъ следовали новым чудеса, по свидътельству современниковъ: недужные, съ върою и лю-бевио касаясь мощей, испълялись. Изъ Углича несли раку, перемъняясь, люди знатизиміс, вонны, граждане и землед'яльцы: Василій, Царица-Инокина Мароа, Духовенство, з 10014. Сниклить, народъ встрътили ее за горо-домъ; отирыли мощи, явили ихъ нетлъ-ніе, чтобы утпошить впрующихь и сом-кнуть уста невприымь (25). Василій взялъ святое бремя на рамена свои и несъ до церкви Михаила Архангела, какъ бы желая симъ усердіемъ и смиреніемъ очистить себя передъ тімъ, кого онъ столь безстыдно оклеветаль въ самоубійствъ! Тамъ, среди храма, Инокиня Мареа, обливаясь слезами, молила Царя, Духовенство, всъхъ Россіянъ простить ей гръхъ согласія съ Лжедимитріемъ для ихъ обмана — и Святители, исполняя волю Царя, разрешили ее торжественно, изъ уваженія къ ся су-пругу и сыну (26). Народъ исполнился уми-ленія, и еще болье, когда церковь огласилась радостными кликами многихъ людей, вдругь излеченныхъ отъ бользней дъйствіемъ въры къ мощамъ Димитріевымъ, какъ пишугъ очевидцы. Хотъли предать земль сін святые остатки и раскопали засыпанную могилу Годунова, чтобы поставить въ ней гробъ его жертвы, въ придълъ, гдъ лежатъ Царь Іоаннъ и два сына его; но благодарность исцъленныхъ и надежда болящихъ убъдили Василія не скрывать источника благодати: вложили тело въ деревянную раку, обитую золотымъ атлапъть молебны новому Угоднику Божію,

вѣчно праздновать его память и вѣчно клясть  $\Lambda$ жедимитріеву ( $^{27}$ ).

Еще Церковь не имъла Патріарха: въ новий самый первый день Василіева царствованія орхі. свели Игнатія съ престола, безъ суда Духовнаго, единственно по указу Государеву, - одъли въ черную рясу и заперли въ келліяхъ Чудова монастыря; Іовъ же, въ печали, въ слезахъ лишась эрвнія, не хотьль возвратиться въ Москву (28), гдъ находились тогда всв Святители Россійскіе, кром' Митрополита Ермогена, удаленнаго **Ажедимитріемъ** (29), и тъмъ возвышеннаго во мивнін народа. Среди жалостныхъ примівровъ слабости, оказанной несчастнымъ Іовомъ и всемъ Духовенствомъ, Ермогенъ, не обольщенный милостію Самозванца, не устрашенный опалою за ревность къ Православію, казался Героемъ Церкви, и былъ единодушно, единогласно нареченъ Пагріархонъ, - нетерпъливо ожидаемъ и немедленно посвященъ, какъ скоро прибылъ нзъ Казани въ столицу, соборомъ нашихъ Епискомовъ. Царь, съ любовію вручая Ермогену жезлъ Св. Петра Митрополита, и Ермогенъ, съ любовію благословляя Царя, заключили искренній, вітрный союзъ Цервви съ Государствомъ, но не для ихъ мира u caacris!

Утвердивъ себя на престолъ великодушнымъ обътомъ блюсти законъ, всенароднымъ оправданіемъ казня Разстригиной, своимъ Царскимъ вънчаніемъ, торжествожь Димитріевой святости, избраніемъ Патріарха ревностнаго и мужественнаго духомъ, поставивъ войско на берегахъ Оки и въ Украйнъ, велъвъ надежнымъ чиновинкамъ осмотръть его (30) и Воеводамъ ждать Цар-скаго Указа, чтобы итти для усмиренія враговъ, габ они явятся — Василій немелленво запялся делами вибшинии. "Важити--йов или адим стишат основ смосах смин ну съ Литвою, не уронить досточнетва Россіи, но безъ крайности не начинать кровопролитія въ смутныхъ обстоятельствахъ Государства, коего внутреннее устройство, нослъ измънъ и бунтовъ, требовало времени и тишины. Еще тъле Самозванца лежало на лобномъ мъстъ, когда Дуковенство наше отправило гонца въ Кіевъ, къ тамошнему Воеводъ, Князю Острожскому, съ извъстительною грамотою о всемъ, что случилось въ Москвъ, и съ увъреніемъ въ ми-ролюбіи Россійскаго Правительства, не взирая на всъ козни Литовскаго: Въ семъ смыслъ лъйствовалъ и новый Вънценосецъ: хранилъ Поляковъ отъ заобы народа, велълъ давать имъ все нужное въ изобилін, и съ честію отвезти Марину къ отцу, который, обманывая себя и другихъ, еще именовалъ ее Царицею, и въ видъ слуги усерднаго благоговълъ предъ дочерью (<sup>81</sup>)». Маршка изъявляла болёе высо- гор-комёрія, нежели скорби, и говорила своимъ маркблажнимъ: «Избавьте меня отъ вашихъ «безвременных» утыненій и слезь мало-«лушных» 1» У жее взяли сокровища, одежды богатыя, данныя ей мужемъ: она не жаловалась отъ гордости. Взяли и все имъніе Воеводы Сендомирскаго: 10,000 рублей деньгами, кареты, лошадей, приборы конскіе, вина, всего на 250,000 пынвинихъ рублей серебрявых (32), сказавъ ему: «воз-«вратимъ тебъ, что найдется твоимъ соб-«ственнымь; удержимь достояніе казны «Царсной.» Въ свидании съ Боярами Миишекъ не скрывалъ глубокой своей печали. ви распаянія, въроятно искренняго, бывъ знаменят вишимъ Вельможею въ отечеств в и видя себя невольникомъ въ странъ чуждой, гат народная месть, имъ заслуженная, угрожала ему гибелію или узами, послъ его сновижения о. Державномъ величін. Бояре обещали Миншку не только безопасность, но и свободу, если Король удостовърить Василія въ истинномъ расположеніи къ миру (<sup>33</sup>).

Они имъли нъсколько свиданій и съ Послами Лиговскими. Первое было 27 Мая, во дворцъ, гаъ сін Наны замътили разительную перемъну: исчезла пышность Лисаництріева времени; скрылись блестящье золотомъ пълохранители и Стръльцы;

самые знатные чиновники, угождая вкусу Васкліеву къ бережливости, не отличались богатствомъ платья. Вмъсто роскоши и веселія, являлись везд'в простота, угрюмая важность, безмольная печаль (34). «Намъ казалось» — ввинуть Ляхи очевидцы — «что Дворъ Московскій готовился къ погребенію.» Князья Мстиславскій, Дмитрій Шуйскій, Трубецкій, Голицыны, Татвщевъ, приняли Олесницкаго и Госъвенаго въ той же палать, въ коей они бесьдовали съ ними именемъ Лжедимитрія, называя его тогда непобъдимымъ Цесаремъ, а въ сіе время гнуснымъ исчадіемъ ада! Мстиславскій произнесъ сильную рѣчь о злодѣйскомъ убіеніи истиннаго сына Іоаннова по воль Годунова, о нельпомъ самозванствъ Разстриги, о козняхъ Сигизмундовыхъ, желая доказать, что бродяга безъ вспоможенія Ляховъ никогда не овладівль бы Московскимъ престоломъ; что сей бродяга достойно казненъ Россією, а не многіє Ляхи, въ часъ мятежа, убиты чернію за ихъ наглость, безъ въдома Бояръ и Дворянства. «Однимъ «словомъ» — заключилъ Мстиславскій — «кто «виною зла и всъхъ бъдствій? Король и вы, «Паны, нарушивъ святость мирнаго договора «и крестнаго цълованія.»

Олесницкій и Госівскій тихо совітовались другь съ другомъ и дали отвіть не меніве сильный, изъясняясь сміло, и если не во всемъ искренно, то по крайней мітрів умио и благородно. «Мы слышали о біздственной кончинів

«Димитрія» — говорили Паны — «и жа- Рыч. «льли объ ней какъ Христіане, гнушаясь совь, «убійцею. Но явился человъкъ подъ име-«немъ сего Царевича, свидътельствуясь «разными примътами въ истинъ своего «увъренія, и сназывая, какъ онъ спасенъ «Небомъ отъ убійцъ, — какъ Борисъ тайно «умертвилъ Царя Оеодора, истребилъ знат-«нъйшіе роды Дворянскіе, тъсниль, гналь «всъхъ людей именитыхъ. Не то ли самое «говорили намъ о Борисъ и нъкоторые «взъ васъ, мужей Думныхъ? И читая «Исторію, не находимъ ли въ ней примъ-«ровъ, что мнимо-усопшіе являются ино-«гда живы въ казнь злодъйству? Но мы «еще не върили бродагъ: повърилъ ему «только добросердечный Воевода Сендо-«мирскій, и не ему одному, но многимъ «Россіянамъ, признавшимъ въ немъ Ди-«митрія (35): они клялися, что Россія «ждетъ его; что города и войско сдадутся «Іоаннову наследнику. Действуя «вольно, Мнишекъ жотълъ быть свидъте-«лемъ торжества Димитріева — и былъ; «но, повинуясь указу Королевскому, воз-«вратился, чтобы не нарушить мира, за-«ключеннаго нами съ Годуновымъ. Дими-«трій, какъ онъ называлъ себя, остался «въ землъ Съверской единственно съ Росчсіянами, Донскими и Запорожскими Ко-- «заками: чтожь сдълали Россіяне? пали

«къ погамъ его: воеводы и войско. Что сде-«лали и вы, Бояре? выгыхали къ нему на встрычу «съ Царскою утварію; вопили, что принимаете «Государя любимаго отъ Бога, а кипъли гив-«вомъ, когда Ляхи смели утверждать, что они «дали Царство Димитрію. Мы, Послы, собственаными глазами видъли, какъ вы предъ нимъ «благоговъли. Здъсь, въ сей самой палать, раз-«суждая съ нами о делахъ государственныхъ, «вы не изъявляли ни малъйшаго сомивнія о «родъ его и санъ. Однимъ словомъ, не мы По-«ляки, но вы Русскіе признали своего же Рус-«скаго бродягу Димитріемъ, встретили съ хле-«бомъ и солью на границъ, привели въ сто-«лицу, короновали и . . . . убили; вы начали, вы «н кончили. Для чего же вините другихъ? Не алучше ли молчать и каяться въ грѣхахъ, за «которые Вогъ наказалъ васъ такимъ ослъпле-«ніемъ? Не говоримъ о клятвопреступленіи и «цареубійствъ; не осуждаемъ вашего дъла, и не «имъемъ причины жалъть о семъ человъкъ, коаторый въ вашихъ глазахъ оскорблялъ насъ, «величался, безумно требовалъ неслыханныхъ «титуловъ и едва ли могъ быть надежнымъ дру-«гомъ нашего отечества; но дивимся, что вы, «Бояре, какъ люди извъстно умные, дозволяете «себъ суесловить, желая оправдать душегубство: «безчеловъчное избісніе нашихъ братьевъ... «Они не воевали съ вами, не помотали вашему «Лжедимитрію, не хранили его: ибо онъ виб-«рилъ жизнь свою не имъ, а вамъ единственно!

«Слагаете вину на чернь: повъримъ тому, «если можно; повъримъ, если вы невре«димо отпустите съ нами Воеводу Сендо«мирскаго, дочь его и всъхъ Ляховъ къ «Кородю, дабы мы своимъ миролюбивымъ «ходатайствомъ обезоружили месть гото«вую. Но доколъ, вопреки Народному Пра«ву, уважаемому и варварами, будете дер«жать насъ, какъ бы плънниковъ, дотолъ «въ глазахъ Короля, Республики и всей «Европы не чернь Московская, а вы съ «вашимъ новымъ Царемъ останетесь ви«новниками сего кровопролитія, и не въ «безопасности. Разсудите!»

Бояре слушали съ великимъ вниманиемъ и долго сидъли въ молчаніи, смотря другъ на друга; наконецъ отвътствовали Панамъ: «Вы были Послами у Самозванца, а теперь «уже не Послы: слъдственно не должно «говорить вамъ такъ вольно и смѣло» (38); но разстались съ ними ласково; вилѣлись снова, и сказали имъ, что Василій милостиво приказалъ освободить всъхъ нечиновныхъ Ляховъ и вывезти за границу; но что Послы, Воевода Сендомирскій и аругіе знатные Паны должны ждать въ Россіи ръшенія судьбы своей отъ Сигизмунда, къ коему фдетъ Царскій чиновникъ мя важныхъ объяснений и переговоровъ. Дворянинъ Князь Григорій Волконскій не-посольжедленно былъ посланъ въ Краковъ. Олес-Сигизу ницкій и Госівскій остались въ Москві подъ стражею; Мнишка съ дочерью вывезли въ Ярославль, Вишневецкаго въ Кострому, товарищей ихъ въ Ростовъ и Тверь (37). Они имъли дозволеніе писать къ Королю, и писали миролюбиво, желая какъ можно скорбе избавиться отъ неволи, чтобы говорить и дъйствовать иначе.

Уже слухъ о гибели Самозванца и многихъ Ляховъ въ Москвъ встревожиль всю Польшу: въ городахъ и въ мъстечкахъ Литовскихъ останавливали Князя Волкопскаго и Дьяка его, безчестили, ругали, называли убійцами, злодівми (38); метали въ ихъ людей камнями и грязью; а Королевскіе чиновники отвъчали имъ на жалобы, что никакая власть не можетъ унять народнаго негодованія. Вывъ четыре мьсяца въ дорогъ, Волконскій пріъхаль въ Краковъ, гдъ Сигизмундъ встрътилъ его съ лицемъ угрюмымъ, не звалъ къ объду. не удостоилъ ни одного ласковаго слова, п скрывъ печаль свою о судьбъ Лжедимитрія, отъ коего Польша ждала столько выгодъ, слушалъ холодно извъщение о новомъ Самодержцѣ въ Россіи. Въ переговорахъ съ Коронными Панами, Волконскій доказывалъ тоже, что наши Бояре доказывали въ Москвв Посламъ Сигизмундовымъ; а Паны отвътствовали ему тоже, что Послы Боярамъ. Мы говорили Ляхамъ: «Вы дали намъ Лжедимитрія!» Ляхи возражали: «Вы взяли его съ благодарно-«стію!» Но съ объихъ сторонъ умвряли колкость выраженій, оставляя слово на миръ. Волконскій требовалъ удовлетворенія за бъдствіе, претерпънное Россією отъ Самозванца: за гибель многихъ людей и расхищеніе нашей казны; Король же требовалъ освобожденія своихъ Пословъ и платежа за товары, взятые Лжедимитріемъ у купцевъ Литовскихъ и Галицкихъ, или разграбленные чернію Московскою въ день мятежа. Не могли согласиться, однакожь не грозили войною другъ другу. «Шве-«ція» — сказалъ Волконскій — «уступаетъ «Царю знатную часть Ливоніи, желая его «вспоможенія; но онъ не хочетъ нарушить «прежняго мирнаго договора.» Паны увъряли, что они также не нарушатъ сего договора, если мы будемъ соблюдать его. Ничего не ръшили и ни въ чемъ не условились. Сигизмундъ не взялъ даровъ отъ Волконскаго, и хотълъ писать съ нимъ къ Василію: но Волконскій отвъчаль: «я не «гонецъ.» Король вельль ему вхать къ Нарю съ поклономъ, сказавъ, что пришлетъ въ Москву собственнаго чиновника; о во жежать, уже зная о новыхъ мятежахъ Россіи и готовясь воспользоваться ими. какъ сосваъ абятельный въ ненависти къ ея величію.

Еще Василій имъль время возобновить ни съ въро- дружественныя сношенія съ Императоромъ, съ Королями Англійскимъ и Датскимъ (<sup>39</sup>). Гонецъ Рудольфовъ и Посланникъ Шведскій находились въ Москвъ. Непримиримый врагь врага нашего, Сигизмунда, Карлъ IX ревностно искалъ союза Россіи, и Василій действительно не спешиль заключить его, въ надежат обойтись безъ войны съ Сигизмундомъ. Ханъ Казы-Гирей увърялъ Царя въ братствъ, Ногайскій Князь Иштерекъ въ повиновеніи (40). Воевода Князь Ромодановскій отправился къ Шаху Аббасу для важныхъ переговоровъ о Турціи и Христіанскихъ земляхъ Востока. Еще Дворъ Московскій занимался дълами Европы и Азін, политикою Австріи и Персіи; но скоро опасности ближайшія, внутреннія, многочисленныя и грозныя скрыми отъ насъ вифшность, и Россія, терзая свои нъдра, забыла Европу Азію! . . . Сій новыя білствія началися такимъ образомъ:

Въ первые дни Іюня, ночью, тайные злодъи, всегда готовые подвижники въ бурныя времена гражданских обществъжелая ли только беззаконной корысти, или чего важивишаго, бунта, убійствъ, испроверженія верховной власти — написали мфломъ на воротахъ у богатъйшихъ иноземцевъ и у нъкоторыхъ Бояръ и Дворянъ, что Царь предаетъ ихъ домы расхищенію за измѣну (41). Утромъ скопилось тамъ множество людей, и грабители приступили къ дѣлу; но воинскія дружины успѣли разогнать ихъ безъ кровопролитія.

но ноинских дружины успъли разогнать ихъ безъ кровопролитія.

Чрезъ нъсколько дней новое смятеніе. Увърили народъ, что Царь желаетъ говорить съ нимъ на лобномъ мъстъ. Вся Москва пришла въ движеніе, и Красная Площадь наполнилась любопытными, отчасти и зломысленными, которые лукавыми внушеніями подстрекали черны матежу. Царь шелъ въ церковь; услышалъ необыкновенный шумъ внъ Кремля, свъдалъ о созваній народа и вельлъ немедленно узнать виновниковъ такого беззаконія; остановился и ждалъ донесенія, не трогаясь съ мъста.

Бояре, Царедворцы, сановники окружали его; Василій безъ робости и гиъва началъ укорять ихъ въ непостоянствъ и въ легкомысліи, говоря: «Вижу вашъ умыселъ; но для чего лукав- «ствовать, ежели я вамъ не угоденъ? Кого вы «избрали, того можете и свергнуть. Будьте спо- «койны: противиться не буду» (42). Слезы текли изъ глазъ сего несчастнаго властолюбца. Онъ цинулъ жезлъ Царскій, снялъ вънецъ съ головы и примодвилъ: «Ищите же другаго Царя!» — Всъ молчали отъ изумленія. Шуйскій надълъ снова вънецъ, поднялъ жезлъ и сказалъ: «Если «я Царь, то имтежники да трепещутъ! Чего хо- «тятъ они? смерти всъхъ невинныхъ инозем- «цевъ, всъхъ лучшихъ, знаменитъйшихъ Рос-

«сіянъ, и моей; по крайней мірь насилія и гра-. «бежа. Но вы знали меня, избирая въ Цари: «имъю власть и волю казнить злодъевъ.» Всъ «единогласно отвътствовали: Ты нашъ Госу-«дарь законный! Мы тебъ присягали и не измъ-«нимъ! Гибель крамольникамъ!» — Объявили указъ гражданамъ мирно разойтися, и никто. не ослушался; схватили пять человъкъ въ толпахъ, какъ возмутителей народа, и высъкли кнутомъ. Допскивались и тайныхъ, знативишихъ крамольниковъ; подоэръвали Нагихъ: ду-мали, что они волнуютъ Москву, желая свести Шуйскаго съ престола, собрать Великую Думу Земскую и вручить державу своему бляжнему, Князю Мстиславскому. Изследовали дело, честно и добросовъстно; выслушали отвъты, свидътельства, оправданія, и торжественно признали невинность скромнаго Мстиславскаго, не тро-нули и Нагихъ; сослали одного Боярина Петра Нереметева, Воеводу Псковскаго, также ихъ родственника, дъйствительно уличеннаго въ козняхъ. Шуйскій ръ семъ случав оказаль твердость и не нарушилъ данной имъ клятвы судить законно. Ему готовились искушенія важивишія! Столица утихла до времени; но знатная часть Государства уже пылала бунтомъ!... Тамъ, гдъ явился первый Лжединитрій, явился и вто-рый, какъ бы въ посмъяніе Россіи, снова требув легновърія или безстыдства, и находя его въ ослъплени или въ развратъ дюлей, отъ черни ло Вельможнаго сана.

Казалось, что Самозванецъ, всеми оставленный въ часъ бъдствія, не имълъ ня друзей, ни приверженниковъ, кромъ Басманова. Тъ, коихъ онь любиль съ довъренностію, осыпаль милостями и наградами, громогласнъе другихъ кляли намять его, желая неблагодарностію спасти себя — и спаслися: сохранили всю добычу измъны, санъ и богатство. Нъкоторые изъ нихъ умъли даже снискать довъренность Василіеву: такъ Князь Григорій Петровичь Шаховскій, извъстный любимецъ Разстригинъ, былъ посланъ Воеводою въ Путивль, на смъну Князю Бахтъя-рову, честному, но, можетъ быть, не весьма растороиному и смълому (43). Правительство знало важность сего назначенія: нигать граждане и чернь не оказывали столько усердія къ Самозванцу и не могли столько бояться новаго Царя, какъ въ землъ Съверской, гдъ оставалось еще не мало бродять, бъглыхъ разбойниковъ, элодъевъ, сподвижниковъ Отрепьева (44), и куда многіе язь нихъ, посль его гибели, спъшили возвратиться. Шаховскій безъ сомньнія говорилъ Василію тоже, что Басмановъ несчастному Феодору (45), — и сдълалъ тоже. Рожденный въ свое время, въ въкъ мятежей и беззаконій, со всвин качествами, нужными для первенства въ оныхъ, Шаховскій пылаль ненавистію къ виновникамъ Лжедимитріевой гибели; зналъ расположеніе народа Съверскаго и неудовольствіе мно-гихъ Россіянъ, которые имъли право участвовать и не участвовали въ избраніи Вънценосца; зналъ

волненіе умовъ и въ Москві и въ ціломъ Государстві, смятенномъ бунтами и еще не совсімъ успокоенномъ властію закона; считаль Державство Василія нетвердымъ, обстоятельства благопріятными, и, прель-щаясь блескомъ великой отваги, ръшился на злодъйство, удивительное и для сего времени: созвалъ гражданъ въ Путивлъ, и сказалъ имъ торжественно, что Москови сказадъ имъ торжественно, что Московскіе измънники, вмъсто Димитрія, умертвили какого – то Нъмца; что Димитрій, истинный сынъ Іоанновъ, живъ, но скрывается до времени, ожидая помощи своихъ друзей Съверскихъ; что злобный Василій готовитъ жителямъ Путивля и всей Украйны, за оказанное ими усердіе къ Димитрію, жребій Новогородцевъ, истерзанныхъ Іоанномъ Грознымъ (46); что не только за истиннаго Царя, но и для собственнаго спасенія они должны возстать на Путкскаго. Народъ не усомнился, и возна Шуйскаго. Народъ не усомнился, и возсталъ. Казалось, что всв города южной Россіи ждали только примъра: Моравскъ, Черниговъ, Стародубъ, Новгородъ-Съверскій немедленно, а скоро и Бългородъ, Борисовъ, Осколъ, Трубчевскъ, Кромы, Лив-ны, Елецъ, отложились отъ Москвы. Гра-ждане, Стръльцы, Козаки, дюди Болрскіе, крестьяне толпами стекались подъ знама бунта, выставленное Шаховскимъ и другимъ, еще знативищимъ сановникомъ,

Бунть Шахов-

Чернитовскимъ Воеводою, мужемъ Думнымъ, въкогда върнымъ закону: Княземъ Андреемъ Телятевскимъ. Сей человъкъ удивительный, не хотъвъ вибств съ цълымъ войскомъ предаться живому, торжествующему Самозванцу, съ шайками крамольниковъ предался его тъни, имени безъ существа, ослъпленный заблужденіемъ или непріязнію къ Шуйскимъ: такъ люди, кромъ истинно великодушныхъ, измъняются въ государственныхъ смятеніяхъ! Еще не видали никакого Димитрія, ни лица, ни меча его, и все пы-лало къ нему усердіемъ, какъ въ Борисово и Феодорово время! Сіе роковое имя съ чудною легиостію побъждало власть законную, уже не обольщая милосердіємъ, какъ прежде  $\binom{47}{7}$ , но устрашая муками и смертію. Кто не въриль гру-бому, безстыдному обману, — кто не хотыль изм внить Василію и дерзалъ противиться мятежу: тъхъ убивали, въшали, кидали съ ба-шенъ, распинали! Такъ, еще ко славъ отече-ства, погибли Воеводы, Бояринъ Князь Буйносовъ въ Бълъгородъ, Бугурлинъ въ Осколъ, Плещеевъ въ Ливнахъ, двое Воейковыхъ, Пушкинь, Киязь Щербатый, Бартеневь, Мальцовь; аругихъ ввергали въ темницы. Злодъйствомъ доказывалась любовь къ Царю; върность называли изменою, богатство преступленіемъ: холопи грабили имъніе господъ своихъ, безчестили ихъ женъ, женились на дочеряхъ Боярскихъ. Плавая въ крови, утопая въ мерзостяхъ насилія, терпівливо ждали Димитрія, и едва

спрашивали: гдъ онъ? Увъряя въ необхрдимости молчанія до нъкотораго времени, Шаховскій даваль однакожь разумьть, что солнце взойдеть для Россій — изъ Сендомира!

Могъ ли одинъ человъкъ предпріять и совершить такое дъло, равно ужасное и нелъпое, безъ условія съ другими, безъ пристовленія и заговора? Шаховскій имълъ клевретовъ въ Москвъ, гдъ скоро по убіевіи Лжедимитрія распустили слухъ, что онъ живъ, за нъсколько часовъ до мятежа, ночью, ускакавъ верхомъ съ двумя царедворцами, неизвъстно куда. Въ то же время видьли на берегу Оки, близъ Серџухова, трехъ необыжновенныхъ, таинственныхъ путешественниковъ; одинъ изъ нихъ далъ перевозчику семь злотыхъ и сказалъ: «Зна-«ешь ли насъ? Ты перевезъ Государя Дими-«трія Іоанновича, который спасается отъ «Московскихъ измънниковъ, чтобы возвра-«титься съ сильнымъ ополчениемъ, казнить «ихъ, а тебя саблать великимъ человф-«комъ (48). Вотъ онъ!» примодвидъ нездакомецъ, указавъ на младшаго изъ спутниковъ, и немедленно удалился вмъстъ съ ними. Многіе другіе видели ихъ и далее, за Тулою, около Путивля, и слышали тоже. Сін путешественники, или бъглецы, выв-Вторын хали изъ предъловъ Россіи въ Литву, — и митрів. Вдругъ вся Польша заговорила о Димитрін,

который будто бы ушель изъ Москвы въ одеждѣ Инока, скрывается въ Сендомиръ и ждетъ счастливой для него перемёны обстоятельствъ въ Россін. Посолъ Василіевъ, Князь Волконскій, булучи въ Краковъ, свъдалъ, что жена Мнишкова лъйствительно объявила какого-то человъка своимъ зятемъ Димитріемъ; что онъ живеть то въ Сендомиръ, то въ Самборъ, въ ея домв и въ монастыръ, удаляясь отъ людей; что мнимая теща купила для него богатыя одежды и приняма 200 слугъ и телохранителей; что съ нимъ только одинъ Москвитянинъ, Дворянинъ Заболоцкій, но что многіе знатные Россіяне, и въ числъ ихъ Князь Василій Мосальскій, ему тайно благопріятствуютъ (49). Новый Самозвавецъ ни мало не сходствоваль наружностію съ первымъ: былъ выше его, лицемъ не бълъ, а смуглъ; имълъ волосы кудрявые, черные (вмъсто рыжеватыхъ); глаза большіе, брови густыя, навислыя, носъ покляпый, бородавку среди щеки, усъ и бороду стриженную; но такъ же, какъ Отреньевъ, говорилъ твердо языкомъ Польскимъ и разумълъ Латинскій. Волконскій удостовърился, что сей обманщикъ былъ Дворя-имнъ Михайло Молчановъ, гнусный убійца юнаго Царя Өеодора (50), и мнимый чернокниж-никъ, свченный за то кнутомъ въ Борисово время: онъ скрылся въ началъ Василіева царствованія. Дійствуя по условію съ Шаховскимъ, Молчановъ успъль въ главномъ дълъ: ославилъ воскресение Разстриги, чтобы питать мятежъ въ землѣ Сѣверской; но не сиѣшилъ явиться тамъ, гдѣ его знали, и готовился передать имя Димитрія иному, менѣе извѣстному или дерзновеннѣйшему злодъю.

Уже самый первый слухъ о бъгствъ Разстриги встревожилъ Московскую чернь, которая, три дни терзавъ мертваго Ажецаря, не знала, върить ли или не върить его спасенію: нбо думала, что онъ, какъ извъстный чародъй, могъ ожить силою адскою, или въ часъ опасности сд'влаться невидимымъ и подставить другаго на свое мъсто; нъкоторые даже говорили, что человъкъ, убитый вмъсто Ажедимитрія, походиль на одного молодаго Дворянина, его любимца, который съ сего времени пропалъ безъ въсти (51). Дъйствовала и любовь къ чудесному и любовь къ мятежамъ: «чернь Московская» (пишутъ свидътели очевидные) «была готова мѣ-«нять Царей еженедъльно, въ надеждъ доискать-«ся лучшаго или своевольствовать въ безнача-«лін» — и люди, обагренные, можетъ быть, кровно Самозванца, вдругъ начали жальть объ его дияхъ веселыхъ, сравнивая ихъ съ уныдымъ царствованіемъ Василія! Но легковъріе многихъ и зломысліе нѣкоторыхъ не могли еще произвести общаго движенія въ пользу Разстриги тамъ, гдъ онъ воскресъ бы къ ужасу своихъ измънниковъ и душегубцевъ, - гдъ всъ, отъ Вельможъ до мъщанъ, хвалились его убіенісмъ. Клевреты Шаховскаго въ столиць желали единственно волненія, безпокойства народнаго, и вибеть съ слухами распространяли письма отъ имени Лжедимитрія, кидали ихъ на улицахъ, прибивали къ ствнамъ (52): въ сихъ грамотахъ упрекали Россіянъ неблагодарностію къ милостямъ великодушнъйшаго изъ Царей, и сказывали, что Димитрій будетъ въ Москвъ къ Новому году. Государь велълъ искать виновниковъ такого возмущенія; призывали всъхъ Дьяковъ, сличали ихъ руки съ подметными письмами, и не открыли сочинителей (58).

Еще Правительство не уважало сихъ козней, взъясняя оныя безсильною злобою тайныхъ, малочисленныхъ друзей Разстригиныхъ; но свъдавъ въ одно время о бунтъ южной Россіи и Севдомирскомъ Самозванцъ, увидъло опасность и спѣшило дъйствовать — сперва убъжденіемъ. Василій послаль Крутицкаго Митрополита Пафнутія въ Съверскую землю (54), образумить ея жителей словомъ истины и милосердія, закона и совъсти: Митрополита не приняли и не слушали. Царица-Инокиня Мароа, исполненная ревности загладить вину свою, писала къ жителямъ всъхъ городовъ Украинскихъ, свиавтельствуя предъ Богомъ и Россіею, что она собственными глазами видъла убіеніе Димитрія въ Угличъ и Самозванца въ Москвъ (55); что одни Ляхи и злодви утверждають противное; что Царь великодушный даль ей слово покрыть милосердіємь вину заблужденія; что не только возмущенные, но даже и возмутители могутъ жить безопасно и мирно въ домахъ своихъ,

если изъявять раскаяніе; что она шасть кънимъ брата, Боярина Григорія Нагаго, и святый образъ Димитріевъ, да услышатъ

истину, да зрятъ Ангельское лице ея сына, который быль рождень любить, а не терзать отечество смутами и здодъйствами. Ни грамоты, ни Посольства не имъли успъка. Бунтъ кипълъ; остервенение возрастало. Дъйствуя неусынно, Шаховскій звалъ всю Россію соединиться съ Упрайною; писалъ указы именемъ Димитрія и прикладывалъ къ нимъ печать государственную, которую онъ похитиль въ день Московскаго мятежа (56). Рать изменныковъ усиливалась и выступала въ поле, съ Воеводою достойнымъ такого начальства, колопомъ Князя Телятевскаго, Иваномъ Болот-Болот- никовымъ. Сей человъкъ, взятый въ плънъ никовъ. Татарами, проданный въ неволю Туркамъ и выкупленный Нъмцами въ Константвиополь, жиль несколько времени въ Венецін, захотъль возвратиться въ отечество, услышаль въ Польшь о минмомъ Димитрін, предложилъ ему свои услуги и явился съ письмомъ отъ него въ Князю Шаховскому въ Путавлъ. Внутренно въря или не въря Самозванцу, Болотниковъ восиламенилъ другихъ любопытными объ немъ разсказами; имъя умъ смътливый, нъкоторыя знанія воинскія и дерзость, сделался главнымъ орудіемъ мятежа, къ коему при-

стали еще лвое Князей Мосальскихъ и Михайло Долгорукій (57).

Видя необходимость кровопролитія, Василій вельль полкамь итти къ Ельцу и Кромамъ. Предводительствовали Бояринъ Воротынскій, сынъ отца столь знаменитаго, и Князь Юрій Трубецкій, Стольникъ, удостоенный необыкновенной чести имъть мужей Думныхъ подъ своими знаменами (58). Воротынскій близъ Ельца разсъяль шайки мятежниковъ; но чиновникъ Царскій, везя къ вему золотыя медали въ награду его мужества, вмъсто побъдителей встрътилъ бъглецовъ на пути. Гдъ нъкогда самъ Шуйскій съ сильнымъ войскомъ не умбаъ одольть горсти измбиниковъ, и гдъ измъна Басманова ръшила судьбу отечества, тамъ, въ виду несчастныхъ Кромъ, Болотниковъ напалъ на 5000 Царскихъ всадниковъ: они, съ Княземъ Трубецкимъ, дали тылъ; за ними и Воротынскій ушель отъ Ельца; винили, обго- Успахи няли другъ друга въ срамномъ бъгствъ, и няковъ. какъ бы еще имъя стылъ, не хотъли явиться въ столицъ: разъвхались по домамъ, сложивъ съ себя обязанность чести и защитниковъ Царства (59).

Побъдитель Болотниковъ ругался надъ пленными: называль ихъ кровонійцами, злодвями, бунтовщиками, а Царя Василія Шубникомь (60); вельль однихь утопить,

другихъ вести въ Путивль для казни; нъ-

которыхъ съчь плетьми и едва живыхъ отпустить въ Москву; шелъ вперелъ и возстановляль Державу Самозванца. Орелъ, Мценскъ, Тула, Калуга, Веневъ, Кашира, вся земля Рязанская пристали къ бунту, вооружились, избрали начальниковъ: Сына Боярскаго Истому Пашкова, Веневскаго Сотника (61); Григорія Сунбулова, бывшаго Воеводою въ Рязани, и тамошняго проко- Дворяпина Прокопія Ляпунова, дотолю пій Ля-пуновь неизвъстнаго, отсель знаменитаго, созданнаго быть вождемъ и повелителемъ людей въ безначалін, въ мятежахъ и буряхъ, --одареннаго красотою и криностію твлесною, силою ума и духа, смівлостію и мужествомъ (62). Сіе новое войско отличалось ревностію чистъйшею, составленное изъ гражданъ, владвльцевъ, людей домовитыхъ. Бывъ первыми, усердивними клевретами Басманова (63) въ измънъ Өеодору, они хотя и присягнули Василію, но осуж-дали дело Москвитянъ, убіеніе Разстриги, и думали, что присяга Шуйскому сама собою уничтожается, когда живъ Димитрій, старъйшій и слъдственно одинъ Вънценосецъ законный. Но ревность ихъ также вела къ злодъйствамъ: лилась кровь воиновъ и гражданъ, върныхъ чести и Василію. Разанскій Нам'встникъ, Болринъ Князь Черкасскій, Воеводы Киязь Тростенскій,

Вердеревскій, Князь Каркадиновъ, Измайловъ (64), были скованные отправлены Ляпуновымъ въ Пу-тивль на судъ или смерть. Разбойники Съверскіе жгли, опустошали селенія; грабя, не щадили и святыни церквей; срамили человъчество гнус-нъйшвии дълами (65). Ужасъ распространялъ измѣну, какъ буря пламень, съ неимовѣрною быстротою, отъ предѣловъ Тулы и Калуги къ Смоленску и Твери: Дорогобужъ, Вязьма, Ржевъ, Зубцовъ, Старица предались тѣни Лжедимитрія, чтобы спастися отъ ярости мятежниковъ; но Тверь, издревле славная въ нашихъ лътописяхъ върностію, не измънила: достойный ея Святитель Осоктисть, великодушно негодуя на слабость Воеводъ, явился бодрымъ Стратигомъ: оволчилъ Духовенство, людей приказныхъ, собственныхъ Дътей Боярскихъ, гражданъ, разбилъ многочисленную шайку злодъевъ (66) и послалъ къ Государю нъсколько сотъ плън-HLIXT.

Встревоженный быствомы Воеводы оты Ельца и Кромы, быствомы чиновниковы и рядовыхы оты Воеводы и знамены, — наконець силою, успыхами бунта, Василій еще не смутился духомы, имыя данное ему оты природы мужество, если не для одольнія быдствій, то по крайней мыры для великодушной гибели. Літописець говорить, что Царь безы искусныхы Стратиговы и безы казны есть орель безкрылый, и что таковы быль жребій Шуйскаго (67). Борись оставиль преемнику казну и только одного слав-

наго храбостію Воеводу, Басманова-намфиника: Лжедимитрій-расточитель не оставилъ ничего, кромъ измънниковъ; но Василій ділаль, что могь. Объявивь всенародно о происхожденіи мятежа — о нелівпой басив Разстригина спасенія, о сонмищъ воровъ и негодяевъ, коимъ имя Димитрія служить единственно предлогомъ для злодъйства (68), въ самыхъ тъхъ мѣ-стахъ, гдъ жители, ими обманутые, встрьчаютъ ихъ какъ друзей, - Царь выслалъ въ ноле новое сильнъйшее войско, и какъ бы спокойный сердцемъ, какъ бы въ мирное, безмятежное время, удумалъ загладить несправедливость современниковъ въ глазахъ потомства: снять опалу съ памяти Вънцевосца, хотя и ненавистнаго за многія абла злыя, но достойнаго жвалы за многія государственныя благотворенія: вельль, цышпреве- но и великольно, перенести тьло Бориса. сеніе Маріи, юнаго Осодора, изъ бъдной обители Св. Варсонофія въ знаменитую Лавру Сергіеву. Торжественно огласивъ убіеніе п святость Димитрія, Шуйскій не смъль приближить къ его мощамъ гробъ убійцы и снова поставить между Царскими памятниками; но хотълъ симъ дъйствіемъ уважить законнаго Монарха въ Годуновъ, будучи также Монархомъ избраннымъ; хотълъ возбудить жалость, если не къ Борису виновному, то къ Маріи и къ Өеодору не-

виннымъ, чтобы произвести живъйшее омерзъніе къ ихъ гнуснымъ умертвителямъ, сообщинкамъ Шаховскаго (69), жаднымъ къ новому цареубійству. Въ присутствіи безчисленнаго множества людей, всего Духовенства, Двора и Синклита, открыли могилы: двадцать Иноковъ взяли раку Борисову на плеча свои (ибо сей Царь скончался Инокомъ); Өеодорову и Маріину несли знатные сановники, провождаемые Святителями и Боярами. Позади ъхала, въ закрытыхъ саняхъ (70), несчастная Ксенія, и громко вопила о гибели своего Дома, жалуясь Богу и Россіи на изверга Самозванца. Зрители плакали, воспоминая счастливые дни ея семейства, счастливые и для Россіи въ первые два года Борисова цар-ствованія. Многіе объ немъ тужили, встрево-женные настоящимъ, и страшася будущаго (71). Въ Лавръ, внъ церкви Успенія, съ благоговъніемъ погребли отца, мать и сына; оставили мъсто и для дочери, которая жила еще 16 го-рестныхъ лътъ въ Дъвичьемъ монастыръ Владимірскомъ, не имъя никакихъ утъшеній, кромъ небесныхъ (72). Новымъ погребеніемъ возвращая санъ Царю, лишенному онаго въ могилъ, думалъ ли Василій, что нъкогда и собственныя его кости будутъ лежать въ неизвъстности, въ презръніи, и что великодушная жалость, справедливость и Политика также возвратять имъ честь Царскую (73)?

Уже не только Политика мирила Василія съ Годуновымъ, но и злополучіе, разительное сходство ихъ жребія. Обовиъ власть изифивла; опоры того и другаго, видомъ кржинія, падали, рушились, какъ тленъ и бреню. Рати Василіевы, подобно Борисовымъ, цъпенъли, казалось, предъ тънію Димитрія. Юноша, ближній Государевъ, Князь Миханлъ Скопинъ-Шуйскій, имель успехъ въ битвъ съ непріятельскими толпами на берегахъ Пахры (74); но Воеводы главные, Князья Мстиславскій, Динтрій Шуйскій, Воротынскій, Голицыны, Нагіе, им'я съ собою всвхъ Дворянъ Московскихъ, Стольниковъ, Стряпчихъ, Жильцовъ (75), встрвтились съ непріятелемъ уже въ пятилосяти верстахъ отъ Москвы, въ селъ Троицкомъ  $(^{76})$ , сразились и бъжали, оставивъ въ его рукахъ иножество знатныхъ плвнниковъ.

Уже Болотниковъ, Пашковъ, Ляпуновъ, толь взявъ, опустошивъ Коломну, столли (въ Октябръ мъсяцъ) подъ Москвою, въ селъ Коломенскомъ; торжественно объявили Василія Царемъ сверженнымъ; писали къ Москвитянамъ, Духовенству, Синклиту и народу, что Димитрій снова на престолів и требуетъ ихъ новой присяги (77); что война кончилась и Царство милосердія начинается. Между тъмъ мятежники злодъйствовали въ окрестностяхъ, звали къ себъ бродягъ, холопей; приказывали имъ ръзать Дворянъ и людей торговыхъ, брать ихъ женъ и достояніе, об'вщая имъ бесатство и Воссодство (76); разсынались по дорогамъ, не пускали запасовъ въ столицу, ими осажденную.... Войско и самое Государство какъ бы исчезли для Москвы, преданной съ ед святынею и славою въ добычу неистовому бунту. Но въ сей ужасной крайности еще блеснулъ лучь велвкодущія: оно спасло Царя и Царство, котя на время!

Василій, велью паписать къ мятежникамъ, что ждеть ихъ расканнія, и еще медлить истребить жалкій соны безумцевь, спокойно устроиль защиту города, предижстій и слободъ (79). Духовенство молилось; народъ постился три дни, и видя неустрашимость въ Государъ, самъ казался неустрашимымъ. Воины, граждане по собственному движеню обязали другъ друга клятвою въ върности, и никто изъ нихъ не бъжалъ къ злоавямъ (80). Полководцы, Князья Скопинъ-Шуй-скій, Андрей Голицынъ и Татевъ расположиансь станомъ у Серпуховскихъ вороть, для на-блюденія и для битвы въ случав приступа. Выслашные изъ Москвы отряды возстановили ел сообщение съ городами, ближними и дальними. Натріархъ, Святители писали всюду грамоты увъщательныя: върные одушевились ревностію, ивыванным устыдились. Тверь, Смоленскъ служили примъромъ: ихъ Дворяне, Дъти Боярскіе, люди торговые кинули семейства и спъщили спасти Москву. Къ добрымъ Тверитинамъ при-соединились жители Зубцова, Старицы, Ржева; нъ добрымъ Смолянамъ граждане Вязымы, Дорогобужа, Серпейска, уже не преступники отъ малодушія, но снова достойные Россіяне (81); вездѣ били злодѣевъ; выгнали ихъ изъ Можайска, Волока, Обители Св. Іоспфа; не давали имъ пощады: казнили плѣнныхъ.

Тогда же въ Коломенскомъ станъ открылась важная измёна. Болотниковъ, называя себя Воеводою Царскимъ, хотълъ быть главнымъ (82); во Воеводы, избранные городами, не признавали сей власти, требовали Димитрія отъ него. отъ Шаховскаго: не видали, и начинали хладъть въ усердін. Ляпуновъ первый удостовърился въ обманъ, и стыдясь быть союзникомъ бродягъ, холопей, разбойниковъ безъ всякой государственной, благородной цѣли, первый явился въ столицѣ съ повинною (вѣроятно, въ слъдствіе тайныхъ, предварительныхъ сношеній съ Царемъ); а за Ляпуновымъ и всѣ Рязанцы, Сунбуловъ и другіе. Василій простиль ихъ и далъ Ляпунову санъ Думнаго Дворянина. Скоро и многіе иные сподвижники бунта, удостовъренные въ милосердіи Государя, перебъ-жали изъ Коломенскаго въ Москву, гдъ уже не было ни страха, ни печали: все ожило и пылало ревностію ударить на остальныхъ мятежниковъ. Василій медлиль; изъявляя человъколюбіе и жалость къ несчастнымъ жертвамъ заблужденія (83), говориль: «Они также Русскіе и Хри-«стіане: молюся о спасенів ихъ душъ, да рас-«каются, и кровь отечества да не лістся въ меж-«доусобін!» Василій или действительно наделяся

утушить бунть безъ дальнъйшаго кровопролитія, торжественно предлагая милость самымъ главнымъ виновникамъ онаго, или для върнъйшей побъды ждалъ Смолянъ и Тверитянъ: они соединились въ Можайскъ съ Воеводою Царскимъ Колычевымъ и приближались къ столицъ.

Еще мятежники упорствовали въ намъреніи овладъть Москвою; укръшили Коломенскій станъ валомъ и тыномъ, терпъливо сносили ненастье и холодъ глубокой осени; приступали къ Симо-нову монастырю (84) и къ Гонной или Рогожской слободъ; были отражены, лишились многихъ людей, и все еще не унывали - по крайней мъръ Болотинковъ: онъ не слушалъ объщаній Василія забыть его вину и дать ему знатный чинъ (85), отвътствуя: «я клялся Димитрію умереть за «него, и сдержу слово: буду въ Москвъ не из-«мънникомъ, а побъдителемъ;» уже видълъ внамена Твеританъ и Смолянъ на Дфвичьемъ поль: видьль движение въ войскъ Московскомъ. и смъло ждалъ битвы неравной. Василій, самъ опытный въ дълъ бранномъ, еще не хотълъ п предъ ствнами Кремлевскими ратоборствовать лично, какъ бы стыдясь врага подлаго; хотълъ быть только невидимымъ зрителемъ сей битвы: въбрилъ главное начальство усердивишему или счастливъйшему витязю: двадцатильтнему Князю Скопину-Шуйскому, который свель полки въ монастыръ Даниловскомъ, и мыслиль окружить непріятеля въ станъ. Болотниковъ и Пашя доп ковъ встретили Воеводъ Царскихъ: первый сразился какъ левъ; вторый, не обнаживь меча, передался къ кимъ: со всеми Дворинами и съ знатною частію войска (96). У Болотникова остались Козаки, холови, Съверскіе бродяги; но онъ бился до соверфобъл шеннаго изнуренія силь, и бъжаль съ не-Сионна по Серпухову: останьные разобялись. Козаки еще держались въ укръпленномъ селенія Заборьв, и наконець съ Атаманомъ Беззубцевымъ сдаянся, присятнувъ Василію въ верности. Кроме ихъ, взяли на бою столь велиное число пленныхъ, что оти не умъстились въ темияцахъ Московскихъ, и были всь угоплены въ ръкъ, какъ влодъи ожесточенные; но Козаковъ не тронули и приняли въ Царскую службу (87). Юношь - побыдителю, Князю Скопину, рожденному къ чести, утъшенію и горести отечества, дали санъ Боярина, а Воеводъ Колычеву — Боярина и Дворецкаго (88). Радовались и торжество вали; пъли молебны съ колокольнымъ звономъ (89) и благодарили Небо за истребле-

ніе мятежниковъ, но прежде времени. Болотниковъ думалъ остановиться въ Серпуховъ: жители не впустили его (80). Онъ засълъ въ Калугъ; въ нъсколько дней укръпилъ ее глубокими рвами и валомъ; собралъ тысячь десять бъглецовъ, изготовился къ осадъ, и писалъ къ Съверской

Аум' пом'ятичновъ, что ему нужно всповожение и еще нуживе Димитрій, истинный или мнимый; что имя безъ человъка уже не дъйствуетъ, и что всъ ихъ клевреты готовы савдовать примъру Ляпунова, Сунбулова и Пашкова, если явленіе вождельшаго Царя-изгнанника, столь долго славимаго и невидимаго, не дастъ имъ новаго усердія и новыхъ сподвижниковъ (91). Но қого было представить? Сендомирскаго ли Самозванца, Молчанова, извъстнаго въ Россіи и ни мало не сходнаго съ Лжедивитріемъ, еще извъстнъйшимъ? Сей бъглець могь действовать на легковерныхъ только издали, слухомъ, а не присутствіемъ, которое изобличило бы его въ обызић. Пишутъ, что злодби Россійскіе -олег отвин сметрими датавар настоя въва, какого-то благороднаго Ляха, но что онъ - взявъ, въроятно, деньги за такую отвату — раздумалъ искать гибельнаго величія въ буряхъ мятежа, мирно остался въ Цольшь жить нескулнымъ Дворяниномъ, и прерваль наконецъ связь съ III аховскимъ (92), коему случай далъ между тъмъ **ДРУГОЕ ОДУДІЕ.** 

Мы упоминали о бродягь Илейкь, Лжепетрь, мнимомъ сынь Царя Осодора (93). Лже-На нути къ Москвъ узнавъ о гибели Разстриги, онъ съ Терскими Козаками бъжалъ навадъ, мимо Казаци, гдъ Бояре Морозовъ

и Бъльскій хотъли схватить его: Козаки обнанули ихъ; прислали сказать, что выдадутъ имъ самозванца, и ночью уплыли внизъ по Волгъ; грабили людей торговыхъ и служивыхъ; влодъйствовали, жгли селенія на берегахъ, до Царицына, гав убили Князя Ромодановскаго, вхавшаго Посломъ въ Персію, и Воеводу Акинесева (94); остановились замовать на Дону и раз-славили въ Украйнъ о своемъ Лжецаревичъ. Обманъ способствоваль обману: Шаховскій призналъ Илейку сыномъ Оеодоровымъ, звалъ къ себъ вмъстъ съ шайкою Терскихъ мятежниковъ, встретилъ въ Путивле съ честію, какъ племянника и намъстника Димитріева въ его отсутствіе, и даже не усомнился объщать ему Царство, если Димитрій, ими ожидаемый, не явится (95). Сей союзъ злодъйства праздновали новымъ душегубствомъ, въ доказательство державной власти разбойника Илейки. Онъ вельлъ умертвить встхъ знатныхъ плтиниковъ, которые еще сидъли въ темницахъ: върныхъ Воеводъ Рязанскихъ (96), Думнаго мужа Сабурова, Князя Пріимкова-Ростовскаго, начальниковъ города Борисова, и Воеводу Путивльскаго, Князя Бахтвярова, взявъ себв его дочь въ наложницы. Искали и союзниковъ внъшнихъ, тамъ, глъвредъ Россіи всегда считался выгодою, и гдъ старая ненависть къ намъ усилилась желаніемъ мести за стыдъ неудачнаго дружества съ бродягою: новый Самозванецъ Петръ также обратился къ Сигизмунду, и Вельможные Паны не

устыванись сказать Князю Волконскому, который еще находился тогда въ Краковъ, что они «ждуть Пословъ отъ Государя Съ-«верснаго, сына Осодорова, который вмъ-«стъ съ Димитріемъ, укрывающимся въ «Галиціи, наміренъ свергнуть Василія съ «престола; что если Царь возвратить сво-«боду Мнишку и всёмъ знатнымъ Ляхамъ, «Московскимъ плънникамъ, то не будетъ чни Лжедимитрія, ни Лжепетра; а въ про-«тивномъ случать оба сдълаются истинны-«ми и найдутъ сподвижниковъ въ Респуб-«ликъ» (97)! Но Ляхи только грозили Василію; манили, въроятно, мятежниковъ объщаніями, и не співшили дійствовать; Шаковскій, Телятевскій, Долгорукій, Мосальскіе, съ новымъ Атаманомъ Илейкою не нивли времени ждать ихъ; призвали къ 👑 ! себъ Запорожцевъ; ополчили всвхъ, кого могля, въ землъ Съверской, и выступили въ поле, чтобы спасти Болотникова.

Умъль ли Василій воспользоваться своею побъдою, давъ мятежникамъ соединиться и вновь усилиться въ Калугъ? Онъ послалъ къ ней войско, но уже чрезъ нъсколько дней, и малочисленное, смятое первою смълою вылазкою; послалъ и другое, сильнъйшее съ Бояриномъ Иваномъ Шуйскимъ, который, одержавъ верхъ въ кровопролитномъ дълъ съ Болотниковымъ при устъъ ръки Оседа Угръг (88), осадилъ Калугу (30 Декабря), но

безъ надежды взять ее скоро. Худыя въсти, одна за другою, встревожили Москву. Въ Калунской и Тульской области новым шайки зложвевъ скопились и заняли Тулу (99). Бунтъ вспыхвулъ въ Увздъ Арзамасскомъ и въ Алатырскомъ (100): Мордва, холони, крестьяне грабили, разали Царскихъ чиновниковъ и Дворянъ, утопили Алатырскаго Воеводу Сабурова, осадили Нижній Новгородъ именемъ Димитрія. Астрахань танже измънила: ея знатный Воевода. Опольничій Князь Иванъ Хворостивинъ, ввяль сторону Шаховскаго: върпыхъ умертвили: добраго, мужественнаго Дьяка Карпова и многихъ иныхъ (101). Самыхъ границъ Сибири коснулось возмущение, но не проникло въ оную: тамъ начальствогодуно. вали усердные Годуновы, хотя и въ чествы въ Свени. вой ссылкъ (102). Изъ Вятки, изъ Перви силою гнали вонновъ въ Москву, а чернь славила Димитрія (103). Къ сему смятенію присоединилось ужасное естественное бъдствіе: язва въ Новѣгородѣ, гдѣ умерло множество людей, и въ числѣ ихъ Бовришъ Катыревъ (104). Между тъмъ цълое войско элодбевъ разными путями шло отъ Путивля къ Тулъ, Калугъ и Разани.

г. 1607. Василій бодрствоваль неусынно, распораженія ряжаль хладнокровно: послаль рати и Воевасиліе водь: знатнъйшаго саномъ, Князя Мстиславскаго, и знаменитъйшаго мужествомъ,

Скопина-Шуйскаго, къ Калугъ; Воротынсмаго къ Тул'в (105), Хилкова къ Веневу, Измайдова къ Козельску, Хованскаго къ Михайлову, Боярина Ослора Шереметена къ Астрахани, Пушкина къ Арзамасу; а самъ еще остался въ Москвъ съ дружиною Царскою, чтобы хранить святыню отечества и Церкви, или явиться на полъ битвы въчасъ решительный. Василій думаль предупредить соединение мятежниковъ, истребить ихъ отабльно, напрасвіями равными, единомые лочными, чтобы вдругъ и вездъ ухущихь бунтъ. Дъйствуя въ воинскихъ распоряженіяхъ какъ Стратигъ искусный, онъ хотвлъ дъйствовать и на сердца людей, оживить въ нихъ силу правственную, успоконть совъсть, возмущенную безажовіями государственными, и снова скріпить союзъ Царя съ Царствомъ, нарушенный злолбйствомъ.

Имъвъ торжественное совъщаніе съ Ер- в фемогеномъ, Духовенствомъ, Синклитомъ, права дюдьми чиновными и торговыми, Василій опредълиль звать въ Москву бывшаго Па- притріарха Іова для великаго земскаго дюла. Пова. Ермогенъ писалъ къ Іову: «Преклоняемъ «колъна: удостой насъ видъть благолъп- «пое лице твое и слыщать гласъ твой слад- «пій: молимъ тебя именемъ отечества смя- «тевнаго» (106). Іовъ пріъхалъ, и (20 Фе- м фермаля) явился въ церкви Успенія, извив

окруженной и внутри наполненной несмытымы множествомы людей. Оны стоялы у Патріаршаго мъста въ видъ простаго Инока, въ бъдной ризъ, но возвышаемый въ глазахъ зрителей памятію его знаменитости и страданій за истину, смиреніемъ и святостію: отшельникъ, вызванный почти изъ гроба примирить Россію съ закономъ и Небомъ. Все было изготовлено Царемъ для дъйствія торжественнаго, въ коемъ Патріаркъ Ермогенъ съ любовію уступаль первенство Старку, уже безчиновному. Въ глубокой тишинъ общаго . безмолвія и вниманія поднесли Іову бумагу и вельля Патріаршему Діакону читать ее на амвонъ. Въ сей бумагъ народъ — и только одинъ народъ — молилъ Іова отпустить ему, именемъ Божінть, всь его гръхи предъ Закономъ, строитивость, ослепленіе, вероломство, и клялся впредь не нарушать присяги, быть вѣрнышъ Государю; требовалъ прощенія для живыхъ ж мертвыхъ, дабы успоконть души клятвопреступ-никовъ и въ другомъ мірѣ; винилъ себя во всъхъ бъдствіяхъ, ниспосланныхъ Богомъ на Россію, но не винился въ цареубійствахъ, приписывая убіеніе Осодора и Марін одному Разстригь (107); наконецъ молилъ Іова, какъ святаго мужа, благословить Василія, Князей, Бояръ, Христолюбивое воинство и всъхъ Христіанъ, да восторжествуєть Царь вадъ мятежниками и да насладится Россія счастіємъ тишины. Іовъ отвътствовалъ грамотою, заблаговременно, но дъйствительно имъ сочинениемъ писанною извъстнымъ его слогомъ, умили-тельно и не безъ испусства. Тотъ же Діаконъ читалъ ее народу. Изобразивъ въ ней величіе Россів, произведенное умомъ и счастіємъ ся Монарховъ — кваля особенно государственный умъ Іоанна Грознаго (108), Іовъ собользновалъ о гибельныхъ слъдствіяхъ его преждевременной кончины и Димитрієва закланія, но умолчаль о виновивкъ онаго, нъкогда любивъ и славивъ Бориса; напомнилъ единодушное избраніе Годунова въ Цари и народное къ нему усердіе; дивился ослъпленію Россіянъ, прельщенныхъ бродягою; говорилъ: «Я давалъ вамъ страшную «на себя клятву въ удостовъреніе, что онъ са«мозванецъ: вы не хотъли мив върить — и сдъ-«лалось, чему нътъ примъра ни въ Священной, «ни въ свътской Исторів.» Описавъ всъ измъ-ны, бъдствіе отечества и Церкви, свое измаліе, ны, бъдствие отечества и Церкви, свое измание, гнусное цареубійство, если не совершенное, то по крайней мъръ допущенное народомъ — воздавъ хвалу Василію, Царю святому и праведному, за великодущное избавленіе Россіи отъстыда и гибели — Іовъ продолжалъ: «Вы знаете, «убить ли Самозванецъ; знаете, что не осталось «на землъ и скареднаго тъла его — а злодъи «дерзають увърять Россію, что онъ жавъ и есть «истинный Димитрій! Велики гръхи наши предъ «Богомъ, въ сіи времена послюднія (109), когда «примется неприне, нога сволочь мерсостиая, «тати, разбойники, бъглые холопи могутъ столь «ужасно возмущать отечество!» Наконоцъ, исчисливъ всё платвопреступленія Россіянъ, не исключая и данной Ажедимитрію присяги (110), Іовъ именемъ Небеснаго милосерлія, своимъ и всего Духовенства объявлялъ имъ разрішеніе и прощеніе, въ надежді, что они уже не измінять снова Царю законному, и добродітелію візрности, плодомъ, чистаго раскавнія, умилостивать Всевышняго, да побідять враговъ и возвратять Государству миръ съ тишиною.

Авиствіе было неописанное. Народу казалось, что тяжкія узы наятвы спали съ него, и что самъ Всевышній устами Праведника нерекъ номилованіе Россіи. Плакали, радовались — и тфиъ сильнфе тронуты были въстію, что Іовъ, елва уситвъ добхать изъ Москвы до Старины, преставилься (111). Мысль, что онъ, уже стоя на прагъ въчности, бестараль оъ Москвою, умилила сердца. Забыли въ немъ слугу Борисова: видъли единственно мужа святато, который въ последнія минуты жизми и въ носледникъ моленіяхъ дущи своей ревностно занимался судьбою горестнага отечества, умеръ, благасловаля его и возивстивъ ему умилостивленіе Неба!

Но происшествів не соотв'ятствоваль благопріятнымь ожиланіямь. Воеводы, послашные Царемь истребить скопища матемниковъ, большею частію не им'яли усп'яха. Метиславскій, съ главнымъ войскомъ об-

ступивъ Калугу (112), страляль пов: тяжелыхъ пушекъ, двлаль приметь къ укрънленіямъ, издали вель пъ пимъ деревлиную хроб. сору и хотълъ замечь се вывоть съ тыномъ вомострога: но Болотимковъ подкопомъ взорваль сію гору; не зналь и не даваль успокоенія осаждающимъ ; сражался день и ночь: не жальлъ людей, ни себя; обливался кровію въ битвахъ непреставныхъ, и выходиль изъ оныхъ побъдителемъ, доказывая, что ожесточение элодъйства можеть иногда уподобляться геройству добродётели. Онъ боялся не смерти, а долговременной осады, предвида необходименны сдаться отъ голода: ибо не усиблъ запалошадей, не жаловались и не слабъли въ свчахъ. Царь велълъ снова объщать милость имъ Атаману, если покорится: отвътомъ его было: «жду милости единственно «отъ Димитрія!» Тщетно прибъгали и къ средствамъ, менъе законнымъ: Московскій лекарь Фидлеръ вызвался отравить главнаго злодъя, далъ на себя страшную клятву, и взявъ 100 флориновъ, обманулъ Ва-силія: уфхалъ въ Калугу служить за деньги Болотникову, изъ любви къ Разстригъ. — Неудачная осада продолжалась четыре мъсяца (118).

Аругіе Восводы, встрётивъ непріятеля въ полъ, бъжали (114): Хованскій отъ Ми-

хайлова въ Переславль Рязанскій, Хилковъ отъ Венева въ Коширу, Воротынскій отъ Тулы въ Алексинъ, на голову разбитый предводителемъ изманниковъ, Княземъ Андреемъ Телятевскимъ, который успълъ прежде его занять и Тулу и Дъдиловъ. Только Измайловъ и Пушкинъ чество сдълали свое дъло: первый, разсъявъ многочисленную шайку измънника, Князя Михайла Долгорукаго, осадиль мятежниковъ въ Козельскъ (115); вторый спасъ Нижній Новгородъ, усмирилъ бунтъ въ Арзанасъ, въ Ардатовъ, и еще приспълъ къ Хилкову въ Коширу, чтобы итти съ нимъ къ Серебрянымъ Прудамъ (116), гдъ они истребили скопище злодъевъ и ваяли ихъ двухъ начальниковъ, Князя Ивана Мосальскаго и Литвина Сторовскаго; но близъ Дъдилова, были разбиты сильными дружинами Телятевскаго и въ безпорадкъ отступили къ Коширъ: Воевода Ададуровъ положилъ голову на мъстъ сей несчастной битвы, и множество бъглецовъ утонуло въ ръкъ Шатъ (117). — Боярниъ Переметевъ, коему надлежало усмирить Астрахань, не могъ взять города; укръпился на островъ Болдинскомъ, и не взирая на зимній холодъ, нужду, смертоносную цынгу въ своемъ войскъ, отражалъ всъ приступы тамошнихъ бунтовщиковъ, которые въ изступленіи ярости мучили, убивали пленныхъ. Глава ихъ, Князь Хворостинии, объявивъ самого Шереметева измънникомъ, грозиль ему лютьйщею казнію и зваль Ногайскихъ Владътелей подъ знамена Димитрія (118).-

Но Царь уже не думаль о томъ, что происходило въ отдаленной Астрахани, когда судьба его и Царства рѣшилась за 160 версть отъ столицы.

Ежелневно налъясь побълить Болотиикова если не мечемъ, то голодомъ - надъясь, что Воротынскій въ Алексинъ и Хилковъ въ Коширъ заслоняютъ осаду Калуги и блюдутъ безопасность Москвы главный Воевода, Князь Мстиславскій, отрядилъ Бояръ, Ивана Никитича Романова, Михайла Нагаго и Князя Мезецкаго противъ злодъя, Василія Мосальскаго (119), который шель съ своими толпами Бълевскою дорогою къ Калугъ. Они сразились съ непріятелемъ на берегахъ Вырки (120), смъло и мужественно. Цълыя сутки продолжалась битва. Мосальскій паль, оказавъ храбрость, достойную лучшей цёли. Такъ пали и многіе клевреты его: уже не имъя вождя, тъснимые, разстроенные, не хотъли бъжать, ни сдаться: умирали въ съчъ; другіе зажгли свои пороховыя бочки и взлетьли на воздухъ, какъ жертвы остервененія, свойственнаго только войнамъ междоусобнымъ. Романовъ, дотолъ из-побъла въстный единственно великодушнымъ терпъніемъ въ несчастіи (121), удостоился благодарности Царя и золотой медали за оказанную имъ доблесть (122).

. Но изменники въ другомъ месте были MCT. RAP. T. XII.

счастливье. Они, подобно Царю, соображаль свои действія наступательныя, слёдуя общей мысля, и стремясь съ развыхъ сторонъ къ одной цели: освободить Волотинкова. Гибель Мосальскаго не устрашила Телятевскаго, который также шелъ къ Калугъ и также встрътиль Московскихъ Воеводъ, Князей Татева, Черкасскаго ж Борятинскаго, высланных Мстиславскимъ 1 мая, мэъ Калужскаго стама (123). Въ жестокой битвъ на Пчелиъ легли Татевъ и Черкасскій со многими изъ добрыхъ воиновъ; остальные спаслися бъгствомъ въ станъ Калужскій, и привели его въ ужасъ, коимъ воснользовался Болотниковъ: следавлъ вылазку и разогналъ войско, еще многочисленное; вст обратили тылъ, кромъ юнаго муже. Князя Скопина-Шуйскаго и витязя Истомы ство Пашкова, уже върнаго слуги Царскаго (124): они упорнымъ боемъ дали времи малодуннымъ бъжать, спасая если не честь, то жизнь ихъ; отступили сражаясь къ Боровску, где несчастный Мстиславскій и другіе Воеводы соединили разсвянные остатки войска, бросивъ пушки, обозъ, запасъ въ добычу непрінтелю. Еще хуже робости была измівна : 15000 воиновъ Царскихъ, я въ числв ихъ около ста Нъмцевъ, пристали къ мятежникамъ. Узнавъ, что сдвавлось подъ Калугою, Измайловъ симвь осиду Козельска; по крайней мъръ не интулъ

снаряда огностръзынаго, и засълъ въ Мещовскъ (125).

Сім въсти поразнан Москву. Шуйскій в олснова полебался на престоль, но не въ ду-васишв: созваль Духовенство, Бояръ, людей несчачиновныхъ; предложилъ имъ мъры спасе- отихъ. нія, даль строгіе указы, требоваль немедленнаго исполненія, и грозиль казнію ослушникамъ: всв Россіяне, годные для службы, должны были спъшить къ нему съ оружіемъ, монастыри запасти столицу хльбомъ на случай осады, и самые Иноки готовиться въ ратнымъ подвигамъ за Въру (126). Употребили и нравственное средство: Святителя предали анаосмъ Болотникова и другихъ извъстныхъ, главныхъ злодвевъ: чего Царь не хотелъ дотоле, въ надежат на ихъ раскаяніе. Время было дорого: къ счастію, мятежники не двигались впередъ, ожидая Илейки, который съ последними силами и съ Шаковскимъ еще шелъ къ Туль (127). 21 Мая Василій сълъ на ратнаго коня и самъ вывелъ войско, нриказавъ Москву брату, Димитрію Шуй-скому, Князьямъ Одоевскому и Трубецкому (128), а всъхъ нныхъ Бояръ, Окольничихъ, Думныхъ Дъяковъ и Дворянъ взявъ съ собою, подъ Царское знамя, коего уже давно не видали въ полъ съ такимъ блескомъ и множествомъ сановниковъ: уже не стыдились итти всемъ Царствомъ на скопище злодъевъ храбрыхъ! Близъ Серпу-хова соединились съ Василіемъ Мстиславскій и Воротынскій, оба какъ бѣглецы въ уныніи стыда. Довольный числомъ, но боясь робости сподвижниковъ, Царь умълъ одушевить ихъ своимъ великодушіемъ: въ присутствіи ста тысячь воиновъ цълуя крестъ, громогласно произнесъ обътъ возвратиться въ Москву побъдителемъ или умереть (129); онъ не требовалъ клятвы отъ другихъ, какъ бы опасаясь ввести слабыхъ въ новый гръхъ въроломства, и далъ ее въ твердой ръшимости исполнить. Казалось, что Россія нашла Царя, а Царь нашелъ подданныхъ: всъ съ ревностію повторили обътъ Василіевъ — и на сей разъ не измънили.

Свёдавъ, что Илейка съ Шаховскимъ уже въ Туле, и что Болотниковъ къ нимъ присоединился, Василій послалъ Князей Андрея Голицына, Лыкова и Прокопія Ляпунова (130) къ Коширъ. Самозванецъ Петръ, какъ главный предводитель злодевъ, велълъ также занять сей городъ Телятевскому. Рати сошлися на берегахъ боля. Восми (131): началось дъло кровопролитное,

и мятежняки одольвали: но Голицынъ и доб- Лыковъ кинулись въ пылъ битвы съ восвоеволь клицаніемъ: «нътъ для насъ бъгства; одна
цар- «смерть или побъда!» и сильнымъ, отчаяннымъ ударомъ смяли непріятеля. Телятев-

скій ушель въ Тулу, оставивъ Москвитянамъ всъ свои знамена, пушки, обозъ; гнали бъгущихъ на пространствъ тридцати верстъ и взяли 5000 плънныхъ. Храбръйшіе изъ злодъевъ, Козаки Терскіе, Яицкіе, Донскіе, Украинскіе, числомъ 1700, засъли въ оврагахъ, и стръляли; уже не имъли пороха, и все еще не сдавались: ихъ взяли силою на третій день, и казнили, кромъ семи человъкъ, помилованныхъ за то, что они спасли нъкогда жизнь върнымъ Дворянамъ, которые были въ рукахъ у злодъя Илейки (132): черта достохвальная въ самой неумолимой мести!

Обрадованный столь важнымъ успъхомъ и геройствомъ Воеводъ своихъ еще болѣе, нежели числомъ враговъ истребленныхъ, Василій изъявилъ Голицыну и Лыкову живъйшую благодарность (133); двинулся къ Алексину, выгналъ оттуда мятежниковъ, шелъ къ Тулъ. Еще злодъи хотъли отвъдать счастія, и въ семи верстахъ отъ города, на ръчкъ Воронеъ, сразились съ полкомъ Князя Скопина-Шуйскаго: стояли въ мъстъ кръпкомъ, въ лъсу, между топями, и долго противились; наконецъ Москвитяне зашли имъ въ тылъ, смѣшали ихъ и вогнали въ городъ; нъкоторые вломились за ними даже въ улицы, но тамъ пали: ибо Воеводы безъ Царскаго указа не дерзнули на общій приступъ; а Царь жальль людей или опасался неудачи, зная, что въ Тулъ было еще не менъе двадцати тысячь злодвевъ отчаянныхъ: Россіяне умели

оборонять криности, не умия брать ихъ. Осада Туји. Обложили Тулу. Князь Андрей Голицынъ заняль дорогу Коширскую: Мстиславскій, Скопинъ и другіе Воеводы Кропивинскую; тяжелый снарядъ огнестръльный разставили за турами близъ ръки Уны; далье, въ трехъ верстахъ отъ города, шатры 30 Іюня Царскіе. Начилась осада, медленная и кровопролитная, подобно Калужской: тотъ же Болотниковъ и съ тою же смелостію бился въ вылазкахъ (134); презирая смерть, казался и невредимымъ и неутомимымъ: три, четыре раза въ день нападалъ на осаждающихъ, которые одерживали верхъ единственно превосходствомъ силы, и не могли хвалиться дъйствіемъ своихъ тяжелыхъ ствнобитныхъ орудій, стрвдяя только издали и не мътко. Воеводы Московскіе взяли Дъдиловъ, Кропивну, Епифань, и не пускали никого ни въ Тулу, ни изъ Тулы: Василій хотвль одольть ея жестокое сопротивленіе голодомъ, чтобы въ одномъ гифзаф захватить всёхъ главныхъ заодъевъ, и тъмъ прекратить бъдственную войну междоусобную. «Но Россія,» говоритъ Лътописецъ (135), «утопала въ пучинъ «крамолъ, и волны стремились за волнами: «рушились однъ, поднимались другія.»

Замышляя изм'вну, Шаховскій над'вался, в'вроятно, одною сказкою о Цар'в изгнанник'в низвергнуть Василія и дать Россіи

инаго Вънценосца, новаго ли бродягу, или кого нибудь изъ Вельможъ, знаменитыхъ родомъ, если, не взирая на свою дерзость, не смълъ мечтать о коронъ для самого себя; но, обманутый надеждою, уже стоялъ на краю бездны. Ежедневно уменьшались силы, запасы и ревность стъсненныхъ въ Туль мятежниковъ, которые спрашивали: «гдъ же тотъ, за кого умираемъ? гдъ Ди-«митрій?» Шаховскій и Болотниковъ клялися имъ: первый, что Царь въ Литвъ; вторый, что онъ видълъ его тамъ собственными глазами. Оба писали въ Галицію, къ блажнимъ и друзьямъ Миншковымъ, требуя отъ нихъ какого нибудь Анмитрія или войска, предлагая даже Россію Лякамъ, такими словами: «Отъ границы «до Москвы все наше: придите и возмите; «только избавьте насъ отъ Шуйскаго» (136). Съ письмами и наказомъ послали въ Литву Атамана Козаковъ Дивировскихъ, Ивана Мартинова Зарупкаго, смелаго и лукаваго: умъвъ ночью пройти сквозь станъ Московскій, онъ не хотъль вхать далье Стародуба, жилъ въ семъ городъ безопасно и питалъ въ гражданахъ ненависть къ Василію. Послали другаго въстника, который достигъ Сендомира, не нашелъ тамъ никакого Димитрія, но заставиль ближнихъ Мнишковыхъ искать его (137): искали и нашли бродягу, явленіе жителя Украйны, сына Поповскаго, Мат- возего

Эжелы- въя Веревкина, какъ увъряють Лътописцы, или Жида, какъ сказано въ современныхъ бумагахъ государственныхъ (138). Сей Самозванецъ и видомъ и свойствами отличался отъ Разстриги: былъ грубъ, свиръпъ, корыстолюбивъ до низости; только, подобно Отрепьеву, имълъ дерзость въ сердцъ и нъкоторую хитрость въ умъ; владёлъ искусно двумя языками, Русскимъ и Польскимъ; зналъ твердо Св. Писаніе и Кругъ Церковный (139); разумёлъ, если вёрить одному чужеземному Историку (140), и языкъ Еврейскій, читалъ Тальмудъ, книги Раввиновъ, среди самыхъ опасностей воинскихъ; хвалился мудростію и предвидъ-ніемъ будущаго (141). Панъ Мѣховецкій, другъ перваго обманщика, сдълался руководителемъ и наставникомъ втораго; впечатльть ему въ намять всь обстоятельства и случаи Лжедимитріевой исторіи, — открыль много и тайнаго, чтобы изумлять тъмъ любопытныхъ; взялъ на себя чинъ его Гетмана; пригласилъ сподвижниковъ, какъ нъкогда Воевода Сендомирскій, чтобы возвратить Державному изгнаннику Царство; находилъ менфе легковфрныхъ, но столько же, или еще болфе, ревнителей славы или корысти. «Не спрашивали» — говоритъ Историкъ Польскій (142) — «истин-«ный ли Димитрій или обманщикъ зоветъ «воителей? Довольно было того, что Шуй«скій сидълъ на престоль, обагренномъ кровію «Ляховъ. Война Ливонская кончилась: юноше«ство, скучая праздностію, кипьло любовію къ 
«ратной дъятельности; не ждало указа Королев«скаго и ръшенія Чиновъ Государственныхъ: 
«хотъло и могло дъйствовать самовольно,» но 
конечно съ тайнаго одобренія Сигизмундова и 
Пановъ Думныхъ. Богатые давали деньги бъднымъ на предпріятіе, коего цълію было расхищеніе цълой Державы. Выставили знамена, образовалось войско; и въсть за въстію приходила 
къ жителямъ Съверскимъ, что скоро будетъ у 
нихъ Димитрій (143).

Наконецъ, 1 Августа, явились въ Стародубъ два человъка: одинъ пменовалъ себя Дворяниномъ Андреемъ Нагимъ, другой Алексвемъ Рукинымъ, Московскимъ Подъячимъ; они сказали народу, что Димитрій не далеко съ войскомъ и вельть имъ ъхать впередъ, узнать расположеніе граждань: любять ли они своего Царя законнаго? хотятъ ли служить ему усердно? Народъ единодушно воскликнулъ: «гдъ онъ? гдъ «отецъ нашъ? идемъ къ нему всъ головами» (144). Онь здпось, отвътствоваль Рукинь, и замолчаль, какъ бы устрашась своей нескромности. Тщетно граждане убъждали его изъясниться; вышли изъ терпфиія, схватили и хотфли пытать безмолвнаго упрямца: тогда Рукинъ объявилъ имъ, что мнимый Андрей Нагой есть Димитрій. Никто не усомнился: всв кинулись лобывать ноги пришельца; вопили: «Хвала Богу! нашлося сокро-

0

eÌ

«вище нашихъ душъ!» Ударили въ коложола, пъли молебиы , честили Самозванца , коего при-слалъ Мъховецкій (145), готовясь итти въ слъдъ за нимъ съ войскомъ: присладъ съ однимъ клевретомъ, безоружнаго, беззащитнаго, по тайному уговору, какъ въроятно, съ главными Стародубскими измънниками, желая доказать Ляхамъ, что они могутъ надъяться на Россіянъ въ войнъ за Димитрія. Путивль, Черниговъ, Новгородъ Съверскій, едва услышавъ о прибытів Лжедимитрія, и еще не видя знаменъ Подьскихъ, спъщили изъявить ему свое усердіе, и дать воиновъ. Заблужденіе уже не извиняло зло-лъйства: многіе изъ Съверянъ знали перваго Самозванца и слъдственно знали обманъ, видя втораго, человъка имъ неизвъстнаго; но славили его какъ Царя истинааго, отъ ненависти къ Шуйскому, отъ буйности и любви къ матежу. Такъ Атаманъ Заруцкій, бывъ наперсинкомъ Разетригинымъ, упалъ къ ногамъ Стародубскаго обманщика, увъряя, что будетъ служить ему съ прежнею ревностію (146), и бевстыдно исчисляя опасности и битвы, въ коихъ они будто бы витстт храбровали. Но были и легковърные, съ горячимъ сердцемъ и воображевіемъ, слабые умомъ, твердые душею. Такямъ оказалъ себя одинъ Стародубецъ, сынъ Боярскій: взялъ и вручилъ Царю, въ станъ подъ Тулою, письмо отъ городовъ Съверскихъ, въ которомъ мятежники совътовали Шуйскому уступить престоль Димитрію и грозили казнію

въ случав упорства: сей посоль дерзнуль сназать въ глаза Василю тоже, назъвая его не Царемъ, а злымъ измвиникомъ; терпълъ пытку, хваляся върностію къ Диметрію, и былъ сожменъ въ пепелъ, не изъявивъ ни чувствительмости къ мукамъ, ни сожалънія о жазни, въ изступленіи ревности удивительной (147).

Василій, уэнавъ о семъ явленіи Самозванца, о семъ новомъ движеніи и скопицъ мятежниковъ въ южной Россіи, отрядилъ Воеводъ, Князей Антвинова-Мосальского и Третьяка Сентова, къ ея предъламъ: первый сталъ у Ковельска; вторый занялъ Лихвинъ, Бълевъ и Болховъ (148). Скоро услышали, что Мъховецкій уже въ Стародубъ съ сильными Литовскими дружинами; что Заруцкій призвалъ нъсколько тысячь Козаковъ и соединилъ ихъ съ толпами Съверскими; что Ажедимитрій, выступивъ въ поле, идетъ къ Туль. Воеводы Царскіе не могли спасти Брянска в реавли зажечь его, когда жители вышли съ жатьбемъ и селью на встръчу къ мнимому Димитрію (149)... Въ сіе время, одинъ изъ Польскихъ друзей его, Николий Харлескій, исполненный къ нему усердія и надежды завоевать Россію, пи-саль нь своинь ближнимь въ Литву слъдующее пасьмо любепытное (150): «Царь Димитрій и всв «ниши благородные витязи здравствуютъ. Мы «всяли Бринекъ, сожменный людьми Шуйскаго, «которые вывезли оттуда всё сокровища, и бъ-смани такъ скоро, что ихъ не льза было настиануть. Динатрій теперь въ Карачевь, ожидая

«знативнаго вспоможенія изъ Литвы. Съ нимъ «нашихъ 5000, но многіе вооружены худо.... «Зовите къ намъ всъхъ храбрыхъ; прельщайте «ихъ и славою и жалованьемъ Царскимъ. У васъ «носится слухъ, что сей Димитрій есть обман-«щикъ: не върьте. Я самъ сомнъвался и хотълъ «видъть его; увидълъ, и не сомиъваюсь. Онъ «набоженъ, трезвъ, уменъ, чувствителенъ; лю-«битъ военное искусство; любитъ нашихъ; ми-«лостивъ и къ измънникамъ: ластъ плъннымъ «волю служить ему или снова Шуйскому. Но «есть злодъи: опасаясь ихъ, Димитрій никогда «не спить на своемь Царскомь ложь, гдь только «для вида велитъ быть стражь : положивъ тамъ «кого нибудь изъ Русскихъ, самъ уходитъ ночью «къ Гетману или ко миъ, и возвращается домой «на разсвътъ. Часто бываетъ тайно между вои-«нами, желая слышать ихъ рѣчи, и все энаетъ. «Зная даже и будущее, говоритъ, что ему вла-«ствовать не долбе трехъ льтъ; что лишится «престола измъною, но опять воцарится и рас-«пространитъ Государство. Безъ прибытія но-«выхъ, сильнъйшихъ дружинъ Польскихъ, онъ «не думаетъ спъшить къ Москвъ, если возметъ «и самого Шуйскаго, который въ ужасъ, въ «смятеніи сняль осаду Тулы (151); всв бытуть «отъ него къ Димитрію».... Но Самозванецъ, оставивъ за собою Болховъ, Бълевъ, Козельскъ, и разбивъ Князя Литвинова-Мосальскаго близъ Мещовска, на пути къ Тулъ свъдалъ, что въ ней славится уже не Димитріево, а Василіево имя.

Еще мятежники оборонялись тамъ усиль-. но до конца лета, хотя и терпели недостатокъ въ оъвстныхъ принасахъ, въ хлебе и соли. Счастливая мысль одного вонна Валіо дала Царю способъ взять сей городъ безъ кронопролятія. Муромецъ, Сынъ Боярскій, именемъ Суминъ Кровковъ, предложилъ. Василію затопить Тулу, изъясниль возможность успаха, и ручался въ томъ жизнію (152). Приступили къ дълу; собрали мельниковъ; вельли ратникамъ носить землю въ мъшкахъ на берегъ Упы, ниже города, и запрудили ръку деревянною плотиною: вода поднялася, вышла изъ береговъ, влилась въ острогъ, въ улицы и дворы, такъ, что осажденные ъздили изъ дому въ домъ на лодкахъ (153); только высокія мѣста остались сухи и казались грядами острововъ. Битвы, вылазки пресъклись. Ужасъ нотопа и голода смирилъ мятежниковъ: они ежедневно цълыми толпами приходили въ станъ къ Царю, винились, требовали милосердія и находили его, всв безъ исключенія. Главные злоден еще несколько времени упорствовали: наконецъ и Телятевскій, Шаховскій, самъ непреклонный Болотниковъ, извъстили Василія, что готовы предать ему Тулу и Самозванца Петра, если Царскимъ словомъ удостовърены булуть въ помилованіи, или, въ противномъ случав, умруть съ оружіемъ въ ру-

дахъ, и спорве съъдять фругь фруги отъ голода, нежели сдадутся. Уже вная, что новый Лжедимитрій недалеко, Василій об'вщаль милость, --и 10 Октября Бояринъ Кольгчевъ, вступавъ въ Тулу съ воинями Московскими, ввиль подлейшаго взъ злодвевъ, Илейку. Болотимовъ явияся, съ головы до ногъ вооруженный, предъ шатрами Царскими, сошель съ кони, обнажилъ саблю, положиль ее себъ на шею, паль ницъ ж сказаль Василію: «Я исполниль объть свой: «служилъ върно тому, кто называлъ себя Дями-«тріемъ въ Сендомиръ: обманщикъ или Царь «истинный, не знаю; но онъ вымаль меня. Те-«перь я въ твоей власти: вотъ сабля, если хо-«чешь головы моей: когла же оставинь миз «жизнь, то умру въ твоей службь, усераный-«шимъ изъ рабовъ върныхъ» (150). Онъ угадываль, кажется, свою долю. Миловать такихъ элодбевъ есть преступленіе; но Василій объ щаль, и не хотъль явно нарушить слова: Волотникова, Шаховскаго и другихъ начальниковъ митежа отправили, въ следъ за скованнымъ Илейкою, въ Москву съ приставани; а Князя Телятевскаго, знатибишаго и темъ виновивищаго измънника, изъ уваженія къ его именитымъ родственникамъ, не иншили ни свободы, ни Боярства, къ посрамление сего Вольможнаго достоинства и къ соблазну государственному (105): слабость безстыдняя, вредныйшая жестохосты!

Но общая радость все прикрывала. Взячів

Тулы праздиовали какъ завоеваніе Казанскаго Царства или Сиоленскаго Княжества (166); и желая, чтобы сія радость была еще испренные для войска утомленнаго, Царь даль ему отлыхъ: уволилъ Дворянъ и Дътей Болрскихъ въ ихъ помъстья, свъдавъ, что Ажедиматрій, испуганный судьбою Ажепетра, ущель назадь къ Трубчевску (157). Вопреки опыту презирая новаго здодъя Россіи, Василій не спъщиль истребять его; послаль только легкія дружины къ Бранску, а конняцу Черемисскую и Татарокую въ Сфверскую землю для грабежа в казни виновныхъ ел жителей (158); не хотель ждать, чтобы сдалася Калуга, гль еще держались клевреты Болотникова съ Атаманомъ Скотницкимъ (159): велълъ оса-ждать ее малочисленной рати, и возвра-тился въ столицу. Москва встрътила его момъ. какъ мобъдителя (160). Онъ въбзжалъ съ необынновенною пышностію, съ двумя тысячами нарадныхъ всадниковъ, въ богатой колесиций, на прекрасныхъ бълыхъ коияхъ; умиленио слущаль ръчь Патріарха, видълъ знаки народнаго усердія, и казался счастливымъ! Три дни славили въ хра-махъ милость Божію къ Россіи; пять дней молился Василій въ Лавръ Св. Сергія, и заключиль церковное торжество абиствіемъ государственнаго правосудія: злодъя Илейку повъсили на Серпуковской дорогъ, близъ

Данилова Монастыря (161). Болотникова, Атамана Өелора Нагибу и строптивъйшихъ матежниковъ отвезли въ Каргополь и тайно утопили. Шаховскаго сослали въ Каменную Пустыню Кубенскаго Озера, а въроломныхъ Нъмцевъ, взятыхъ въ Туль, числомъ 52, и съ ними Медика Фидлера, въ Сибирь (162). Всъхъ другихъ плънниковъ оставили безъ наказанія и свободными. Калуга, Козельскъ еще противились: вся южная Россія, отъ Десны до устья Волги, за исключениемъ немногихъ городовъ, признавала Царемъ своимъ мнимаго Димитрія: сей злодви, отступивъ, ждалъ времени и новыхъ силъ, чтобы итти впередъ, - а Москва, утомленная тревогами, наслаждалась тишиною, после ужасной грозы и предъ ужаснъйшею! Испытавъ умъ, твердость Царя и собственное мужество, върные Россіяне думали, что главное сдълано; хотъли временнаго успокоенія и надъялись легко довершить остальное. Такъ думалъ и самъ Василій, Бывъ до-

толъ въ непрестанныхъ заботахъ и въ безпокойствъ, мысливъ единственно о спасеніи Царства и себя отъ гибели, онъ вспомнилъ наконецъ о своемъ счастіи и невъваст стъ: жестокою Политикою лишенный удоваст вольствія быть супругомъ и отцемъ въ г. 1608. лътахъ цвътущихъ, спъшилъ вкусить его гензаря 17. хотя въ лътахъ преклонныхъ, и женился

на Марін, дочери Боярина Князя Петра Ивановича Буйносова— Ростовскаго (163). Върить ли сказанію одного Лътописца (164), что сей бракъ имълъ слъдствія бъдственныя; что Василій, алчный къ наслажденіямъ любви, столь долго ему неизвъстнымъ, предался нъгъ, роскоши, лъности: началъ слабъть въ государственной и въ ратной дъятельности, среди опасностей засыпать духомъ, и своимъ небреженіемъ охладилъ ревность лучшихъ Совътниковъ Думы, Воеводъ и воиновъ, въ Царствъ Самодержавномъ, гдъ все живетъ и движется Царемъ, съ нимъ бодрствуетъ или дремлетъ? Но согласно ли такое очарованіе любви съ природными свойствами человъка, который въ недосугахъ заговора и властвованія смутнаго цёлью два года забывалъ милую ему невъсту? И какое очарованіе могло устоять противу такихъ бъд-CTRIM?

По крайней мъръ до сего времени Василій бодрствовалъ не только въ усиліяхъ истребить мятежниковъ, но съ удивительнымъ хладнокровіемъ, едва избавивъ отъ нихъ Москву, занимался и земскими или государственными уставами и способами заковы. народнаго образованія, какъ бы среди глубокаго мира. Въ Мартъ 1607 года, имъвъ торжественное разсужденіе съ Патріархомъ, Духовенствомъ и Синклитомъ, онъ

яздаль Соборную грамоту о бёглыхъ крестьянахъ, вельль икъ возвратить тъмъ владъльцамъ, за комми они были записаны въ книгахъ съ 1593 года: то есть, подтвердилъ Уложеніе Осодора Іоанновича, но сказавъ, что оно есть дело Годунова, неодобренное Боярами старъйшими, и провзвело въ началъ много зла, неизвъстнаго въ Іоанново время, когда земледельцы могли свободно переходить изъ селенія въ селеніе (165). Далье уставлено въ сей грамоть, что принимающій чужихъ престьянъ долженъ платить въ казну 10 рублей пени съ человъка, а господамъ ихъ три рубли за каждое лето; что полговорщикъ, сверхъ денежной пени, наказывается кнутомъ; что мужъ бъглой дъвки или вдовы дъластся рабомъ ен господина; что если господинъ не женить раба до двадцати лъть, а рабы не выдастъ за-мужъ до осьмнадцати, то ваеди стветми эн и оков сми ству справа жаловаться въ судъ на ихъ бъгство, даже и въ случаћ кражи или своса: законъ благонамъренцый, полезный не только для размноженія людей, во и для чистоты вравственной!

Устава Тогда же Василій велёль перевести съ Во и в Во и в Василій велёль перевести съ Во и в Во и в Василій велёль перевести съ Во и в Василій велёль перевести съ Апаль Ратинахъ, желая, какъ сказано въ началь онаго, чтобы «Россіяне знали всь «новыя хитрости воинскія, жовин хвалятся «Италія, Франція, Испанія, Австрія, Голлан«дія, Англія, Литва, и могли не только силъ
«силою, но и смыслу смысломъ противиться съ
«успъхомъ, въ такое время, когда умъ чело«въческій всего болье вперень въ науку необ«ходимую для благосостоянія и славы Госу«дарствъ: въ науку побъждать враговъ и хра«нить цълость земля своей» (166). Ничто не забыто въ сей любопытной книгъ: даны правила
для образованія и раздъленія войска, для строя,
похода, становъ, обоза, движеній пъхоты и
конницы, стръльбы пушечной и ружейной, осады и приступовъ, съ ясностію и точностію. Не
забыты и нравственныя средства. Предъ всякою битвою надлежало Воеводъ ободрять вонновъ лицемъ веселымъ (167), напоминать имъ
отечество и присягу; говорить: «я буду впере«ди...лучше умереть съ честію, нежели жить
«безчестно,» и съ симъ вручать себя Богу.

Угождая народу своею любовію къ старымъ обычаямъ Русскимъ, Василій не хотълъ одна-кожь, въ угодность ему, гнать иноземцевъ: не оказывалъ къ нимъ пристрастія, коимъ упрекали Разстригу и даже Годунова, но не давалъ ихъ въ обиду мятежной черни (168); выслалъ ревностныхъ тълохранителей Лжедимитріевыхъ и четырехъ Медиковъ Германскихъ за тъсную связь съ Поляками, — оставивъ лучшаго изъ нихъ, лекаря Вазмера, при себъ (169): но старался милостію удержать всъхъ честныхъ Нъмцевъ въ Москвъ и въ Царской службъ, какъ

воиновъ, такъ и людей ученыхъ, художниковъ, ремесленниковъ, любя гражданское образованіе, и зная, что они нужны для успъховъ его въ Россіи; однимъ словомъ, имълъ желаніе, не имълъ только времени сдълаться просвътителемъ отечества... и въ какой въкъ! въ какихъ обстоятельствахъ ужасныхъ!

## ГЛАВА II.

Продолжение Василиева Царство-

Г. 1607-1609.

Бъгство Воеводъ отъ Калуги. Самозванецъ усиливается. Лѣло знаменитое. Грамота Лжедимитріева. Предложеніе Шведовъ. Побъда Лисовскаго. Побъда Самозванца. Ужасъ въ Москвъ. Измѣна Воеводъ. Самозванецъ въ Тушинѣ. Перемиріе съ Литвою. Коварство Ляховъ. Побъда Санъги. Марина и Мяншекъ у Самозванца. Скопинъ посланъ къ Шведанъ. Бъгство къ Самозванцу. Разврать въ Москвъ. Знаменитая осада Лапры. Изиъна городовъ. Ужасное состояніе Россіи. Тушино. Договоръ Самозванца съ Миншкомъ. Польша объявляетъ войну Россіи. Крайность Россіи и перемѣна къ лучшему.

Въ то время, когда Москва праздновала г. 1607. Василієво бракосочетаніе, война междоу- собная уже свова пылала.

Калуга упорствовала въ бунтъ. Отъ имени Царя вздилъ къ ея жителямъ и людямъ вовискимъ прощенный измънникъ, Атаманъ Беззубцевъ (170), съ убъжденіемъ смъриться. Они сказали: «не знаемъ Царя, «кромъ Димитрія: ждемъ и скоро его увисдимъ!» Въроятно, что явленіе втораго Ажедимитрія было имъ уже извъстно. Василій, жалья утомлять войско трудами зимней осады, предложиль, весьма неосторожно, четыремъ тысячамъ Донскихъ мятежниковъ, которые въ битвъ подъ Москвою ему слалися (171), загладить вину свою взятіемъ Калуги: Донцы изъявили не только согласіе, но и живъйшую ревность; клялись оказать чудеса храбрости; прибыли въ Калужскій станъ къ Государевымъ Воеводамъ, и чрезъ нъсколько дней взбунтовались, такъ, что устрашенные взбунтовались, такъ, что устрашенные взбунтовались, такъ, что устрашенные взбунтовались в такъ, что устрашенные часть мятежниковъ вступила въ Калугу; лугв. другіе ушли къ Самозванцу.

Сей наглый обманщикъ не долго былъ Секо-въ бездъйствів. Друмины за дружинами званець услан-приходили къ нему муь Литвы, комныя н пъхотныя, съ вождями знатными: въ чисяв ихъ находились Мозырскій Хорунжій, Іосифъ Будзило, Паны Ташквичи и Лисовскій, бъглемъ, за какос-то преступленіе осужденный на казнь въ своемъ отечествъ : смълостію и мужествомъ витязь, ремесломъ грабитель (172). Узнавъ, что Василій распустиль главное войско, Лжединитрій, по сов'ту Лисовскаго, немедленно выступиль изъ Трубчевска съ семью тысячами Ляховъ, осмью тысячами Козаковъ и немалымъ числомъ Россілиъ. Воеводы Царскіе, Князь Михайло Кашинъ и Ржев-

скій, укранілись въ Бранскі (123): Сано-**УВАНС**ЕЪ ОСАДИЯЪ СЕФ., НО МЕ МОГЪ ВЗЯТЬ, отъ храбрости запиланнююъ, которые перптин голодъ, тли лошедей, и не ничи вольт, доставала се овосто кровію, ежедневными вименеми и битнами. Разь Ажемжитрісва усильнась шийнами повысь Донскихъ выходцевь: они представиля ему -Rekoro-to wensuscanaro odogery, mnumaro **Даревича** Осодора, будто бы втораго сына Ирины; но Лисдимитрій не хотьль привиать его племининкомъ и вельлъ умертвить. Осада длилась, и Василій усиваъ иринять меры : Волрина Князь Ивана Семеновичь Куракинъ изъ столицы, а Князь Янтвиновъ изъ Мещовска піли спасти Брянскъ. Янтвиновъ первый съ аружинами Московскими достягь береговъ Десны, видель сей городь и стань Ажедижитрієнь на другой сторонь ея, но не могъ перейти туда, ибо рвиа покрывалась жьномъ: осажденные также видъи его: кричили свеныъ Московскимъ британиъ: «спасите насъ! не навемъ куска хлъба!» н съ слезами простирали къ нимъ руки (174). Сей день (45 Денабря 1607) остался памят- Азло вымъ въ нашей Исворін : Латвиновь на- инос. нулся въ реку на коне; за Литинновымъ всь, воскинции: «лучие умереть, нежели «выдать своемъ : съ имин Богъ!» пывня, разгребая медъ, подъ выстрелями непріятеля, изумленнаго такою смілостію; вышли на берегъ, и сразились. Кашивъ и

Ржевскій сділали вылазку. Непріятель между двумя огнями не устояль, смъщался, отступилъ. Уже побъда совершилась, когда приспълъ Куракивъ, дивиться мужеству добрыхъ Россіянъ и славить Бога . Русскаго; но самъ, какъ главный Воевода, не отличился: только запасъ городъ всвиъ нужнымъ для осады; укрвпился на левомъ берегу Десны, и даль время непріятелю образумиться. Ръка стала. Лжелимитрій соединилъ полки свои и напалъ на Куракина. Бились мужественно, и всколько разъ, безъ ръшительнаго слъдствія, и войско Царское, оставивъ Брянскъ, заняло г. 1608. Карачевъ. Не имъя надежды взять ни того, ии другаго города, Самозванецъ двинулся впередъ, мирно вступилъ въ Орелъ, н написалъ оттуда слъдующую грамоту къ своему мнимому тестю, Воеводъ Сендо-грано- мирскому: «Мы, Димитрій Іоанновичь, Бота Лис. «жіею милостію Царь всея Россіи, Великій «Князь Московскій, Дмитровскій, Углиц-«кій, Городецкій...и другихъ многихъ «вемель и Татарскихъ Ордъ, Московскому «Царству подвластных», Государь и ша-«следникъ . . . Любезному отщу нашему! «Судьбы Всевышняго непостижамы для ума «человъческаго. Все, что бываеть въ міръ, «искони предопредълено Небомъ, което

«страшный судъ совершился и надо мною: за «гръхи ли нашихъ предковъ или за мои соб-«ственные изгнанный изъ отечества, и скитаясь «въ земляхъ чуждыхъ, сколько терпълъ я бъд-«ствій и печали! Но Богь же милосердый, не «помянувъ моихъ беззаконій, и спасъ меня отъ «измънниковъ, возвращаетъ мнѣ Царство, ка-«раетъ нашихъ злодвевъ, преклоняетъ къ намъ «сердца людей, Россіянь и чужеземцевь, такь, «что надъемся скоро освободить васъ и всъхъ «Арузей нашихъ, къ неописанной радости ва-«шего сына. Богу единому слава! Да будетъ «также вамъ извъстно, что Его Величество, Ко-«роль Сигизмундъ, нашъ пріятель, и вся Рѣчь «Посполитая усердно содъйствують мнв въ оты-«сканіи насл'вдственной Державы» (175). Сія грамота, въроятно, не дошла до Мняшка, заключеннаго въ Ярославлъ, но была конечно и писана не для него, а единственно для тъхъ, которые еще могли върить обману.

Самозванецъ зимовалъ въ Орле спокойно, умножая число подданныхъ обольщенемъ и силою; следуя правилу Шаховскаго и Болотникова, возмущалъ крестьянъ: объявлялъ независимость и свободу тёмъ, коихъ господа служили Царю; жаловалъ холопей въ чины, давалъ поместья своимъ усерднымъ слугамъ, вноземцамъ и Русскимъ (176). Тамъ прибыли къ нему знатные Князья, Рожинскій и Адамъ Вишневецкій, съ двумя или тремя тысячами всадниковъ (177). Первый, властолюбивый, надменный

м меобузданный, въ жаркой распръ собственною рукою умертвиль Меховецкаго, аруга, наставника Ажедимитрісва, и застуниль ифсто убитаго: сделался Гетиономъ бродаги, презпраемаго ямъ и всеми умиыми Ляхами.

Но Василій уже не могъ презирать сего

заодёл: еще не думал оставить юной супруги и столицы, онъ вифриль рать любимому своему брату, Дмитрио Имуйскому, Киязьямъ Василію Голецыну, Лыкову, Волконскому, Нагому (178); велелъ присоединиться къ намъ Куракину, конвицъ Татарокой и Мордовской, посленной еще изъ Тулы на Съверскую землю (179), и если не быль, то но крайней мфрь назался удостовъреннымъ, что власть законная, не взирая на смятеніе умовъ въ Россіи, одолжеть крамолу. Въ сіе время чиновникъ Шведскій, Петрей, находясь въ Москвв, остерегалъ Василія: доназывая, что явленіе Ажедамитріевъ есть дело Сигизмунда и Цапы, пред желеющихъ овладъть Россіею, предлагаль ложевіе ш в.е. намъ, отъ имени Карла IX, солозъ и значи⊶ тельное вспоможение (180); но Васили --

также, какъ и Годуновъ (181) — сказадъ, что ему муженъ только одинъ номощникъ, Богъ, а другихъ не надобно. Къ несчастію, онъ должень быль скоро переменнть MEICAH.

Гланный Воелода, Дмитрій Шуйскій, от-

личения сдинственно величавостію и спесію; не быль ни любимь, ни уважаемъ войскомъ  $(^{182})$ ; не имълъ ни дука ратнато, ви прозоравости въ совътахъ и въ въборв людей; имълъ зависть къ достоивствамъ блестинимъ и слабость къ ласкателямъ коварнымъ: для того, въроятно, не взяль южиго, счастливаго витявя, Смопима-Шуйскаго, и для того взяль Квязя Василія Годицьина, знаменитато изм'внами. Рать Московская остановилась въ Болховъ: но авиствовала, за тогданивми глубокими сивгами (183), до самой весны, и дала непріятелю усилиться. Шуйскій и сподвижники его, утружденные зимнимъ походомъ, съ семидесятью тысячами воиновъ (184) отдыхали; а толпы Лжедимитріевы, не боясь ни морозовъ, ни сибговъ, вездъ разсынались, брали города, жгли села и приближались и в Москвъ. Начальники Рязани, Князь Хованскій и Думный Дворянинь Ляпуновь, хогван выгнать мятежниковъ изъ Пронска, овлажьли его вибшними украпленіями и вломились въ городъ; но Ляпунова тяжело раввли: Хованскій отступиль — и чревъ нъсколько дней, подъ стънами Зарайска, былъ на голову разбить Паномъ победа Ансовскивъ (183), который оставилъ тамъ село. памятникъ своей победы, видимый и донынв: высокій курганъ, насыпанный надъ могилою убитыхъ въ семъ дель Россіянъ.

Царю надлежало защитить Москву новымъ войокомъ. Писали къ Дмитрію Шуйскому, чтобы онъ не медляль, шель и действо-Апра- валъ: Шуйскій наконецъ выступилъ, и верстахъ въ десяти отъ Болхова уже встритилъ Самозванца (186).

Первый вступиль въ дело Князь Василій Голицынъ, и первый бъжалъ; главное войско также дрогнуло: но запасное, подъ начальствомъ Куранина, смълымъ ударомъ остановило стремленіе непріятеля. Бились долго, и разошлись безъ побёды. Съ честію пали многіе воины, Московскіе и Н-ьмецкіе, коихъ главный сановинкъ, Ламсдоров, тайно объщаль Ажедимитрію передаться къ нему со всею дружнеюю, но пьяный забыль о семъ уговорь, и не мъшаль ей отличаться мужествомъ въ битвъ. Въ следующій день возобновилось кровопролитіе, и Шуйскій, излишно осторож-ный или робкій, велъвъ преждевременно спасать тяжелыя пушки и везти назадъ къ Болхову, далъ мысль войску о худомъ концъ сраженія: чъмъ воспользовался Ажедимитрій, извъщенный переметчикомъ (Боярскимъ Сыномъ, Лихаревымъ), и сильнымъ нападеніемъ смяль ряды Мосивипобыл тянъ; всв бъжали, еще кромв Намисвъ: Само. Капитанъ Ламсдороъ, уже непьяный, предложилъ имъ братски соединаться съ Ляхами; но многіе, сказавъ: «наши жены ц

«Афти въ Москвъ,» усканали въ саъдъ за Россіянами. Остались 200 человъкъ при знаменахъ съ Ламсдорфемъ, ждали чести отъ Лжедимитрія — и были изрублены Козанами: Гетманъ Рожинскій вельль умертвить ихъ какъ обманщиковъ, за кровь Ляховъ, убитыхъ ими на канунъ. Сія измъна Нъмцевъ утанлась отъ Василія: онъ наградилъ яхъ вдовъ и сиротъ, думая, что Ламсдорфъ съ добрыми сподвижниками летъ за него въ жаркой сътъ (187).

Царскіе Воеводы и вонны бъжали къ Москвъ; нъкоторые, съ Кияземъ Трехьякомъ Сентовымъ, засъли въ Болховъ; другіе ушли въ домы. Болховъ, глѣ находилось 5000 людей ратныхъ (188), сдался Ажелимитрію: всь они присягнули ему въ върности, выступили съ нимъ къ Калугъ, но шли особенно, подъ начальствомъ Князя Сентова. Москва была въ ужасъ. Бъглецы, ужесъ оправдывая себя, въ разсказахъ своихъ ски. умножали силы Самозванца, число Ляковъ, Козаковъ и Россійскихъ измѣнниковъ; даже увъряли, что сей вторый Лжедимитрій ... есть одинъ человъкъ съ первымъ; что они узнали его въ битвъ по храбрости еще бо-лъе, нежели по лицу. Чернь начинала уже винить Вояръ въ несчастной измънъ Самозванцу ожившему, и думала, въ случав крайности, выдать ихъ ему головами (189); нъкоторые только страшились, чтобы онъ,

какъ волиебникъ, не увидълъ на нихъ крови истерзанныхъ ими Ляховъ вла своей собственной! Но въ то же время достойные Россіяне, мвогіе Дворяне и Дъти Болрскіе, оставивъ семейства, изъ ближнихъ геродовъ спвшили въ столицу защитить Цари въ опасности. Явились и мнимые наичиники Болховскіе, Каязь Третьякъ Сентовъ съ пятью тысячами вонновъ: удостов френные, что Самозванецъ есть подлый злодый, они ушли отъ него съ береговъ Оки въ Москву, извинийсь минутнымъ стражомъ и неволею (190). Василій составиль новое войско, и даль начальство - къ несчастію, поздно — знаменитому Киязю Скопину и доброму Боярину, Ивану Романову. Сіе войско стало на берегахъ Незнани, между Москвою и Калугою, ждало непріателя, и готовилось къ битвъ, - но едва не было жертвою гнуснаго заговора. Главные спелвижники Скопина и Романова, чистыхъ серацемъ предъ людьми и Богомъ, не изича инван ихъ души благородной: Воеводы, Князья Иванъ Катыревъ, Юрій Трубецкій (191), Троекуровъ, думая, что пришав гибель Шуйскихъ, какъ нъкогда Годуновыхъ, и что лучше ускорениемъ ел снискать милость бродяги, какъ сделалъ Басмановъ, нежели гибнуть вивств съ Царемъ злосчастнымъ, начали тайно склонять Дворянъ и Детей Боярскихъ къ измене. Умы-

сель открылся: Василій приказадь ихъ скватить, веэти въ Москву, пытать — в, не сомнънно уличенныхъ, осудилъ единственно на ссылку, изъ уваженія къ древввиъ родамъ Кияжескимъ: Катырева удалали въ Сибирь, Трубецкаго въ Тотьму, Троекурова въ Нижній; но менъе знатныхъ и менъе виновныхъ преступниковъ, участниковъ злодъйскаго кова, казнили: Желибовскаго и Невтева (192). Встревоженвый симъ происшествіемъ и въстію, что Самозванецъ обходить станъ Воеводъ Царонихъ и приблимается къ Москвъ другимъ путемъ, Государь велёль имъ также итти къ столицъ, для ся защиты.

1 Іюня Лжедимитрій съ своими Ляхами в Россіянами сталь въ двѣнадмати верстакъ оттуда, на дорогъ Волоколанской, въ селъ Тушинъ (193), думая одинмъ своимъ Секоавленіемъ взволновать Москву и свергнуть ва Ту-Василія; писалъ грамоты къ ел жителямъ, и тщегно ждаль ответа. Войско, верное Царю, заслоняло съ сей стороны городъ. Выя кровопролитныя синбки, но ничего не рышили. Увъряють, что Князь Рожинскій хотьль взять Москву немедленнымъ приступомъ, но что Лжедимитрій сказаль ему: Если разорите мою столицу, то едь же мнь царотвовать? если соокжете мою казну, то чти эксе будеть мни наградить вась? «Сія жалость къ Москв'я погубила его,»

пишетъ Историкъ чужеземный (194), который лоброхотствоваль элодъю болье, нежели Россіи: «Самозванецъ щадилъ столицу, но не щадилъ «Государства, преданнаго имъ въ жертву Ла-«хамъ и разбойникамъ. На пеплъ Москвы сноро «явилась бы новая; она уцълъла, а вся Россія «сдълалась пепелищемъ.» Но Самозванецъ, вмъя тысячь пятнадцать Ляховъ и Козаковъ, пятьлесять или тестьдесять тысячь Россійскихъ измънниковъ (195), большею частію худо вооруженныхъ, дъйствительно ли имълъ способъ взять Москву, обширную твердыню, гдф кромф жителей, находилось не менве осьмидесяти тысячь исправныхъ вонновъ подъ защитою кръп-кихъ стъпъ и безчисленнаго множества пушенъ? Ажедимитрій надъялся болье на изміну, нежели на силу (196); хотълъ отръзать Москву отъ горо-ловъ съверныхъ, и перенесъ станъ въ село Тайнинское, но былъ самъ отръзанъ: войско Московское заняло Калужскую дорогу, и пресъкло его сообщение съ Украйною, откуда шли къ нему новыя дружины Литовскія и везли запасы : дружины были разсъяны, запасы взяты, и Лжедимитрій стесненъ на маломъ пространстве. Усильнымъ боемъ очистивъ себъ путь, онъ возвратился въ Тушино (197), избралъ мъсто выгодное, между ръками Москвою и Всходнею, подлъ Волоколамской дороги, и спъшилъ ташъ укръпиться валомъ съ глубокими рвами (конхъ слъды видимъ и нынъ). Воеводы Царскіе, Князь Скопинъ-Шуйскій, Романовъ и другіе (198), стали

между Тушинымъ и Москвою, на Ходынкѣ; за ними и самъ Государь, на Пръснъ или Ваганковъ, со вевмъ Дворомъ и полками отборными: вызажая изъ столицы, онъ видълъ усерліе и любовь народа, слышалъ его искренніе объты върности, и требовалъ отъ него тишины, велинолушнаго снокойствія. Столица дъйствительно назалась снокойною, извиъ оберегаемая Царемъ, внутри особеннымъ засаднымъ войскомъ, коимъ предводительствовали Болре (190), и которое, храня всъ укръпленія отъ Кремля до слободъ, въ случат нападенія могло одно спасти городъ. Воспоминали нашествіе, угрозы и гибель Болотникова; надъядись, что булетъ тоже и Самозванцу, а Царю новая слава, и ежечасно ждали битвы. Но Царь, готовый обороняться, не думаль наступать, и даль время непріятелю укръниться въ Тущинскомъ станъ: Василій занимался переговорами.

Уже и всколько, м всяцевъ находились въ Москевъ чиновники Сигизмундовы, Витовскій и Князь Друцкій-Соколинскій (200), присланные Королемъ поздравять Василія съ вощареніемъ и требовать свободы всёхъ знатныхъ Ляховъ. Бояре вредложили имъ возобновить мирный договоръ Годунова времени, нарушенный Сигизмундомъ столь безсовъстно; но чиновники Королевскіе объявили, что имъ должно видъться для того съ Литовскими Послами, заключенными въ Москивъ, и что безъ нихъ они не могутъ ни чего съвлать. Бояре согласились (201). Живъ 18 м в-

сяцевъ въ страхв и въ скукв, тщетно котввъ бъжать и даже силою вырваться изъ

неволи (<sup>202</sup>), Олесницкій и Гоственій снова явились въ Кремлевскомъ дворцв, какъ Послы, съ върющею грамотою Керолекскою; говорили, спорили, расходились съ веудовольствіемъ, чтобы онать сойтися. Мы желали мира: Ляхи желали только освободить единозенцевъ своихъ изъ рувъ нашихъ. Исполняя ихъ требованіе, Царь вельль привезти въ Москву Воеведу Севдомирскаго, и дозволилъ ему беседовать съ нима тайно, наединъ, безъ сомивий не въ миролюбивомъ къ напъ расположенін . . . . Но Самозванецъ быль уже подъ Москвою! Ишта одну цтав: отпать у шего союзниковъ-Лаховъ, Василій дозмодвач Князю Рожинскому навъдываться, словеско или письменно, о здоровью Пословъ Сигизмундовыхъ: для чего сановники Литовскіе вздили изъ Тушинскаго стана въ Москву, свободно и безовасно (203). Наиснепъ , 25 Іюля , Послы заключили съ Боярами слъпере- дующій договоръ: «1) Въ теченіе трекъ лиресь Литеор. «АБТЪ и одиннадцати мъслиевъ не быть «войнъ между Россіею и Литвою. 2) Въ сіе «время условиться о ввчномъ мирь выв «двадцатильтиемъ перемиріи. 3) Обеннъ «Государстванъ владвть, чвив владвотъ. «4) Царю не помогать врагамъ Королев-«скимъ, Королю врагамъ Царя, ни людьян,

чин даньгами. 5) Восводу Сендомирскаго исъ дочевью и всёхъ Авховъ освободить и **«АДТЬ ЖИЪ РУЖДОЕ ДЛЯ ПУТОШЕСТВ**ІЯ ДО ГРЯиницы. :6) Килзьямъ Рожинскому, Видиепроциону и аругира Лахара, беза ведона «Кородевского вступившимъ въ службу къ «злодъю, второму Ажедимитрію (204), че-«медление оставить его, и впредь не при-«ставать къ бродягамъ, которые вздумаютъ авменовать себя Церевичами Россійскими. и7) Воевель Сендомирскому не называть «сего новаго обманицика своимъ затемъ, и жие вымавать за него дочери. 8) Марина не «вменоваться и не писаться Московскою «Царинею (205).» Договоръ утверании съ объихъ оторонъ клятвою; но не Василій. а Санчэнундъ достигъ цели. Коварство Ляжаръ открылось еще во время перегово-DOB'S.

Чановники, носыланные отъ Киязя Ро- комринекаго изъ Тущина въ Москву, аъйство- лагово вели какъ лазутики, высматривая укръщения города и стана Ходынскаго. Царь быдъ неостороженъ: Воеводы еще неосторожеве. Сперва они бодрствовали неутомимо, днемъ и ночью, въ досшъхахъ и на ночять; вдали легкіе отрады, вокругъ неусынася стража. Но тишина, бездъйствіе и слухъ о мирѣ съ Ляхами уменьшили опасеміе: Россідне уже не береглися; а Гетменъ Амелимитріевъ, ночью, съ Ляхами и

Козаками незапно ударилъ на станъ Ходынскій: захватилъ обозъ и пушка, різзять сонныхъ или безоружныхъ, и гналъ изумленныхъ ужасомъ бітлецовъ почти до самой Прісни, гді имъ встрітило войско, высланное Царемъ съ Людьми Ближними, Стольниками, Стряпчими и Жильщами. Тутъ началася кровопролитная битва, и непріятель долженъ былъ отступить; его тіснили и гнали до Ходынки (206).

Василій могь справедливо жаловаться, что Ляхи, заключая миръ, воюють в нападають въ расплохъ: онъ скоро увидълъ ихъ совершенное въроломство. Исполняя договоръ, Василій вивств съ Послами немедленно отпустиль въ Литву Воеводу Сендомирскаго, Марину и всехъ ихъ знатныхъ единоземцевъ изъ Москвы и другихъ мъстъ, гдъ они содержались; далъ имъ для храненія воинскую дружину подъ начальствомъ Князя Владиміра Долгорукаго, и надъялся, что Рожинскій, Вишневецкій и другіе Паны, извъщенные объ условіяхъ мира, оставать Ажеди-митрія: но никто изъ нихъ не думаль оставить его! Они дали время Посламъ и Мнишку удалиться, и снона начали воевать, не внимая убъжденіямъ нашихъ Бояръ, которые писали къ нимъ, что обманъ столь гнусный достоинъ не витязей Державы Христіанской, а подлыхъ слугъ злодъя подлаго; что если Рожинскій имъетъ хотя искру чести въ душъ, то обязанъ выдать Самозванца для казни, и немедленно выйти изъ Россіи (207). Число Ляховъ грабителей

еще унножилесь семью тысячани всадинковъ, приведенныхъ въ Тушино Усвятскимъ Старостою, Яномъ Петромъ Сапъгою (208). Сей Рыцарь знатный, воинскими способностями превосходя всвхъ иныхъ сподвижниковъ бродяги, превосходиль ихъ и въ безстыдствъ: зналъ, кто онъ; смъялся надъ нимъ и надъ Россіянами; говориль: «мы жалуемъ въ Цара Московскіе, «кого хотимъ» (209); жегъ, грабилъ и хвалился Римскимъ геройствомъ! Сапъга хотълъ битвою ръшить судьбу Москвы, и тревожилъ нападеніями станъ Ходынскій (210): Рожинскій, управляя Самозванцемъ, медлилъ, ожидая скорой измены въ столице: но тамъ уже действовали злодъи, ненавистники Василіевы; спосились еще съ Послами Лиховскими (211), спосились и съ Гетманомъ Ажедимитріевымъ, давали имъ совъты, готовили предательство. Нетерпъливый и гордый Сапрга отделился отъ Гелмана; желаль начальствовать независимо, завоевать внутреннія области Россіи, и съ пятиаджатью тысячами двинулся къ Лавръ Сергіевой, чтобы равграбать ея богатство. Съ другой стороны Панъ Лисовскій, именемъ Димитрія присоеди нивъ къ своимъ шайкамъ 30,000 измънниковъ Тульскихъ и Ряванскихъ (212), взялъ Коломну, плънилъ тамошняго Воеводу Долгорукаго, Епискона Іосифа, Дфтей Боярскихъ и шелъ къ Москвъ. Царь высламь противъ него Килзей Куракана и Лыкова, которые на берегахъ Москвы рави, на Медвижьемъ Бролу, сражались цильни

день, развий мепрілгеля, осеободили Меломенских выванковь (\*13) — и Лисовскій, хотівь явиться въ Тушині побідителень, явился тамъ бітлецомь съ немнотими воздиначин. Царскіе Восводы, Иванъ Бутурливь и Глібовь, снова запяли Коломиу.

Сей устыхъ быль предтечею быдствія. Кинзья Иванъ Шуйскій и Григорій Ромодановокій, посланые съ войскомъ въ следъ за Санфгою, настагли его между селомъ Завиженскимъ и Ракманцовымъ: отразили два напеденія и взяли пушки. Казалось, что они нобъдшли; но Сапъга, раневпрій пулсю въ лице, не выпускаль меча изъ рукъ, и сказавъ своимъ (214): «отечеастро далеко ; смассию и честь висреди, а несы «за симною стыль и тибель,» третыны Сапти. отчанивань ударомъ смъщаль Москвитанъ. Винили Восводу Ослора Головина, поторый первый дрогнуль и бываль; квалили Ромодиновского, который не душаль о сынь, подев него убигомъ, и сращален мужественно: другіе сайдовали приміру Головина, а не Ромодановените, и быть . числомъ вдвое спавнее метріячеля, расвынались, накъ стадо овещь. Сапъга числь ихъ 15 вереть, взяль 20 знамень и миске-- ство вывиниковъ. Восвожа съ главилия по приними бржени по вринини и профессиона Пари , но волим въ домы свои , прича с

N. W. 3 6

«насиъ защитить ващихъ жець и дътей отъ (215)!»

Аругое важное происшествіе имело для Мосивы и Россіи еще вредивищее сабаствіе. Послы Антовскіе и Миншекъ, выбажая изъ столицы, уже знали, чему надлежало случиться, бывъ въ тайномъ сношенін съ Ажелимитріевыми совътциками, канъ мы скаради (216). Василій даль на себя оружіе эдольямъ, данъ спободу Маринь. Онъ въриль договору и наятий; но могъ ли благоразумно верить имъ въ такихъ обстоятельствахъ, въ такомъ общемъ забренін вскат уставовъ чести и справеданвости? Князь Долгорукій ъкаль съ Иослани и съ Воеводою Сендомирсиимъ черезъ Угличь, Тверь, Бфлую, къ Смоленской границъ, и быль встръчень сильнымъ отрядомъ нонивим, высланной изъ Тушинскаго стана съ двуми чиновными Лихами, Зборовсмить и Слединциимъ (217), чтобы освободить Мариму. Долгорукій не могъ или не хоталь противиться; воним его разбажались: онъ самъ усканаль назаль въ Москву; а чичовинки Лжеанматрісьы, объявивь Маринь, что супругь ждеть се съ нетеривнісмъ, вручили грамоту отму ел. «Мы сердечно обрадовались» — писалъ иъ нему Самознанецъ. -- «услышавъ о рашемъ «отъраф изъ Москвы: ибо дучие знать, что чвы движе, но свободны, нежели думать, что вы «ближо, по въ пабиу. Субищте къ пржному «сыну. Не въ уничижении, какъ темерь, а въ че-«Сти и въ славь, накъ будетъ споро, долина ви-

··· «дѣть васъ Польша. Мать моя, ваша су-«пруга, здорова и благополучна въ Сендо-«миръ : ей все извъстно.» Мнишекъ и Маш и г рина не колебались. Отечество, безонасмень и г Мариа ность, вельможество и богатство, еще до-усано-званда. статочное для жизни роскошной, не имъли для нихъ прелести трона и мщенія; ни опасности, ни стыдъ не могли удержать ихъ отъ новаго, въроломиаго и еще гнуснъйшаго союза съ злодъйствомъ. Лжедимитрій зваль къ себв и Пословъ Сигизмундовыхъ : одинъ Николай Олесницкій возвратился; другіе спѣшили въ Литву (228), не хотывъ быть свидытелями срамнаго торжества Марины, которая вхала къ минмому Царю своему пышно и безопасно, мъстами уже ему подвластными. Узнавъ, что она приближается, Самовванецъ велълъ палить изъ всъхъ нушекъ (<sup>219</sup>); по Марина остановилась въ шатрахъ за версту отъ Тушина: тамъ было первое свиданіе, и не радостное, какъ пишутъ. Марина знала истину; знала върно, что убитый мужъ ел не воскресъ изъ мертвыкъ, и заблаговременно приготовилась къ обману: съ вечалю однакожь увидела сего втораго Самозванца, гадкаго наружностію, грубаго, визкаго душею - и, еще не мертвая для чувствъ женскаго сердца, содрогчулась отъ мысли разделять ложе съ такимъ человекомъ. Но поздно! Мнишекъ и честолюбіе

убъдили Марину преодолъть слабость. Условижись, чтобы Духовини Воеводы Сендомирскаго, Ісзунть, тайно обвънчаль ее съ Лжедимитріемъ, который даль слово жить съ нею какъ братъ съ сестрою, до завоеванія Москвы (220). Наконецъ, 1 Сентября, Марина торжественно въвхала въ Тушинскій станъ, и лицедъйствовала столь искусно, что зрители умилялись ея нъжностію къ супругу: радостныя слезы, объятія, слова вну**пренныя, казалось, истиннымъ** чувствомъ — все было употреблено для обмана, и не безнолезно: многіе върили ему, или по крайней мъръ гово-рили, что върять, и Россійскіе измънники писали къ своимъ друзьямъ : «Димитрій есть безъ «сомивнія истинный, когда Марина признала въ «немъ мужа» (221). Сін письма имъли дъйствіе : изъ разныхъ городовъ, изъ самаго войска Цар-скаго прівхали къ злодъю Дворяне, люди чиноввые, Стольники: Киязья Дмитрій Трубецкій, Черкасскій, Алексви Сицкій, Засвкины, Ми-хайло Бутурлинъ, Дьякъ Грамотинъ, Третьяковъ и другіе, которые знали перваго Лжедимитрія, и следственно знали обманъ втораго (222). Въ числе сихъ немалеважныхъ изменичиковъ находился и знативишій, Вельможа, Дворецкій Отрепьева, Князь Василій Рубецъ-Мосальскій: согланный воеводствовать въ Кексгольмъ, онъ быль вызвань или привезень въ Москву какъ человъкъ подозрительный, видель себя въ опа-лъ и съ дерзостио явился на новомъ есатръ зло-дъйства (22%). Другіе, менъе безсовъстные, но малодушные, не ожидая ничего, вромъ объсствій для Царя, разъвкались отъ него ме домамъ (224); не тромулись, и быля ему до конца върны, один Украмискіе Дворяве и Дъти Боярскіе, вопреки бунтамъ ихъ отчинны клятой (225).

Вида страниюе начало измънъ и ежедисиное уменьшение войска, Василий ришился устранить гордость народную: до-Ско-сель не хотыть слышать о вспоможения на в в послава **имо**зем**иомъ** , велелъ своему з<del>измен</del>явому и» Шэо племянняку, Княжо Минаилу Сконину -Шуйскому, вхать къ непріателю Сигнамундолу, Карлу IX, заключать съ папав семеть и привести Швелевъ для спассийи Россін! Уже Царь мосъ безъ вины не вырить отечеству, вараженному духомъ про-дачельства — и лучный изъ Воеводъ, кота и юнъймий, въ годину величайшей опасмести съ печалію удалился ота рати, душая, что овъ возвратится, можеть быть, уже воздно, не спасти Царя, а только умереть последникь изъ достойныхъ Россіянъв... Тогда же Царь писаль къ Госудеряно западной Европы, нъ Королю Датоному, Англійскому и къ Императору (\*26), о въре-лемствъ Сигизиундовемъ, требуя имъ вслеможенія или, по крайней мірь, сула бевпристрастного. Но не въ такихъ оботоятельствахъ Державы находять союженковъ ревностима»: васаясь гибели, Россія иогла

быть тольно предметомъ любопытства или безплодной желести для отдаленной Евроны!

Ещо оказывая благородную неустращимость. Василій искаль если не геройства, то стыда въ Россілнахъ; собрадъ воняовъ и справиваль, ито хочеть стоять съ намъ за Москву и за Царство? горорилъ: «Для «чего сремить себя бъгствомъ? Даю вамъ «волю: плито, нула хотито! Пусть только «върные оставутся со иною!» Кавалось, -ого отвинуванноя форм шинов отг ва: требовель Евангелія в праста; начерерынт приовали осо и ктачной Амерель за Царя . . . . а на другой и въ следующе выста ли толино . . . . те, вышу. жегорме още недавно служьми в трпо Тостпу чистому, изифилли Церю описходительному, передавались нъ бродягь и Ляхамъ, древнимъ непріятелямъ Россін, исполненнын элобной мости и справедлявает ил. импъ преврвнія! Чудесное поступленіе страстей, изъясняемое единственно гиввомъ Божінмъ! Сей народъ, безмодиный въ грозакъ Санодержавія наслідственмего, уже играль Царями, узнавъ, что они могутъ быть избираемы и низвер-**РВЕНЫ СТО ВЛАСТИО ВЛИ ДЕРАКИНЪ СРОСВОЛЬ-**CTROM'S (227)!

Съ такимъ ли войскомъ могъ Василій отпажиться на рішительную битву въ по-

ль? Бывъ дотоль защитникомъ Москвы, онъ уже искаль въ ней защиты для себя: вступиль со всѣми полками въ столицу (228), орошенную кровію Самозванца и Ляховъ, туда, гдѣ страхъ лютой мести долженъ былъ воспламенить и малодушныхъ для отчаннаго сопротивленія. Всв улицы, ствны, башни, земляныя укрвпленія наполнились воинами, подъ начальствомъ мужей Думныхъ (220), которые еще съ видомъ усердія ободряли ихъ и народъ. Но не было уже ни взаимной довъренности между государственною властію и подданными, ни ревности въ душахъ, какъ бы утомленныхъ напряжениемъ силъ въ непрестанномъ бореніи съ опасностями гроз-ными. Все ослабъло: благоговъніе къ сану Цар-скому, уваженіе къ Синклиту и Духовенству: Блескъ Василіевой великодушной твердости за-тмъвался въ глазахъ страждущей Россіи его не-счастіемъ, которое ставили ему въ вину и въ обманъ: ибо сей Властолюбенъ, принимая скиобманъ: ибо сей Властолюбецъ, принимая спи-петръ, объщалъ благоденствіе Государству. Ви-дъли ревностную мольбу Василіеву въ храмахъ; но Богъ не внималъ ей — и Царь злосчастный казался народу Царемъ неблагословеннымъ, от-верженнымъ. Духовенство славило высокую до-бродътель Вънценосца (230), и Болре еще изълы-ляли къ нему усердіе; но Москвитяне помнизи, что Духовенство славило и кляло Голунова, сла-вило и кляло Отрепьева; что Болре изълыляли усердіе и къ Разстригъ наканунъ его убіенія: Въ смятенія мыслей и чувствъ. лобрые скорвъдъсмятенім мыслей и чувствь, добрые скорбвану

слабые недоумъвали, злые дъйствовали.... и тнусныя измъны продолжались.

Столица уже не имъла войска въ полъ: ковими дружимы непріятельскія, разъезжая въ виду ствиъ ея, прикрывали бъгство Московскихъ измънниковъ, вонновъ и чиновниковъ, къ Самозващу; многіе изъ нихъ возвращались съ увърениемъ, что онъ не Димитрій (231), и снова уходили къ нему. Злодъйство уже казалось только легкомысліемъ; уже не мерзили сими обыкновенными бъглецами, а шутили надъ ними, называя ихъ перелетами (232). Развратъ Р в збылъ столь ужасенъ, что родственники и за неближніе уговаривались между собою, кому силь. оставаться въ Москвъ, кому ъхать въ Тушино, чтобы пользоваться выгодами той и аругой сторошы, а въ случат несчастія, здесь или тамъ, иметь заступниковъ. Вместв объдавъ и пировавъ (тогда еще пировали въ Москвъ!) одни спъшили къ Царю въ Кремлевскія палаты, аругіе къ Царику: такъ именовали вторато Лжедимитрія. Взявъ жалованье изъ казны Московской; требовали внаго изъ Тушинской — и получали! Купцы и Дворяне за деньги снабдъвали станъ непріятельскій яствами, солью, платьемъ, оружіемъ, и не тайно: знали, видъли и молчали; а кто доносилъ Царю, **именовался** наушником (233). Василій колебился: то не смёль вы крайности быть

жестовимъ, подобио Голунову (234), и спускаль преступникамъ; то хотвль стрегостію унять ихъ, и віря иногда клеветинкамъ, паказывалъ невишныхъ, къ умноженію зла. «Вольножи его» — говерить Автописецъ -- «была въ смущении и въ десе-CAUCAUL: CAYMBIN CMY SKINOMB, & HC AY-«шею и тъломъ; нъкоторые дервали и сло-«вами язвять Царя заочно, вопреки при-«сагъ и совъсти.» Не взирая на то, Москиа, наученная правъромъ Отрепьева (235), еще не думала предать Царя; еще върность, нотя и сомнительная, одольвала измену въ войскі в въ народі: все колебалось, но още не надало къ ногамъ Самозванца. Окруженная тверлынями, наполненияя вонвами, столица могла не стращаться приступа, когда гордый Сапига, жъ сва вре-MA, TILLETMO CELIENCE BRATE IL MOHACTRIDCKYRO ограду, гдб горсть запражению вы среди ужасовъ беззаконія и стыда еще момина Бега и честь Русскаго имени.

Тронциал Лавра Св. Сергія (въ местивител десяти четырехъ верстахъ отъ столицы); предышая Ляковъ своимъ богатетвомъ, множествомъ золотыхъ и серебраныхъ сесудовъ, драгопенныхъ наменьевъ, образовъ, престовъ, быда важна и въ вовъскомъ смысле, способствуя удобному сообщению Москвы съ Съверомъ и Востокомъ Россін : съ Новымгородомъ, Волондов.

Пермію, Сибирскою землею, съ областію Влада-шірскою, Нижегородокою и Каванскою, откуда шан на помощь нъ Царю друживы ратныя, везли казну и запасы. Осмованияя нъ лисной пустыни, среда опраговъ и горъ, Лапра еще въ парство-заніе Іоанна IV была ограждена (на пространсти в пости сотъ сорона двукъ сименей) камен-ныма субнами (вышимою въ четыре, толициюю въ три самени) съ башими, остротомъ и глубо-кимъ рвомъ (<sup>936</sup>): предусмотрительный Василій усивать занить ее пружинами Дътей Боярскикъ, Козаковъ вършыхъ, Стръльцевъ, и съ помощію усердныхъ Иноковъ снабдить всемъ нуживымъ **для сопротивленія долговременнаго.** Сін Иноки - изъ коикъ миогіе, бывъ мірянами, служили Царянъ въ чинахъ воинскихъ и Думныхъ ня себя не тольке значительных издержки я молитву, по и труды кровавые въ бедствіяхъ отечества; не только, сверхъ рясъ надвиъ досръхи, жали немріятеля подъ своими ствиями, но и выходили вирств съ воннами на дороги, чтобы могроблять его разъезды, ловить вестинковъ на масутчиковъ, првирывать обозы Цар-скіе (<sup>237</sup>); мійствовали и невидимо въ станахъ вращескимъ, иноменныви увъщаніями отнимая влевретовъ у Самозванда, трогая совъсть легкомысленныхъ, еще незакоснълыхъ измънниковъ. и представаня вись въ спасительное убъщище **Давру, газ число добрыхъ подвижниковъ, оду**меняющих чистою ревностию ман раскваниемъ, ушножи лов. «Доколь» — говорили Ажединичного

Ляхи — «доколь свирынствовать противы масъ «симъ кровожаднымъ вранамъ, еньэдлицимся въ «ихъ каменномъ еробъ (238)? Города многолюдные «и цълыя области уже твом; Шуйскій бъжалъ «отъ тебя съ войскомъ, а Чернцы ведуть дерз-«кую войну съ тобою! Разсыплемъ ихъ прахъ и «жилище!» Еще Лисовскій, злодъйствуя въ Цереславской и Владимірской области, мыслилъ взять Лавру; увильвъ трудность, прошелъ мимо, и сжегъ только носадъ Клементьевскій (239): но Сапъта, разбивъ Князей Ивана Шуйскаго и Ромодановскаго (210), хотълъ, чего бы то ни стоило, овлальть ею.

Сія осада знаменита въ нашихъ лѣтописахъ не менѣе Псковской, и еще удивительные: нервая утѣшила народъ во время его страданія отъ жестокости Іоанновой; другая утѣшаетъ потомство въ страданіи за предковъ; униженныхъ развратомъ. Въ общемъ паденіи духа увидимъ доблесть нѣкоторыхъ, и въ ней причину госумарственнаго спасенія: казня Россію, Всевышеній не хотѣлъ ея гибели, и для того еще оставиль ей такихъ гражданъ. Не устранимъ подробностей въ описаніи дѣлъ славныхъ, совершенныхъ котя и въ предълахъ смиревной Обители Монашеской, людьми простыми, мизкими званіемъ, высокими единственно душею!

23 Сентября Сапъга, а съ нимъ и Лисовскій; Князь Константинъ Вишневецкій, Тишкъвичи и многіе другіе знатные Паны, предводительствуя тридцатью тысячами Ляховъ, Козакока и Рос-

сійскихъ измінинковъ, стали въ виду монастыря на Клементьевскомъ пол'в (\*\*\*1). Осадные Воеводы Лавры, Князь Григорій Долгорукій и Алексъй Голохвастовъ, желая узнать непріятеля и показать ему свое мужество, сделали вылазку, и возвратились съ малымъ урономъ, давъ время жителямъ монастырскихъ слободъ обратить ихъ въ пепелъ: каждый зажегъ домъ свой, спасал только семейство, и співшиль въ Лавру. Непріятель, въ следующій день, осмотревъ места, затель, въ следующи день, осмограва маста, ос-няль всё высоты и всё пути, расположился ста-номъ и началь укрёпляться (242). Между тёмъ Лавра наполнилась множествомъ людей, кото-рые искали въ ней убъжища, не могли вмё-ститься въ келліяхъ и не вмёли крова: больные, дъти, родильницы лежали на дождъ въ холодную осень (243). Легко было предвидъть дальнъйшів, гибельныя сл'адствія тесноты; но добрые Иноки говорили: «Св. Сергій не отвергаеть Иноки говорили: «Св. Сергій не отвергаєть «злосчастных» — и всёхъ принимали. Воеводы, Архимандрить Іоасафъ и Соборные Старцы урядили защиту: вездё разставили пушки; назначили, кому биться на стёнахъ, или въ вылазкахъ, и Князь Долгорукій съ Голохвастовымъ первые, надъ гробомъ Св. Сергія, поцёловали крестъ въ томъ, чтобы сидють ез осадю безъ измъны (244). Всё люди ратные и монастырскіе слёдовали ихъ примъру въ духё любви и братства, ободряли другъ друга и съ ревностію готовились къ трапезю кровопролитной, инть чащу смертную за отечество (248). Съ сего времени спертную за отечество (248). Съ сего времени

инию не уналкало въ нерквать Ларры, ия мнемъ, ин почью.

29 Сентября Сапъга и Лисовскій писали къ Воеводамъ; «Покоритесь Димитрію, истичному «Царю ванієму и нашему, который не только исильнье, но и индостивье Джецаря Дуйскаго, «чићя, чћиъ жалорать вършыхъ, ноо вдальетъ муже едва не всемъ Государствомъ, стеснивъ «сроего элолья въ Москвъ осажденной. Если мирно едрантесь, то будете Наивстинками Троицикаго града и владътелями многихъ седъ богаятыкъ; въ случав безщолезнаго упорства, па-«аутъ ващи годовы.» Они писали и къ Архичиандриту и къ Инокамъ, паноминая имъ милость Іончи къ Дапръ, и требуя благодариости, ожилаемой отъ нихъ его сыцомъ и невъсткою. Архимандрить и Воеводы читали сін грамоты эсепародно; а Модахи и вониы сказали: «упо-«наліс наше есть Святая Троица, стіна и щить «Богоматерь, Святые Сергій и Никонъ сподвиж-«ники: не стращимся!» Въ бранномъ ответъ Дахамъ не оставили слова на миръ; но не тронули изменника, Сына Болрскаго, Безсона Руготина, который привозиль къ нимъ Сапъгины граметы (246).

30 Сондября непріятель утвардиль туры на гор'в Волкуш'в, Торентьенской, Круглой и Красной (247); вынопаль ровь отр Келарева пруда ло Гланичаго прага, насыпаль шарокій наль, и съ 3 Октабря, въ теченіе щести цезілдь, падиль изъ шастиласяти трехь пушекь (248), стараясь разру-

88

шить маненную ограду; ствиы, башим трислиси, но не падали, отъ худаго ли искусства нушим-рей, или отъ малости ихъ орудій: сытались кир-пичи, лёлались отверстія и немедленно задільшвались; ядра каленыя летіли мимо зданій шонашетырских въ пруды, или гасли на пустырах в и въ лиах в, къ удивленію осажденных в, которые, види въ томъ чудесную иъ нише милость Вожію, украплянсь дукомъ, и въ ожиданіи приступа вев исповедались, чтобы съ чистою совъстію не робіть смерта; многіе постриглись, желал умереть въ санъ Монашескомъ. Инони, діля съ веннямь окасности и труды, ежедновно обходили ствиы съ святыми икомами.

Санъга готовился къ нервому рышительному дълу не молитион, не понявайсть, а пирошь для всего войска. 12 Октябри съ угра до вечера Ляхи и Российскіе измінимки мумізи въ станів, пили, стрыми, сканали на лошадими св энаменами вобругъ Лювры, въ суперия вышли нолични въ турамъ, занявь дорогу Угляцкую, Пореславскую, и ночью устренивыесь къ можаетырю съ лъстниками, щигами и тарасами, съ криноми и музыкою. Инъ вогрътили залионъ изъ пущекъ и пинклюй; но допустили до стриъ; жиогихъ убили, рамкан : вов аругіе былали, кимувъ абетнины, щиты и тарисы (249). Въ следующее утро осажденные взялы сти тремей в предали отию, славя Вога. - Не одолжи силою, Сапвта еще нивь взять Лавру угрозами и леогію: Лаки мирно подвъзжали из ствишив, указывали на

свое многочисленное войско, предлагали выгодныя условія; но чёмъ болёе требовали сдачи, тёмъ менёе казались страшными для осажденныхъ, которые уже действовали и наступательно.

19 Октабря, видя малое число непріятелей въ. огородахъ монастырскихъ, Стръльцы и Козаки безъ повельнія Воеводъ спустились на веревкахъ съ ствны, напали и перервзали тамъ всвхъ Лаховъ. Пользуясь сею ревностію, Князь Долгорукій и Голохвастовъ тогда же сділали свізлую вылазку съ конными и пъхотными дружанами, къ турамъ Красной горы, чтобы разрушить непріятельскія бойницы; но въ жестокой свув лишились многихъ добрыхъ воиновъ (260). Никто не отдался въ пленъ; раненыхъ и мертвыхъ принесли въ Лавру, всего болве жалви о крабромъ чиновникъ Бреховъ: онъ еще дыщаль, и былъ вийсть съ другими умирающими постриженъ въ Монахи.... Въ возмездіе за върную службу Царю земному, отечество передавало ихъ въ Образъ Ангельскомъ Царю Небесному.

Гордясь симъ дъломъ какъ побъдою, непріятель котъль довершить ее: въ темную осеннюю ночь (25 Октября), когда огни едва свътшлись и все затихло въ Лавръ, дремлющіе вонны встрепенулись отъ незапнаго шума: Ляхи и Россійскіе измънники, подъ громомъ всъхъ свомкъ, бойницъ, съ крикомъ и веплемъ, стремились къ монастырю, достигли рва, и соломою съ берестомъ зажгли острогъ: яркое илемя озарило ихъ. толны накъ бы диемъ, въ цѣль пушкамъ и пищалямъ. Сильною стрѣльбою и гранатами осажденные побили множество смѣлѣйшихъ Ляховъ и не дали имъ сжечь острога; непріятель ушелъ въ свои закопы, но и въ нихъ не остался: при свѣтѣ восходящаго солица видя на стѣнахъ церковныя хоругви, воиновъ, Священниковъ, которые пѣли тамъ благодарственный молебенъ за побѣлу, онъ устрашился нападенія и бѣжалъ въ станъ укрѣпленный. Нѣсколько дней минуло въ бездѣйствів (251).

Но Сапъга и Лисовскій въ тишинъ готовиль гибель Лавръ: вели подкопы къ стънамъ ея (252). Угадывая сіе тайное атло, Князь Долгорукій и Голохвастовъ хоттли добыть языковъ: єдълали вылазку на Княжеское поле, къ Мишутинскому врагу, гат, разбивъ вепріятельскую стражу, захватили Литовскаго Ротмистра, Брушевскаго, и безъ урома возвратились, не давъ Сапътъ преградить имъ пути. Разспрашивали чиновнаго плънника и пытали: очъ сказалъ, что Ляхи аткствительно ведутъ подкопъ, но не зналъ мъста (253). Воеводы избрали человъка искуснаго въ ремеслъ горномъ, монастырскаго слугу, Корсакова, и велъли ему дълать подъ башнями такъ называемые слуги, или ямы въ глубину земли, чтобы слушать тамъ голоса или стука людей конающихъ въ ея нъдрахъ; велъли еще углубить ровъ внъ Лавры, отъ Востока къ Съверу (254). Сія работа произвела двъ битвы кро-

вопролитили : печеритель наймать на конатеной, но быль отражень дейстмемы менастырейскыпушень. Въ другой свет за рионь, Нолбра 1, Ляхи убили 190 человект и вении ивсколькопленниковъ (256); стесичин осажденныхъ, не нускали ихъ черпать воды въ прудахъ вив крвпости (256), и приблазили свои околы къ ствнамъ. Сердца унъвли и въ великодущныхъ: виавли уменшене силь ратвыхъ; опесались бользией оть тесноты и недостатка въ хорошей: водъ; знали върно, что есть подконъ, но не эвали, гль, и могли ежечаско взлетить на везлухъ  $(^{257})$ . Тогда же ивскольно ядеръ упало въ Лавру: одно ударило въ больной ноловоль, нь церковь, и, иь общему ужасу, разаробнью святьм нюоны, предъ конти вародъ молился ст усердість; другимы убило Иноковю; гретьник. въ день Архангела Махаила, оториало погу у Стария Коранлія: сей Инокъ бивгочествый, исходи кровно, сназаль: «Бога Архиогратичемы «своимъ Минавлонъ очистить провь Христій» «скую» — и тако сноичанся. Гогда же между вършение Россіявами нашинен в невърные: слуга: монастырский, Сепевия», бългая къ *Авка*ича. Боялись его извътовъ, козмей и тайнымъ единомышленниковъ: одинъ примъръ изманы билъ уже опасель (268). — Въ сихъ обстоятельсивахъ-не извънилась решность добрыхъ Старцевъ: первые на молитев, на стражв и въ битвами, они словомъ и дъломъ воспламенили защитимковъ, представляя имъ малодушіе грѣхомъ, не-

робкую смерть дельные Христівисинив в гибель-временную въчнымъ спвосисть (460). Битвы продолжение. Осажденные одбизли въ зевив ходъ, изъ-подъ ствны въ робъ, си треми земив ходъ, изъ-подъ стины въ ремъ, си треми жельзными воротами дли спорыйшихв вылазокт (\*\*\*); въ темния вочи выпадали на оконът непріятельскіе, хватали языковъ, допрацивали и св'єдали наконець важную тайну: тимело раненный плинина, Козамъ Дівдиложскій, умирал Христіаниномъ, указялы Восподамъ вівсто подкопа: Лими велю его: отъ мелинацы къ кругъ лей угольней банть нажнию жовастыря (364). Укрвиний сіе ивсто частоколовъ и турани, Восводы рашились уничтожать опасный запыселы Семыти. Две случая ободрили вив.: выткого стрыльбою выс удалосы разбить главную Летовскую пушку, ноторая навывалась Трещерою; н белые вилухъ вредила монастырю. Другое счастящное происшестыю уменичаю силу непрівлеля: 500 Козаковъ Допскихъ, съ Атаманомъ Епифанцемъ, устынились воевить святую Общтель и бъщали отъ Самъги въ свою отчнаму (262). 9 Ноября, за гри чася до евёта, взаиъ благословеніе Архимандрита надв гро-бомъ Св. Сергія, Военоды тихо вышли изъ ирі-вости съ людьми ратимии и Монахайи. Глубоная тыма сирываля ихъ отъ нопріятеля; но какъ еноро опи стали въ ряды, сильный порывъ вътра разсвяль облака: мгла исчезла; ударили въ осадный нолоколь, и вев кинулись виередъ, восклицая имя Св. Сергів (268). Намаденіе было

съ трехъ сторонъ, но стремились къ одной ців-ли: выгнали Козаковъ и Ляковъ изъ ближайшихъ укрвиленій, овладеля мельницею, нашли и вворвали подкопъ, къ сожаленію, съ двумя смельнаками (Шиловымъ и Слотомъ, Клементьевскими земледъльцами), которые напол-нили его веществомъ горючимъ, зажгли и не успъли спастися. Побъдители были еще не до-вольны: ръзались съ непріятелемъ между его бойницами, падали отъ ядеръ и меча. Не слушаясь начальниковъ, всъ остальные Икоки и воины, толпа за толпою, прибъжали изъ монастыря въ пыль съчя, долго упорной. Нъсколько разъ Ляхи сбивали ихъ съ высотъ въ лощины, гнали и трубили побъду; но Россіяне снова выходили изъ овраговъ, лѣзли на горы, и нако-нецъ взяли Красную со всъми ея турами, не мало плънниковъ, энамена, 8 пушекъ, множество самопаловъ, ручницъ, копій, палашей. воинскихъ снарядовъ, трубъ и литавръ; сожели, чего не могли взять, и въ торжестве, облитые кровію, возвратились при колокольномъ звонѣ всёхъ церквей монастырскихъ, неся своихъ мертвыхъ, 174 человъка, и 66 тяжело раменныхъ, а непріятельскія украшленія оставивъ въ пламени. Битва не пресъкалась съ ранняго утра до темняго вечера. 1500 Россійскихъ намъния-ковъ и Ляховъ, съ Панами Угорскимъ и Мазовецкимъ, легли около мельницы, прудовъ Кле-ментьевскаго, Келарева, Конюшеннаго и Круплаго, церквей нижняго монастыря и противъ

Красныхъ веротъ (ибо Ляхи, въ срединъ дъла имъвъ выгоду, гнали нашихъ до самой ограды)  $(^{264})$ . Иноки и воины хоронили тъла съ умиленіемъ и благодарностію; раненныхъ поконди съ любовію въ лучшихъ келліяхъ, на иждивеніи Лавры. Славили мужество Дворянъ, Внукова и Есипова убитыхъ, Ходырева и Зубова живыхъ (260). Братъ измънника и переметчика (260), Сотникъ Данило Селевинъ, сказалъ: «хочу смер«тію загладить безчестіе нашего рода,» и сдержалъ слово: пъщій напалъ на дружину Атамана Чики, саблею изрубилъ трехъ всадниковъ, и смертельно раненный въ грудь четвертымъ, еще имълъ силу убить его на мъстъ. Другой воннъ Селевинъ также удивилъ храбростію и самыхъ храбрыхъ (267). Слуга монастырскій, Меркурій Айгустовъ, первый лостигъ непрінтельскихъ бойницъ, и былъ застръленъ наъ ружья Литовскимъ пушкаремъ, коему сполвижники Меркуріевы въ тоже мгновеніе отсъкли голову (268). Иноки сражались вездъ впереди. — О семъ счастливомъ лълъ Архиманаритъ и Воеводы извъстили Москву, которая праздновала оное вмъстъ съ Лаврою (269). леніемъ и благодарностію; раненныхъ поковли

Стылась свему неудачь, Сапъга и Лисовскій хотъли испытать хитрость: ночью скрыли конницу въ оврагахъ, и послали нъсколько дружинъ въ стънамъ, чтобы выманить осажденныхъ, которые дъйствительно устремились на нижъ и гвали бъгущихъ въ засадъ; но стражи, увилъвъ ее съ высокой башни, звукомъ осад-

наго нолокода навъстили своихъ о хитрости ифпріятельской : они возпратились безкредно, и съ плінинками (<sup>270</sup>).

Настала зима. Непріятемь, большею частію укрывалсь въ станъ, держался и въ законахъ: Восподы Тронцкіе хотъли выгнать его изъ ближнихъ украпленій, и на разсвітів туманняго двя вступили въ дъло жарное; занявъ прагъ Мимутинъ, Блеговъщенскій люсь и Красную гору до Клементвенскиго пруда, не могли одольть соединенныхъ силъ Лисовскаго и Санвги: были притиспуть въ ствиамъ; но подкрвилению повыни друживани, начали вторую битву, еще кровопролитивнимо и мля себя отчанимо, ибо уже не вывли ничего въ запесв. Монастырскія бойсти икру стигоны объебо совет и тарин побъду. «Св. Сергій» — говорыть Л'втописець — «опрабриль и невъждъ; безъ латъ и племовъ, «безъ навыни и знанім ратвато, они пли на «Вонновы опынчымы, доствинымы, и побыкда-«ли» (<sup>215</sup>). Такъ житель села Мелекова, имененъ Суста, ростомъ веламанъ, салою в лушею богатырь, всвя зачивль чудескою деблестію; сдвлался истиннымъ Воеводою, увлекалъ другихъ за собою въ жестоную сважу; на объ стороны свиъ головы бердышемъ и двигвася впередъ по трупанъ. Слуга Паменъ Тененевъ пустиль стръ-лу въ левый висовъ Лисовского и свалили его съ поия (<sup>978</sup>). Другаго знатнаго Ляха, Кияза Юрія Горскаго, убиль вомиъ Навловъ, в примчаль мертваго въ Лавру (273). Бились въ рукопань, разались пожани, и толцы цепріятельскія ральня оть сильнаго лайствія станныхъ дупока. Саната, неготочькі ка приступу, унилавапоконоша пристарова запяльчиности, улагился; а Ларра порместворала вторую зидивинтую пооблу.

Но предстоято искупнение для тверлости. Въ холодную заму монастырь не имбать дровъ: надлежало кровію доставать ихъ: ибо непріятель стерегъ древосъковъ въ рощахъ, убиваль и плънилъ многихъ людей (274). Осажденные сдва не лишились и воды: два злодъя, изъ Дътей Боярскихъ, передались къ Ляхамъ и сказали Санъть, что если онъ велить спустить главный вивший ирудъ, изъ коего были проведены трубы въ ограду, то всъ монастырские пруды изсохнуть (<sup>278</sup>). Невріятель цачаль работу, и тай-но : къ сластио, Воеводы узнали отъ плънняка и могди упратожить сей замысель: сделавь ночью выдазку, они умертвили работниковъ, и варктъ отворявъ всь полземельныя трубы, водою вижинято пруда наполнили свои, внутри Обителя, на долгое время (276). — Нашлись и другіе, гораздо даживищіе изминики: Казначей монастырскій, Іоснов Дівочкинь, я самъ Воевода Голохвастовъ, если върять сказанію Лътописца: мбо въ вранцихъ опаспостяхъ или бъдствіяхъ, располагающих умы и сердца къ полозранію, не ръде вражда личая язвить и невинность клеветою смертоносчою. Цинуть, что сін два **ЧИНОВНИКА, СОМИВВАЯСЬ ВЪ ВОЗМОЖНОСТИ** СПАСТИ

Лавру доблестію, хотвли спасти себя влодъйствомъ, и черезъ бъглеца Селевина тайно условились съ Сапъгою предать ему монастырь; что Голохвастовъ думалъ, въ часъ вылавки, впустить непріятеля въ кръпость; что Старецъ Гурій Шишкинъ хитро вывъдалъ отъ нихъ адскую тайну и донесъ Архимандриту. Іосифу дали время на покаяніе: онъ умеръ скоропостижно. Голохвастовъ же остался Воеводою: слъдственно не былъ уличенъ ясно; но сія измъна, дъйствительная или мнимая, произвела вло: взаимное недовъріе между защитниками Лавры (277).

Тогда же открылось эло еще ужасивищее. «Ко-«гда» — говоритъ Лътописецъ Лавры — «бъдствіе «и гибель ежедневно намъ угрожали, мы думали «только о душъ; когда гроза начинала слабъть, мы «обратились къ тълесному» (278). Непріятель, изнуренный тщетными усиліями и холодомъ, кинулъ окопы, удалился отъ стънъ и заключился въ земляныхъ укръпленіяхъ стана, къ великой радости осажденныхъ, которые могли наконецъ безопасно выходить изъ тесной для нихъ ограды, чтобы дышать свободнее за стенами, рубить лъсъ, мыть бълье въ прудахъ вившивхъ; уже не боялись приступовъ, и только добровольно сражались, отъ времени до времени тревожа непріятеля вылазками: начинали и прекращали битву, когда хотъли. Сей отдыхъ, сів свобода пробудили склонность къ удовольствівмъ чувственнымъ: кръпкіе меды и молодыя женщины кружили головы воинамъ; увъщанія и примъръ

трезвыхъ Иноковъ не имели дъйствія. Уже не берегли, какъ дотоле, запасовъ монастырскихъ; роскошествовали, пировали, темились музыкою, пляскою.... и скоро оцепенели отъ ужаса (270).

Долговременная тъснота, зима сырая, упо-требленіе худой воды, недостатокъ въ уксусъ, въ пряныхъ зельяхъ и въ хлъбномъ винъ произ-вели цынгу (280): ею заразались бъднъйшіе, и заразили другихъ. Больные пухли и гнили; живые смеравли какъ трупы; задыхались отъ зло-вонія и въ келліяхъ и въ церквахъ (281). Умирало въ день отъ двадцати до пятидесяти человъкъ; не успъвали копать могилъ: за одну пла-тили два, три и пять рублей; клали въ нее трид-цать и сорокъ тълъ. Съ утра до вечера отпъвали усопшихъ и хоронили; ночью стонъ и вой не умолкали: кто издыхаль, кто плакаль надь издыхающимъ. И здоровые шатались какъ тени оть изнеможенія, особенно Священники, коихъ водили и держали подъ руки для исправленія требъ церковныхъ. Томные и слабые, предвида смерть отъ страшнаго недуга, искали ее на стъ-нахъ, отъ пули непріятельской (282). Вылазки пресъклись, къ злой радости измънниковъ и Ляховъ, которые, слыша всегдашній плачь въ Обители, всходили на высоты, взлъзали на деревья и видъли гибель ея защитниковъ, кучи тълъ и ряды могиль свежихь, исполнились дерзости, подъбзжали къ воротамъ, звали Иноковъ и воиновъ на битву, ругались надъ ихъ безсиліемъ,

но не думала приступомъ унфригася на ономъ, падбась, что они скоро сдадутся ная неб изгибнутъ.

Въ крайности бъдствія Архимандритъ Іоасафъ писаль къ знаменитому Келарю Лавры, Аврамію Палицыну, бывшему тогла въ Москвъ, чтобы онъ убълнать Царя спасти сію священную твердыню немедленнымъ вспоможеніемъ: Аврамій убъндаль Василія, братьевъ его, Синклить, Патріарха; но столица сама трепетала, ожидая пристуга Тушинскихъ элодевъ. Авраній доназываль, что Лавра можеть еще держаться только мъсяцъ, и паденіемъ откроеть непріятелю весь Съверъ Россіи до моря. Наконецъ Василій послаль и всколько вониских в снарадовь и 60 Коэнковъ съ Атаманомъ Останковымъ, а Келарь 20 слугъ монастырскихъ (283). Сія дружина, котя и слабая числомъ, утъщила осажденныхъ: они вильли готовность Москвы пометать имъ, и новою дерзостію — къ сожальнію, дьдомъ жестокимъ – явили непріятелю, сколь мало стращатся его злобы. Неосторожно пропустивъ Царскаго Атамана въ Лавру, и захвативъ только четырехъ Козаковъ, варваръ Лисовскій съ досады вельль умертвить ихъ предъ монастырскою ствмою. Такое элодъйство требовало мести: осажденные вывели цёлую толпу Лиховскихъ плённиковъ и казнили изънихъ 42 человъка, иъ ужасу Поляковъ, которые, гнушаясь виномникомъ сего душегубства, хотъли убить Лисовского, едва спасенняго менъе безчеловъчнымъ Сапъгою (284).

Въдствін Лавры не умененились: болвонь еще свирънствовала; повые сподражняки, Атаманъ Останковъ съ Козакажи, саблались также ел жертвою, и непріятель удвонав заставы, чтобы лифить осажленныхъ всякой належды на пожощь. Но великодущіе не слабѣло : исѣ готови÷ лись нъ смерти; ни нто не смёль упомянуть о сдачь. Кто выздоравливаль, тоть отведываль силъ своихъ въ битвъ, и выдазки возобновились. Двиствуя мечемъ, употребляли и коварство. Часто Ляхи, подъбажая нъ субщинь, дружелюбно разговаривали съ осажденными, вызывали ихъ, давали имъ вино за медъ, вибстъ пили и . . . . хватали другъ друга въ плитъ или убивали. Въ числъ такихъ пленниковъ (266) быль одинъ Анхъ, называемый въ явтописи Марчіасомъ, умный и столь искусный въ льстивомъ притворства, что Воеводы вварились въ него кака въ изивиника Литвы и въ друга Россіи: ибо онь извъщаль икъ о тайныхъ намфреніяхъ Санати; предсказываль съ точностію вев движевів пепріятеля, училь пушкарей міткой стрільбв, выходиль даже биться съ своими единоземцами за ствною, и бился мужественно. Князь Долгорукій столь любиль его, что жиль съ нимъ въ одной поминть, совътовался въ важныхъ льлахъ, и поручалъ ему иногда ночную стражу. Къ счастно, перебъкалъ тогда въ Ливру отъ Сапъти другой Панъ Литовскій, Ипмин, отъ природы глукій и безсловесный, но въ боякъ витязь неустранивный, ревинтель нашей Въры и Св.

Сергія. Увид'євъ Мартіаса, Ніжко заскрежеталь зубами, выгналь его изъ горницы, и съ видомъ ужаса знаками изъясинаъ Воеводамъ, что отъ сего человъка падутъ монастырскія стіны. Мартіаса начали пытать и свідаля истину: онъ быль лазутчикъ Сапібгинъ, пускаль къ нему тайныя нисьма на стрълахъ, и готовился, по условію, въ одну ночь заколотить всв пушки монастырскія. Коварство непріятеля, усиливая остервененіе, возвышало доблесть подвижниковъ Лавры. Славивншіе изгибли: ихъ місто заступили новые, дотолъ презираемые или неизвъстные, безчиновные, слуги, земледельцы. Такъ Ананія Селевинъ, рабъ смиренный, заслужилъ има Сергіева витязя (286) д'влами храбрости необыкно-венной: Россійскіе изм'єнники и Ляхи знали его коня и тяжелую руку; видили издали и не смили видить вблизи, по сказанію Літописца: дерэнулъ одинъ Лисовскій, и раненный палъ на зем-лю (287). Такъ Стрълецъ Нехорошевъ и селя-нинъ Никифоръ Шиловъ были всегда путеводилями и Героями вылазокъ; оба, единоборствуя съ тъмъ же Лисовскимъ, обагрились его кровію : одинъ убилъ подъ нямъ коня, другой разсъкъ ему бедру (288). Стражи непріятельскія болрствовали, но грамоты утъщительныя, хотя и безъ воиновъ, изъ Москвы приходили: Келарь Аврамій, душею присутствуя въ Лавръ, писалъ къ ея върнымъ Россіянамъ: «будьте непоколе-«бимы до конца» (289)! Архимандрить, Инови разсказывали о видъніяхь и чудесахь: увърали,

что Святые Сергій и Никонъ являются имъ съ благовъстіемъ спасенія; что ночью, въ церквахъ затворенныхъ, невидимые лики Ангельскіе поютъ надъ усопшими, свидътельствуя тъмъ ихъ санъ небесный въ награду за смерть добродътельную. Все питало надежду и въру, огонь въ сердцахъ и воображеніи; терпъли и мужались до самой весны (290).

Тогда цълебное вліяніе теплаго воздуха прекратило бользнь смертоносную, и 9 Мая, въ новоосващенномъ храмъ Св. Николад, Иноки и воины пъли благодарственный молебенъ, за. коимъ следовала счастливая выдазка (291). Хотели доказать непріятелю, что Лавра уже снова цвътетъ душевнымъ и тълеснымъ здравіемъ. Но силы не соотвътствовали духу. Въ течевіе ияти или пюсти мъсяцевъ умерло тамъ 297 ста-рыхъ Иноковъ, 500 новопостриженныхъ и 2125 Дътей Боярскихъ, Стръльцевъ, Козаковъ, дюдей даточныхъ и слугъ монастырскихъ (202). Сапъга зналъ, сколь мало осталось живыхъ для защиты, и ръшился на третій общій приступъ. 27 Мая зашумъть станъ непріятельскій: Ляхи, следуя своему обыкновенію, съ утра начали веселиться, нить, играть на трубахъ. Въ полдень многіе всядники объезжали вокругъ стень и высматривали мъста; другіе взаль и впередъ скакали, и мечами грозили осажденнымъ. Ввечеру многочисленная конница съ знаменами стала на Клементьевскомъ полъ; вышель и Сапъга съ остальными друживами, всадниками и пъхотою, какъ

бы желая доказать, что презвраеть выгоду не-чаянности въ нападеніи и даеть время непріятелю изготовиться на бою. Лавра изготовилась: не только Монахи съ оружіемъ, но и женщины явились на ствиакъ съ камнями, съ огнемъ, явились на ствиахъ съ камнями, съ огнемъ, емолою, известью и сърою (293). Архимандритъ и старые Івромонахи въ полномъ облачения стояли предъ Олтаремъ и молились. Ждали часа. Уже наступила ночь и скрыла непріятеля; но въ глубокомъ мракъ и безмолвіи осажденные ельшали ближе и ближе шорохъ: Ляхи какъ эмьи полели ко рву съ ствиобитными орудіями, термі грящуль пушечный громъ: непріятель завониль, удариль въ бубны и кинулся къ оградъ; иридвинуль щиты на колесахъ, лъзъ на ствиы. Въ сей рековый часъ остатокъ великодушныхъ увънчаль овой нодвигь. Готовые къ смерти, замитивии Лавры уже не могли имчего страмить**митивии Лавры уже не могли инчего страшить**ен: бевъ ужаса и смятенія камдый дёлаль свое дёле; сурвляля, кололи изъ отверстій, метали камин, заиженную смолу и свру; лили варь; еслъвляли глаза известію; отбивали щиты, та-рисы и льстищы. Непрінтель оказываль смі-лесть и твердесть; отражаєный, съ усилісмъ поз-обневляль иристуны, де самаго утра, которое есвътило спасеніе Лавры: Ляхи и Россійскіе злодън начали ототувать; а побъдители, неуто-нимые и немасытные, сдълавъ вылазну, еще бълн ихъ во разхъ, газли въ полъ и въ лоща-нахъ, схватяли 30 Пановъ и чиневлыхъ изиънниковъ, взяли множество ствиобитныхъ орудій, и возвратились славить Бога въ храмѣ Троищы (294). Симъ дъломъ важнымъ, но кровопролитнышъ только или непріятели, рішилась судьба осады. Еще держася въ станѣ, еще надёлсь одоліть непреклонность Лавры совершеннымъ изнеможеніемъ ел защитниковъ, Сапѣга уже берегъ свое войско; не вападая, единственно отражилъ смільня ихъ вылазки, и ждалъ, что будетъ съ Москвою. Ждала того и Лавра, служа для нее приміфромъ, къ несчастію, безплоднымъ.

Котла горсть достойныхъ вомновъ-Монаховъ, слугъ и земледвлыцевъ, изнуренныхъ болъзнію и трудами — неослабно боролась съ полками Сапъги, Москва, нива, кремъ гражданъ, войско мнеточисленное, все лучнее Дворянство, всю насточисленное, все лучине Диоринство, всю нравственную силу Государства, давала влады-чествовать бродягь Лжедимитрію въ двънадцати веретихъ огъ стънъ Кремленскихъ и досугъ по-неритъ Россію. Мюсква находилась въ осадъ: ибо непріятель своими разъвздами мъщалъ ея особщеннять. Хотя Царскіе Воеводы иногда вы-ходили въ поле, ипогда сражались, чтобыгочи-ститъ пути, и въ дълв провопролитномъ, въ ноемъ быль равежъ Гетманъ Лжедимитріевъ (295), имъж выгоду: не не предпринимали инчего ръшительного. Василій жлаль въстей оть Скопина: ждагь и ближайчей помещи, давъ указъ жите-лямъ вевхъ городовъ съверныхъ вопружиться, втти въ Ярославль и къ Москив (200), --- велъвъ я Болрину Ослору Шеренстеву оставить Астрахань, взять людей ратныхъ въ Нязовыхъ городахъ и также спешить къ столице (297). Но для сего требовалось времени, конмъ непріятель могъ воспользоваться, отчасти и воспользовался къ ужасу всей Россів.

Не имъя силъ овладъть Москвою, не умъвъ овладъть и Лаврою, Ажедимитрій съ г. 1606- измѣнниками и Ляхами послалъ отряды къ Суздалю, Владиміру и другимъ городамъ, чтобы дъйствовать обольщениемъ, угрозанамена ми или силою. Належда его исполнилась. Суздаль первый изміниль чести, слушаясь злодъя, Дворянина Шилова: цъловалъ крестъ Самозванцу, принялъ Лисовскаго и Воеводу Оедора Плещеева отъ Сапъти (298). Переславль Залъсскій очерниль себя еще гнуснъйшимъ дъломъ: жители его соединились съ Ляхами и приступили къ Ростову. Тамъ крушился о бёдствіяхъ отечества добродётельный Митронолить Филареть: не имъя кръпкахъ ствиъ, граждане предложили ему удалиться выбств съ ними въ Ярославль; но Филаретъ сказаль, что не бъгствомъ, а кровію должно спасать отечество; что великодушная смерть лучше жизни срамной; что есть другая жизнь и вънецъ мучениковъ для Христіанъ, вър-ныхъ Царю и Богу. Видя бъгство народа, Филаретъ съ немногими усердными воинами и гражданами заключился въ Собор-

ной церкви: всь исповедались, причасти-

лись Святыхъ Таинъ и ждали непріятеля или, смерти. Не Ляхи, а братья единовърные, Переславцы, дерэнули осадить святый храмъ, стръляли, ломились въ двери, и дикимъ ревомъ ярости отвътствовали на голосъ Митрополита, который молилъ-ихъ не быть извергами. Двери, нали: добрые Ростовцы окружили Филарета и бились до совершеннаго изнеможенія. Храмъ наполнился трупами. Злодви побъдители схватили Митрополита, и сорвавъ съ него ризы Святительскія, оділи въ рубище, обнажили церковь, снями волого съ гробницы Св. Леонтія и раздълни между собою по жеребью (299); ону-стошили городъ, и съ добычею святотатства вышли изъ Ростова, куда Сапъта присладъ вое-водствовать злаго измънника, Матвъл Плещеева. Филарета повезли въ Тушинскій станъ, какъ. узника, босаго, въ одеждъ Литовской, въ Татарсвой шанкв (300); но Самозванецъ готовиль ему безчестіе и срамъ инаго рода: встрытиль его съ знаками чрезвычайнаго уваженія, какъ племян-, ника Іоанновой супруги Анастасіи, и жертву Борисовой ненависти; величаль какъ знаменитъйшаго, достойнаго Архипастыря и назвалъ Патріархомъ: далъ ему златый поясъ и Святительскихъ чиновниковъ для наружной пыщности, но держаль его въ тесномъ ваключения, какъ непреклоннаго въ върности къ Царю Васи-лію (301). Сей вторый Ажедимитрій, наученный бъдствіемъ перваго, хотълъ кабаться ревност-вымъ чтителемъ Церкви и Духовенства; училъ

лицемърно и жену свою, которая съ благоговънісмъ приняла отъ Сапъги богатую икону Св. Лесктія, Ростовскую добычу (309); уже не сшъла гнущаться обрядами Православія, молилась иъ нашихъ цериванъ и покланялась мощамъ Угодниковъ Вожінхъ (303). Еще притворствовали и интрили для ослъпленія умовъ въ въкъ безумія ш страстей неистовыхъ!

Городъ за городомъ сдавался Ажединитрію: Влидиміръ, Угличь, Кострома, Галичь, Вологда и другіо (304), ть самые, откуда Василій идаль помощи. Являлась толиа изм'янниковъ и Лиховъ, восплицая: «да здравствуетъ Димитрій!» и жители, ответствуя такимъ же восклицаніемъ, вогранам имъ какъ друзой и братьевъ. Доброоовъствые безмолествовали въ горести, видя сылу на сторонъ разврата и легионыслія: ибе жиогіе, нопреки здравому симслу, еще віврили миниюму Димитрію! Другіе, зная обманъ, изивняли отъ робости, или для того, чтобы элодъй-стиовать свободно; приставали къ шайкажъ Са-мезваща и вмъстъ съ ними грабили, гдъ и что хотвли. Шуя, наследотвенное владение Василиевыя предковъ, и Кинешма, гдъ запищанся Восвода Оедоръ Вабарыкинъ, были взяты, разорены Ансовокимъ (505); взята и вёрная Тверь: ибо лучийе вонны ей находились съ Царенъ въ Москвв. Отрадъ легкой Сапениюй понницы встувиль и въ отдаленный Бёлозерскъ, глё издревле хранилась частё казны государственной: Лахи не нации имены, но тамъ и вездё освобедили

ссыдыныхъ, а въ ихъ числъ и злодън Шахов-скаго, себъ въ усердине сподвижники (306). Ярославль, обогащенный торговлею Англійскою, сдалея на условін не грабить его церкней, домовъ и лавокъ, не безчестить жень и лавицъ; приналь Воеволу отъ Лжелимитрія, Швела Греческой Въры, именемъ Лоренца Біугге, Іоан-нова Ливонскаго плънника (307); послалъ въ Ту-шинскій станъ 30,000 рублей, обязался снара-анть 1000 всадниковъ. Псковъ, знамемитый древними и новъйщими восноминаніями славы, сдёдался вдругъ вертепомъ разбойняковъ и душегубцевъ. Тамъ снова начальствовалъ Бояринъ Петръ Шереметевъ, не долго бывъ въ опалѣ (308): върный Царю, нелюбимый народемъ за лихониство (309). Духовенство, Дворяне, гости были также върны; но лазутчики и письма Тушинскаго злодва взволновали мелких гражданъ, чернь, Стрельцевъ, Козаковъ, исполненныхъ ненависти яъ людямъ сановитымъ и богатымъ. Мятежниками предводительствоваль Дворянинь Осдеръ Плещеевъ: тормествуя числомъ, овною и дерзостію, они прислучи Ажедямичрію; во-пили, что Шуйскій отдаеть Псиовъ Шведамъ; -вани ими Шереметева и гражданъ знати Бйшихъ; расхитили достояніе Сиятительское и мо-настырское. Узнавъ о томъ, Лжедимигрій присладъ къ нимъ свою драйку: дачались убійства. Шереметева удавили въ темпиць; другихъ узикковъ каздили, мучили, самали на колъ. Въ сіе ужасное времи сгоръла знатная часть Искова, к кучи пепла облилися новою кровію: неистовые мятежники объявили Дворянъ и богатыкъ купцевъ зажигателями; грабили, ръзали невинныхъ, и славили Царя Тушинскаго.... Кто могъ въ сихъ изступленіяхъ злодъйства узнать отчизну Св. Ольги, гдъ цвъла нъкогда добродътель, человъческая и государственная; гдъ, еще за 26 лътъ предъ тъмъ, жили граждане великодушные, побъдители Героя Баторія, снасители нашей чести и славы (310)?

Но кто могъ узнать и всю Россію, гдѣ, въ теченіе вѣковъ, видѣли мы столько подвиговъ достохвальныхъ, столько твердости въ бѣдствіяхъ, столько чувствъ благородныхъ? Казалось, что Россіяне уже не имѣли отечества, ни души, ни Вѣры; что Государство, зараженное правственною язвою, въ страшныхъ судорогахъ кончалось!... Такъ повѣствуетъ добродѣтельный свидѣтель тогдашнихъ ужасовъ, Аврамій Палицынъ, исполненный любви къ злосчастному отечеству и къ истинѣ:

Ужасное состояніе Россія. «Россію терзали свои болье, нежели ино-«племенные: путеводителями, наставника-«ми и хранителями Ляховъ были наши из-«мънники, первые и послъдніе въ крова-«выхъ съчахъ: Ляхи, съ оружіемъ въ ру-«кахъ, только смотръли и смъялись безум-«ному междоусобію. Въ лъсахъ, въ боло-«тахъ непроходимыхъ Россійне указывали «или готовили имъ путь, и числомъ превосход-«нымъ берегли ихъ въ опасностяхъ, умирая за «тъхъ, которые обходились съ ними какъ съ «рабами. Вся добыча принадлежала Ляхамъ: «они избирали себъ лучшихъ изъ плънниковъ, «красныхъ юношей и дъвицъ, или отдавали на «выкупъ ближнимъ — и снова отнимали, къ за-«бавъ Россіянъ!.... Сердце трепещетъ отъ «воспоминанія злодействь: тамь, гдь стыла «теплая кровь, гдъ лежали трупы убіенныхъ, «тамъ гнусное любострастіе искало одра для «своихъ мерзостныхъ наслажденій . . . . Свя-«тыхъ юныхъ Инокинь обнажали, позорили; «лишенныя чести, лишались и жизни въ му-«кахъ срама . . . . Выли жены прельщаемыя «иноплеменниками и развратомъ; но другія «смертію избавляли себя отъ зв рскаго наси-«лія. Уже не сражаясь за отечество, еще мно-«гіе умирали за семейства: мужъ за супругу, «отецъ за дочь, братъ за сестру вонзалъ ножъ «въ грудь Ляху. Не было милосердія: добрый, «върный Царю воинъ, взятый въ плънъ Ля-«хами, иногда находилъ въ нихъ жалость и «самое уваженіе къ его върности; но измънники «называли ихъ за то женами слабыми и худыми «союзниками Царя Тушинскаго: всёхъ твер-«дыхъ въ добродётели предавали жестокой «смерти; метали съ крутыхъ береговъ въ глу-«бину ръкъ, разстръливали изъ луковъ и са-«мопаловъ; въ глазахъ родителей жгли дътей, «носили головы ихъ на сабляхъ и копьяхъ:

«грудных» младенцев», вырывая из» рукъ ма-, ятерей, разбивали о камии. Видя сію неслыкханную влобу, Ляхи содрогались и говорили: «что же будеть намь оть Россіянь, когда они «и другь друга губать сь такою лютостію? «Серяца окаменьян, умы омрачились; не имьли «ни состраданія, ни предвидінія: вбливи свиріп-«ствовало злодъйство, а мы думали: оно миинуеть нась! или пскали въ немъ личныхъ для «себя выгодъ. Въ общемъ кружения головъ всъ «хотъли быть выше своего званія: рабы госпо-«дами, чернь Дворянствомъ, Дворяне Вельмо-«жами. He только простые простых», по и «знатные знатныхъ, и разумные разумныхъ «обольщали изменою, въ домахъ и въ самыхъ мбитвахъ; говорили: мы блаженствуемх; иди-«те къ намъ отъ скорби къ утъхамъ!... Гибли «отечество и Церковь: храмы истиннаго Бога «разорались, полобно капищамъ Владинірова «времени; скотъ и псы жили въ Олтарахъ; «воздухами и пеленами укращались кони, пили «изъ потировъ; мяса стояля на длекосахъ; на «иконахъ играли въ кости; хоругви церковныя ислужили вытьсто знаменъ; въ ризахъ Іерейаскихъ пласали блудницы. Иноковъ, Священи-«ковъ излили огнемъ, дофытываясь ихъ сокро-«вищъ; отщельниковъ, Схимниковъ заставляли «пъть срамныя пъсни, а безмоляствующихъ «убивали.... Люди уступили свои жилища «ввърямъ: медвъди и волки, оставивъ лъса, «витали въ пустыхъ городахъ и весяхъ; враны

«плотованые сидвли станицами на твлахъ че«ловвческихъ; малыя птицы гивздились въ че«репахъ. Могилы какъ горы везав возвыша«лись. Граждане и земледвлыцы жили въ деб«ряхъ, въ лъсахъ и въ пещерахъ недовъдо«мыхъ, йли въ болотахъ, только ночью выходя
«наъ нихъ осущиться. И лъса не спасали: люди,
«уже покинувъ звърелонство, ходили туда съ
«чуткими псами на ловлю людей; матери, укры«ваясь въ густотъ дремесной, стращились вопля
«сноихъ младенцевъ, зажимали имъ ротъ и ду«шили ихъ до смерти. Не свътомъ луны, а по«жарами озарялись ночи: ибо грабители жгли,
«чего не могли взять съ собою, домы и все,
«ла будетъ Россія пустынею необитаемою» (311)!
Россія бывала пустынею; но въ сіе время, не

Россія бываля пустынею; но въ сіе время, не Батыевы, а собственные варвары свирытствоваль въ са пъдрахъ, изумляя и самыхъ неистовыхъ ивоплеменниковъ: Россія могла тегда завидовать временамъ Батыевымъ, будучи жертною величайшаго изъ бъдствій, разврата государственнаго, который мертвитъ и надежду на умилостивленіе Небесное! Сій надежда питалась тольно великодушною смертію многихъ Россійнь: ибо не въ одной Лавръ блистало теройство: сій, по выраженію Літописца, гори могиль, всюду видимыя, витщаля въ себъ персть мучениковъ върности и закона: добродьтель, какъ Фениксъ, возраждается изъ пепла могилы, примъромъ и памятію; тамъ не все погибло, гдъ хотя немногіе предпочитають гибель без-

законію. Съ честію умирали и вонны и граждане, и старцы и жены. Въ Духовенств'я особенно сіяла доблесть. Мы видани мужество Филарста. Епископъ Тверскій, Өеоктисть, крестомъ и мечемъ вооруженный, до посл'ядняго издыханія боролся съ изм'вною, и, взатый въ пл'ять, удостоился в'янца страдальческаго. Архіенископъ Суздальскій, Галактіонъ, не хотівъъ благословить Самозванца, скончался въ изгнаніи. Доброд'ятельнаго Коломенскаго Святителя, Іосифа, злод'я влачили привязаннаго къ пушк'я: онъ терп'яль и молилъ Бога образумить Россіянъ (312). Святитель Псковскій, Геннадій, въ тщетномъ усиліи обуздать мятежниковъ, умеръ отъ горести (313). Не многіе изъ Священниковъ, какъ сказано въ Літописи (314), уп'яльлы, ибо везд'я противились бунту.

Сей бунтъ уже поглощалъ Россію: какъ разсъянные острова среди бурнаго моря, являлись еще подъ знаменемъ Московскимъ вблизи Лавра, Коломна, Переславль Рязанскій, вдали Смоленскъ, Новгородъ, Нижній, Саратовъ (315), Казань, города Сибирскіе; всъ другіе уже принадлежали къ царству беззаконія, коего столицею былъ Тушинскій станъ, дъйствительно подобный городу разными зданіями внутри онаго, купеческими лавками, улицами, площадями (316), гдъ толиилось болье ста

Tymu. no.

тысячь разбойниковъ, обогащаемыхъ плодами грабежа; гат каждый день, съ утра до вечера, казался праздникомъ грубой роскоши: вино и медъ лилися изъ бочекъ; мяса, вареныя и сымедъ лилися изъ бочекъ; мяса, вареныя и сы-рыя, лежали грудами, пресыщая и людей и исовъ, которые вмъстъ съ измънниками стека-лись въ Тушино (317). Число сподвижниковъ Лжедимитріевыхъ умножилось Татарами, при-веденными къ нему потъшнымъ Царемъ Бори-совымъ, Державцемъ Касимовскимъ, Уразъ-Магметомъ (318), и крещенымъ Ногайскимъ Княземъ, Арасланомъ Петромъ, сыномъ Уру-совымъ (319): оба, менъе Россіянъ виновные, измънили Василію; вторый оставилъ и Въру Христіанскую и жену (бывшую Княгиню Шуй-скую), чтобы служить Царику Тушинскому, то есть грабить и злодъйствовать. Жилище Само-званца, пышно именуемое дворцемъ, наполнязванца, пышно именуемое дворцемъ, наполня-лось лицемърами благоговънія, Россійскими чиновниками и знатными Лихами (между кои-ми (320) унижался и Посолъ Сигизмундовъ, Олесницкій, выпросивъ у бродяги въ даръ себъ городъ Бълую). Тамъ безстыдная Марина, съ своею поруганною красотою, наружно величалась саномъ оеатральной Царицы, но внутренно тосковала, не властвуя, какъ ей хотълось, а раболъпствуя, и съ трепетомъ завися отъ мужа варвара, который даже отказывалъ ей и въ средствахъ блистать пышностію (321); тамъ Вельможный отецъ ея лобызалъ руку бъглаго поповича или Жида (322), принявъ отъ

дого- него новую владённую грамоту на Смо-🔭 лю, съ обязательствомъ выдать ему (Мишику) 300,000 рублей изъ казны Московской, еще незавоеванной. Тамъ, упоенный счастіемъ, и господствуя надъ Россіею отъ Десны до Чудскаго и Вълаго Озера, Дви-ны и моря Каспійскаго — ежедневно слыша о новыхъ успъхахъ мятежа, ежедневно вили новыхъ подданныхъ у ного свойхъственяя Москву, угрожаемую голодомъ и предательствомъ — Самозванецъ тертъливо ждаль послъдняго успъха: гибели Шуйскаго, въ надеждъ скоро взять столицу и безъ кровопролити, какъ объщали ему легкомысленные переметчики (323), ко-торые не хотели видеть въ ней ни меча, ни пламени, имбя тамъ домы и семей-CTRA.

Миновало и возвратилось лето: самозванецъ еще стоялъ въ Туминъ! Хотя въ влодъйскихъ предпріятіяхъ всякое замедленіе опасно, и близкая ціль требуеть не отдыха, а быстръйшаго въ ней стремленія; хотя Лжедимитрій, слишкомъ долго смотря на Москву, даваль время узнавать и пре-зирать себя, и съ умноженіемъ силь вещественныхъ лишался правственной: но торжество злодвя могло бы совершитьея (324), если бы Ляхи, виновники его счастія, не саблались виновниками и его гибели, невольно услуживъ нашему отечеству, какъ и во время перваго Лжеданитрія (326). Россіи издыхающей помого новый непріятель!

Досел'в Король Сигизмундъ враждоваль намъ тайно, не снимая съ себя личины мирной, и содъйствуя Самовванцамъ только наемными дружинами или вольницею: настало время снять личину и дъйствовать открыто.

Соединивъ, уже неразрывно, судьбу Марины и мнимую честь свою съ судьбою обманщика, болсь худаго оборота въ дълахъ -ой жи вайкась быть затю полеживе въ Королевской Дум'в, нежели въ Тушинскомъ станъ, Воснода Сендомирскій (въ Генваръ 1609 года) увхаль въ Варшаву, такъ скоро, г. 1602. что не успаль и благословить дочери, которая въ письмахъ къ нему жаловалась на сію холодность (316). Въ слъдъ за Миаш-комъ надлежало ъхать и Посламъ Лжедимитріевымъ, туда, гав все съ живбишимъ любопытствомъ занималось нашими бъдствіями, желая ими воспользоваться й для государственныхъ и для частныхъ выгодъ: ибо еще многіе благородные Ляхи, пылая страстію удальства в корысти, думали искать счастія въ смятенной Россіи. Уже друзья Воеводы Сендомирского дыйствовали ревностно на Сеймъ, представляя, что торжество мнимаго Димитрія есть

торжество Польши; что нужно довершить оное силеми Республики, дать корону бродягь, и взять Смоленскъ, Съверскую и другія, нъкогда Литовскія земли (327). Они хотъли, чего хотъль Мнишекъ: войны за Самозванца, и — если бы Сигизмундъ, признавъ Лжедимитрія Царемъ, усердно и заблаговременно помогъ ему какъ союзнику новымъ войскомъ: то едва ли Москва, едва ли шесть или семь городовъ, еще върныхъ, устояли бы въ сей буръ общаго мятежа и разрушенія. Что сдълалось бы тогда съ Россіею, вторичною гнусною добычею Самозванства и его иъстуновъ? могла ли бы она еще возстать изъ сей бездны срама и быть, чъмъ видимъ ее нынъ? Такъ, судьба Россіи зависъла отъ Политики Сигизмундовой; но Сигизмундъ, къ счастію, не имълъ духа Баторіева: властолюбивый съ малодушіемъ и съ умомъ недальновиднымъ, онъ не вразумился въ причины дъйствій; не зналъ, что Ляхи единственно подъ знаменами Россійскими могли терзать, унижать, топтать Россійскими могли терзать, унижать, топтать Россію, не своимъ геройствомъ, а Димитріеноссію, не своимъ героиствомъ, а димитріевымъ именемъ чудесно обезоруживая народъ ея слъпотствующій, — не зналъ, и Политикою, грубо-стяжательною, открылъ ему глаза, воспламенилъ въ немъ искру великодушія, оживилъ, усилилъ старую ненависть къ Литвъ, и сдълавъ много зла Россіи, далъ ей спастися, для ужаснаго, хотя и медленнаго возмездія ея врагамъ непримиримымъ.

Увъряють, что многіе знатные Россіяне, въ искреннихъ разговорахъ съ Ляхами, изъявляли желаніе видъть на престолъ Московскомъ юнаго Сигизмундова сына, Владислава, вмъсто обманщиковъ и бродягъ, безразсудно покровительствуемыхъ Королемъ и Вельможными Панами; нъкоторые даже прибавляли, что самъ Шуйскій желаетъ уступить ему Царство (328). Исвренно ли, и дъйствительно ли такъ объяснялись Россіяне, неизвъстно; но Король върилъ, и въ надеждъ пріобръсти Россію для сына или для себя, уже не доброхотствовалъ Лжедимитрію. Друзья Королевскіе предложили Сейму объявить войну Царю Василію, за убіеніе мирныхъ Ляховъ въ Москвъ и за долговременную безчестную неволю Пословъ Республики, Олесницкаго и Госъвскаго; доказывали, что Россія не только виновна, но и слаба; что война съ ницкаго и Госѣвскаго; доказывали, что Россія не только виновна, но и слаба; что война съ нею не только справедлива, но и выгодна; говорили: «Шуйскій зоветъ Шведовъ, и если ихъ «вспоможеніемъ утвердитъ власть свою, то чего «добраго ждать Республикѣ отъ союза двухъ «враговъ ея? Еще хуже, если Шведы овла—«дѣютъ Москвою; не лучше, если она, утомлен- «ная бѣдствіями, покорится и Султану или Та- «тарамъ (329). Должно предупредить опасность, «и легко: 3000 Ляховъ въ 1605 году дали бро- «лягѣ Московское Царство; нынѣ дружины «вольницы угрожаютъ Шуйскому плѣномъ: «можемъ ли бояться сопротивленія?» Были однакожь Сенаторы благоразумные, которые

не восхишались мыслію о завоевавій Москвы и думали, что Республика едва ли не виновиће Россіи, дозволивъ первому Ажелинтрію, вопреки ширу, ополчаться въ Галиціи и въ Литвъ на Годунова, и не мъшая Ляхамъ участвовать въ зложьйствахъ втораго; что Польша, бывъ еще недавно жертвою междоусобія, не должна легкомысленно начинать войны съ Государствомъ общирнымъ и многолюднымъ; что въ семъ случав надлежить иметь четвіре войска: два противъ Шуйскаго и инимато Димитрія, два противъ Шведовъ и собственныхъ матежниковъ; что такія ополченія безь тягостных в налоговъ невозможны, а налоги опасны. Имъ отвътствовали: «богатая Россія будеть наша» - и вольшь Сеймъ исполнилъ желаніе Короля: не взиобъявания перемиріе, вновь заключенное въ безь всякаго спошенія съ Лжедимитрісмъ, къ горести Миника, который, прівханъ въ отечество, уже не могъ ничего савлать для евоего зятя и долженъ быль удалиться отъ Двора, где только сожалели объ немъ, и не безъ презрънія.

Сигизмундъ казался новымъ Баторіємъ, съ необыновенною ревностію готовясь къ походу; собираль войско, не им'я денегь для жалованья, но тімъ болье объщая (301), въ надежді, что кончить войну одною угродою (332), и что Рессія изнуренная встратить его не съ мечемъ, а съ вънценъ Модонаховынь, какь спасителя. Узнавъ толки элословія, которое приписьивало ему намфреніе завоевать Москву и сплами ся подавить вольность въ Республикъ - то есть, саблаться обоихъ Государетвъ Самодержцемъ — Король окружнымъ письмомъ удостовърилъ Сенаторовъ въ неделости сикъ разглашеній, клядся не мыслить о дичныхъ выгодахъ, и дъйствовать единственно для блага Республики (333); вывхаль изъ Кракова въ Іюнь мьсяць къ войску, и еще не зналъ, куда вести оное: въ землю ли Съверскую, гдъ царствовало беззаконіе подъ именемъ Димитрія, или къ Смоленску, гав еще царствовали законъ в Василій, или прямо къ Москвъ, чтобы истребить Лжедимитрія, отвлечь отъ него и Ляховъ и Россіянъ, а послъ истребить и Шуйскаго, какъ совътовалъ умный Гетманъ Жолкъвскій (334)? Сигизмундъ коле-бался, медлилъ — и наконецъ пошелъ къ Смоленску: ибо Канцлеръ Левъ Сапъта и Панъ Госъвскій увършли Короля, что сей городъ желаетъ ему сдаться, желая избавиться отъ ненавистной власти Самозванца. Но въ Смоленскъ начальствовалъ доблій Шеннъ!

Границы Россіи были отверсты, сообще- крайшія прерваны, воины разсівяны, города и Россія и поремайна въ
ужаств или въ ожесточения, Правительство
въ безсилии, Царь въ осадъ и среди измънниковъ.... Но когда Сигизмундъ, согласно съ пользою своей Державы, шелъ
къ намъ за легкою добычею властолюбія,
въ то время бъдствія Россіи, достигнувъ
крайности, уже являли признаки оборота
и возможность спасенія, раждая надежду,
что Богъ не оставляетъ Государства, гдъ
многіе или не многіс граждане еще любятъ
отечество и добродътель.

## ТЛАВА ІІІ.

Продолжение Василиева Царствования.

## F. 1608-1610.

Киязь Пожарскій. Доблесть Нижняго Новагорода. Возстаніе и другихъ городовъ Низовыхъ. Возстаніе Съверной Россіи. Крамолы въ Москвъ. Гололь. Весть о Князе Михаиле и его полвиги. Приступы Лжедимитрія къ Москвъ. Цобъда Царскаго войска. Три Самозванца. Нъкоторыя удачи Лжедимитріевы. Новый мятежь въ Москвв. Слобода Александровская. Побъда надъ Сапъгою. Любовь къ Князю Миханлу. Предлагають вънецъ Герою. Разбон. Пожарскій. Осада Смоменска. Смятеніе Ажедимитріевыхъ Ляховъ. Раснря между Сигивмундомъ и Конфедоратами. Посольство Кородевское въ Тушино. Переговоры съ Тушинскими измънниками. Бъгство Лжедимитрія. Высокомъріе Марины. Злодъйства Самозванца въ Калугъ. Волнение въ Тушинъ. Бъгство Марины. Посольство Тушинское къ Королю. Изменении признають Владислава Царемъ. Марина въ Калугъ. Успехи Киязя Миханла. Освобожденіе Лавры. Бъгство Сапъги. Опуствию Тушина. Двло Князя Михаила. Торжественное вступленіе Героя въ Москву.

Первое счастливое дѣло сего времени г. 1608было подъ Коломною, гдѣ Воеводы ЦарKuazi Ilomaporid скіе, Князь Прозоровскій и Сукинъ, разбили Пана Хифлевокаго. Во второмъ дълв оказалось мужество и счастіе юнаго, еще неизвъстнаго Стратига, коему Провидъніе готовило благотворнъйщую славу въ мірѣ: славу Героя-спасителя отечества. Князь Димитрій Михайловичь Пожарскій, происходя отъ Всеволода III и Князей Стародубскихъ (335), царедворецъ безчиновный въ Борисово время и Стольникъ при Разстригъ, опасностями Россіи вызванный на ееатръ кровопролитія, долженъ былъ вторично защитить Коломну отъ нападенія Литвы и нашихъ измънниковъ, шедшихъ изъ Владиміра. Пожарскій не хотълъ ждать ихъ: встрътилъ въ селъ Высоцкомъ, въ тридцати верстахъ отъ Коломны, и на утренней заръ незалнымъ, сильнымъ уда--эжони съева ; възгабион съимуси смоф ство плъвниковъ, запасовъ и богатую казну (336), одержалъ побъду съ малымъ урономъ, явивъ не только смълость, но и ръдкое искусство, въ предвъстіе своего великаго назначенія.

Тогда же и въ иныхъ мъстахъ Судьба начинала благопріятстводать Царю. Матежники, Мордва, Черемисы и Лжелиидоб-тріевы найки, Ляки, Рессіяне, съ Воовонаши- дою Кнаженъ Вяземскимъ осаждали Нижго нова пій Новгородъ: върные жители обрежли
себя на смерть; простились съ женами,

дътьми, и единодушною вылазкою разбили осаждающихъ на-голову: взяли Вяземскаго и немедленно повъсили какъ измънника. Такъ добрые Нижегородцы воспрянули къ подвигамъ, коимъ надлежало увънчаться ихъ безсмертною, святою, для самыхъ отдаленныхъ въковъ утъшительною славою въ нашей Исторіи. Они не удовольствовались своимъ избавленіемъ, только временнымъ: свъдавъ, что Бояринъ Оедоръ Шереметевъ, въ исполнение Василиева указа, оставилъ наконецъ Астрахань, идетъ къ Казани, везав смирнеть бунть, везав быеть и гонить шайки мятежниковь, Нижегородцы выступили въ поле, взяли Балахну и съ ен жителей присягу въ върности къ Ва-силію (337); обратили къ закону и другіе Низовые города, воспламеняя въ нихъ ревность доброд втельную. Возстали и жи- возста-тели Юрьсвиа, Гороховца, Луха, Решмы, дру-Холуя, и подъ начальствомъ Сотника Крас-гаро-наго, мъщанъ Кувшинникова, Нагавицына, Денгина и крестъянина Лапши разбили выхъ. непріятеля въ Лукъ и въ сель Дуниловь: Ляхи и наши измененки съ Воеволою Осдоромъ Плещеевымъ, сподвижникомъ Лисовскато, бъжали въ Суздаль. Побъдители взями мистихъ недостойныхъ Дворянъ, отправили какъ плънчиковъ въ Нижній Новгородъ, и разорили ихъ домы.

Москва осажденная не знала о сихъ важ-

ныхъ происшествіяхъ, но знала о другихъ, еще важиъйшихъ. Не теряя надежды усовъстить измънниковъ, Василій писаль къ Возста-жителямъ городовъ Сѣверныхъ (338), Га-віе Сѣ-вернов лича, Ярославля, Костромы, Вологды, Россія. Устюга. «Несчастные! кому вы рабски цѣ-«ловали крестъ и служите? Злодъю и зло-«дъямъ, бродягъ и Ляхамъ! Уже видите «ихъ дъла, и еще гнуснъйшія увидите! «Когда своимъ малодушіемъ предадите имъ «Государство и Церковь; когда падетъ «Москва, а съ нею и святое отечество и «святая Въра: то будете отвътствовать «уже не намъ, а Богу... есть Богъ мсти-«тель! Въ случаъ же раскаянія и новой «върной службы, объщаемъ вамъ, чего у «васъ вътъ и на умъ: милости, льготу, «торговлю безпошлинную на многія льта.» Сін письма, доставляемыя усердными слугами гражданамъ обольщеннымъ, имъли дъйствіе; всего же сильнъе дъйствовали наглость Ляховъ и неистовство Россійскихъ клевретовъ Самозванца, которые, губя враговъ, не щадили и друзей. При-сяга Лжедимитрію не спасала отъ грабежа; а народъ, лишась чести, тъмъ болъе стоитъ за имъніе. Земледъльцы первые ополчились на грабителей; встръчали Ляховъ уже не съ хлъбомъ и солью, а при звукъ набата, съ дрекольемъ, копьями, съкирами и ножами; убивали, топили въ ръкахъ и кри-

чали: «вы опустошили наши житницы и хлѣ-«вы: теперь питайтесь рыбою» (339)! Примъру земледъльцевъ следовали и города, отъ Романова до Пермя: свергали съ себя иго злодъйства, изгоняли чиновниковъ Лжедимитріевыхъ (<sup>340</sup>). Люди слабые раскаялись; люди твердые ободрились, и между ими два человъка прославились особенною ревностію : знаменитый гость, Петръ Строгановъ, и Нъмецъ Греческаго Исповъданія, богатый владълецъ Данівлъ Эйлофъ. Первый не только удержалъ Соль-Вычегодскую, гат находились его богатыя заведенія, въ неизмънномъ подданствъ Дарю, но и другіе города, Пермскіе и Казанскіе, жертвуя своимъ достояніемъ для ополченія гражданъ и крестьянъ (341); втораго именуютъ главнымъ виновникомъ сего возстанія, которое встревожило станъ Тушинскій и Сапъгинъ, замъшало Царство злодъйское, отвлекло знатную часть силъ непріятельскихъ отъ Москвы и Лавры (342). Паны Тишкъвичь и Лисовскій выступили съ полками усмирять мятежъ, сожгли предмъстіе Ярославля, Юрьевецъ, Кинешму: Зборовскій и Князь Григорій Шаховскій Старицу (343). Жители противились мужественно въ городахъ; дълали въ селеніяхъ остроги, въ лъсахъ засъки; не имъли только единодушія, ни устройства. Измънники и Ляхи побили ихъ и всполько тысячь въ шестидесяти верстахъ отъ Ярославля, въ селеніи Даниловскомъ (344), и цылая злобою, все жгли и губили: женъ, дътей, старцевъ --

и тамъ усиливали взаимное остервенение. Върные Россіяне также не знали ни жалости, ни человътества въ мести, одерживая иногда верхъ въ сшибкахъ, убивали пленныхъ; казнили Воеводъ Самозванцевыхъ, Застолпскато, Нащокина в Пана Маттіаса; Нёнца Шмита, Ярославскаго жителя, сварили въ котлъ, за то, что онъ, вывхавъ къ тамошнимъ гражданамъ для переговоровъ, дерзнулъ склонять ихъ къ новой измънъ (<sup>345</sup>). Бъдствія сего края, душегубство, пожары еще умножились, но уже знаменовали великодушное сопротивленіе злодійству, и вісти о счастливой перемънъ, сквозь пламя и кровь, доходили до Москвы. Уже Василій писаль благодарныя грамоты въ добрымъ Ствернымъ Россіянамъ: посылалъ къ нимъ чиновниковъ для образованія войска; велёлъ ихъ дружинать атти въ Ярославль, открыть сообщение съ городами Низовыми и съ Бояриномъ Оедоромъ Шереметевымъ (366); наконедъ спътить къ столицъ.

Примо Но столица была осатромы козней и мамоскы тежей. Тамы, гдв опасались не измыныт, а доносовы на измыну (347) — гдв страшились мести Лаховы и Самозванца болье, нежели Царя и закона — гдв власть верховная, ужасаясь явиаго и тайнаго множества злодвевы, умышленнымы послабленіемы хотыла, казалось, только продлять тынь бы-

тія своего в на часъ удалить гибель — тамъ надлежало дивиться не смятенію, а призраку тишины и спокойствія, когда Государство едва существовало и Москва видъла себя среди Россін въ усдиненій, будучи отръзана, угрожаема всёми бъдствіями долговременной осады, безъ всёми б'єдствіями долговременной осады, безъ надежды на избавленіе, безъ дов'єренности къ Правительству, безъ любви къ Царю: ибо Москвитяне, и'єкогда усердные къ Боярину Шуйскому, уже не любили въ немъ В'єнценосца, приписывая государственныя злополучія его неразумію или несчастію (348): обвиненіе равно важное въ глазахъ народа! Еще какая-то невилимая сила, законъ, сов'єсть, нер'ємительность, разномысліє, хранили Василія. Желали переміны; но кому отдать в'єнецъ? въ тайныхъ пр'єніяхъ не согланіались. Самозванцемъ вообще групались: Ляховъ вообще ненавильни. в нигнушались; Ляховъ вообще ненавильли, и нивто изъ Вельножъ не имель ни столько докто изъ Вельможъ не имълъ ни столько до-стоинствъ, ни столько клевретовъ, чтобы объ-щать себъ Державство. Дни текли, и Василій еще сидълъ на тронъ, измърля взорами глубину бездны предъ собою, мысля о средствахъ спасе-нія, но готовый и погибнуть безъ малодушія. Уже блеснулъ лучь надежды: оружіе Царское снова имъло успъхи (349); Лавра стояла непоко-лебимо; Востокъ и Съверъ Россіи ополчились за Москву, — и въ сіе время крамольники дерз-пули явно, ръшительно возстать на Царя, боясь ли упустить время? боясь ли, чтобы счастливая перемъна обстоятельствъ не утвердила Васи-

Извъстными начальниками кова были царе-дворецъ Князь Романъ Гагаринъ (350), Воевода Григорій Сунбуловъ (прощенный измънникъ) и Дворянинъ Тимооей Грязной: знатнъйшіе, въдворянинъ Тимовей Грязной: знатнъйшіе, въроятно, скрывались за ними до времени. 17 Февраля (351) вдругъ сдълалась тревога: заговорщики знали гражданъ на Лобное мъсто; силою привели туда и Патріарха Ермогена; звали и всъхъ Думныхъ Бояръ, торжественно предлагая имъ свести Василія съ Царства, и доказывая, что онъ избранъ не Россією, а только своими угодниками (352), обманомъ и насиліемъ; что сіе беззаконіе произвело всь распри и матежи, междоусобіе и Самозванцевъ (353); что Шуйскій и не Царь и не умъетъ быть Царемъ, имъя болье тщеславія, нежели разума и способностей, нужныхъ для успокоенія Державы въ такомъ волненіи. Не стыдились и клеветы грубой: обволнении. Не стыдились и клеветы грусой: освиняли Василія даже въ нетрезвости и распутствь. Они умолчали о преемникь Шуйскаго и мнимомъ Димитріи; не сказали, гдъ взять Царя новаго, лучшаго, и тъмъ затруднили для себя удачу. Не многіе изъ гражданъ и воиновъ сосдинились съ ними; другіе, подумавъ, отвътствовали имъ хладнокровно: «Мы всъ были свидъ-«щаго; всъ мы, и вы съ нами, присягади ему «какъ Государю законному. Пороковъ его не «въдаемъ. И кто далъ вамъ право располагать

«Царствомъ безъ Чиновъ Государственныхъ?» Ермогенъ, презирая угрозы, заклиналъ народъ не участвовать въ элодъйствъ, и возвратился въ Кремль. Синклитъ также остался върнымъ, и только одинъ мужъ Думный, старый измън-никъ, Князь Василій Голицынъ — въроятно, тайный благопріятель сего кова — вы вхаль къ мятежникамъ на Красную площадь; всв иные матежникамъ на Красную площадь; всъ иные Бояре, съ негодованіемъ выслушавъ предложеніе свергнуть Царя и быть участниками беззаконнаго Въча, съ дружинами усердными окружили Шуйскаго (354). Не взирая на то, мятежники вломились въ Кремль; но были побъждены безъ оружія. Въ часъ опасный, Василій снова явилъ себя неустрашимымъ: смъло вышелъ къ ихъ сонму; сталь имь вы лице и сказаль голосомъ твердымъ: «Чего хотите? Если убить ме-«на, то я предъ вами, и не боюсь смерти; но «свергнуть меня съ Царства не можете безъ «Думы Земской. Да соберутся Великіе Бояре и «Чины Государственные, и въ моемъ присут- «ствіи да ръшатъ судьбу отечества и мою соб-«ственную: ихъ судъ будетъ для меня закономъ, «но не воля крамольниковъ!» Дерзость злодъйства обратилась въ ужасъ: Гагаринъ, Сунбу-ловъ, Грязной, и съ ними 300 человъкъ бъжали; а вся Москва какъ бы снова избрала Шуйскаго въ Государи: столь живо было усердіе къ нему, столь сильно дъйствіе оказаннаго имъ мужества!

Къ несчастію, торжество закона и великоду-

шія было недолговременно. Мятежники ушли въ Тушино, для того ли, что доброжелательствовали Самозванцу, или единственно для своего личнаго спасенія, какъ въ мъсто безопаснъйшее для злодъевъ? Ихъ бъгствомъ Москва не очистилась отъ прамолы. Мужъ знатный, Воевода Василій Бутурлинъ, донесъ Царю, что Бояринъ и Дворецкій, Крюкъ-Колычевъ, есть измънникъ и тайно сносится съ Лжедимитріемъ. Измѣны тогла не удивляли: Кольгчевъ, бывъ въренъ, могъ сдълаться предателемъ, подобно Юрію Трубецкому (355) и столь многимъ другимъ, но могъ быть и нагло оклеветанъ врагами личныии. Его судили, пытали и казнили на Лобномъ мъсть. Пытали и всъхъ мнимыхъ участниковъ новаго кова, и наполняли ими темницы, объщая невиннымъ, спокойнымъ гражданамъ утвердить ихъ безопасность искоренениемъ мятежниковъ.

гомм. Но зло инато рода уже начинало свиръпствовать въ столицъ. Лишаемая подвозовъ, она истощила свои запасы; имъла сообщение съ одного Коломною, и того литилась: ибо рать Лжединитриева вторично осадила сей городъ (356). Предвидъвъ недостатокъ, алчиме корыстолюбцы скупили весь хлъбъ въ Москвъ и въ окрестностяхъ, и ежедневно возвышали его цъну, такъ, что четверть ржи стоила наконецъ семь

рублей (<sup>357</sup>), къ ужасу людей бъдцыхъ. Тщетно Василій желаль умірить дороговизну неслыханную, уставляль цвиу справедливую и запрещаль безбожную; куппы не слущадись: скрывали свое изобиліе и продавали тайно, кому и дакъ хотъли. Тщетно Царь и Цатріархъ нальялись разбули. іщетно дарь и цатрарх в надвались разоу-дать совъсть и жалость въ людяхъ: призывали Всльможъ, купцевъ, богачей въ храмъ Успенія, и предъ одтаремъ Всевышняго заклинали быть человъколюбавыми: не торговать жизнію Хри-стіанъ и спустить цъну хлъба; не скупать его въ большомъ количествъ и тъмъ не отнимать у бълныхъ (358). Лицемъры съ слезами увъряли, что у никъ нътъ запасовъ, и безсовъстно обманывали, думая единственно о своей выгодъ, какъ и во время дороговизны 1603 года. Народъ впадаль въ отчаяніе. Кричали на улицахъ: «Мы «гибнемъ отъ Царя злосчастнаго; отъ него кро-«вопродитіе и голодъ!» Дюди, увъренные въ обианъ минисо Димитрія, уходиля къ нему единственно для того, чтобы не умереть въ Москвѣ безъ ници (359); другіе толими врывались «ти?» Они требовали избавленія, мобады и хльба — или Царя счастливъйшаго! Васидій не скрывался отъ народа: выходилъ къ нему съ лидемъ спокойнымъ, увъщалъ и грозилъ; смирялъ дерзость страждущихъ, но только на время. Радъя о бъдныхъ, онъ убъдилъ Троицкаго Келаря Аврамія отворить для нихъ Московскія

житницы его Обители: ціна хліба вдругь упала отъ семи до двухъ рублей (360). Сихъ запасовъ не могло стать на-долго; но вопль умолкъ въ столиць, и счастливая въсть ободрила Москву.

Князь Гагаринъ, первый изъ мятежниковъ, ушедшихъ къ Самозванцу, не смотря на крамольство, имълъ душу: увидълъ, 28 мая. узналъ Лжедимптрія, и явился къ Царю съ раскаяніемъ (361); принесъ ему свою виновную голову; сказаль, что лучше хочеть умереть на плахъ, нежели служить бродягь гнусному — и быль помиловань Василіемъ: выведенный къ народу, Гагаринъ именемъ Божіпмъ заклиналь его не прельщаться Діавольскимъ обманомъ, не върить злодъю Тушинскому, орудію Ляховъ, желающихъ единственно гибели Россіи и святой Церкви. Сій убъжденія произвели дъйвыстью ствіе, и еще несравненно болье, когда Гатаринъ объявилъ Москвитянамъ, что станъ авиего Тушинскій въ сильной тревогь; что Лжедимитрій и Ляхи свъдали о соединенім Шведовъ съ Россіянами; что Князь Михаилъ Скопинъ-Шуйскій ведеть ихъ къ столицъ и побъждаетъ. Удивление радости измънило лица печальныя: всъ славили Бога; многіе устыдились своего намфренія бъжать въ Тушино; укръпились въ върности — и съ того дня уже никто не уходилъ къ Самозванцу.

Гагаринъ сказалъ истину о тревогъ злодъевъ Тушинскихъ. Опишемъ начало подвиговъ знаменитаго юноши, который въ бъдственныя времена родился счастливымъ, и коему надлежало бы только жить, чтобы спасти Царя, ознаменованнаго Судьбою для злополучія. Мы видъли, какъ Михаилъ Шуйскій, во время величайшей опасности, съ горестію удалился отъ войска, чтобы искать защитниковъ Россіи вив Рос- ${f ciu}\;(^{362}):$  прибывъ въ Новгородъ, гдѣ начальствовали Бояринъ Князь Андрей Куракинъ и царедворецъ Татищевъ (363), онъ немедленно доставилъ Королю Шведскому грамоту Василіеву; писалъ къ нему и самъ, писалъ и къ его Воеводамъ, Финляндскому и Ливонскому, Арвиду Вильдману и Графу Мансфельду (363), требуя вспоможенія и представляя имъ, что Ляхи воцареніемъ Ажедимитрія хотять обратить си-лы Россіи на Швецію, для торжества Латинской Веры, будучи побуждаемы къ тому Папою, Іезунтами и Королемъ Испанскимъ. Ничто не было естественнъе союза между Шведскимъ и Россійскимъ Вънценосцами, искренними друзьями отъ ихъ общей ненависти къ Ляхамъ. Надлежало единственно удостовърить Карла, что Шведы еще найдутъ и могутъ утвердить Василія на престоль: для чего Князь Михаилъ, слъдуя своему наказу и внушенію Политики, таилъ отъ Карла ужасныя обстоятельства Россіи; говориль только о частныхъ въ ней мятежахъ, объ измънъ тысячь осьми или

десяти Россіянъ, которые вмёстё съ пятью или шестью тысячами Ляховъ злодъйствують близъ Москвы (365). Требовалось не мало времени для объясненій. Секретарь Мансфедьдовъ видълся съ Княземъ Михаиломъ въ Новъгородъ, а Воевода Головинъ, шуринъ Скопана, поъхалъ въ Выборгъ, гдъ знатные чиновники Шведскіе ждали его, чтобы условиться въ мерахъ вспо-моженія. Между темъ Князь Михаилъ, желая спасти Москву и Царя не одною рукою иноплеменниковъ, мыслилъ ополчить всю Сфверозападную Россію, и грамотою убъдительною звалъ къ себъ Псковитянъ, хваля ихъ древнюю доблесть; но Псковитяне, уже хвалясь элодъйствомъ ( $^{366}$ ), отвътствовали ему угрозою — и самые Новогородцы оказывали расположение столь подозрительное, что Князь Михаилъ ръшился искать усердія или безопасности въ иномъ мъстъ; вышелъ изъ Новагорода съ Тати-щевымъ, Дьякомъ Телепневымъ и малочисленною дружиною върныхъ, и требовалъ убъжища въ Иванъгородъ: тамъ ихъ не приняли, ни въ Оръшкъ, гдъ Воевода, предатель, Бояринъ Михайло Салтыковъ, считая Ажедимитрія побъльтелемъ, уже именовалъ себя его Намъстиикомъ (367). Въ то время, когда Михаиль, оставленный и нъкоторыми изъ робкихъ спутин-ковъ, при устьъ Невы думалъ въ печали, что дълать? явились Послы отъ Новагорода съ мо-леніемъ, чтобы онъ возвратился къ Святой Софін. Митрополить Исидоръ и достойные Россіяне одержали тамъ вержъ надъ беззаконіемъ, и встрътили Князя Михаила какъ утвшителя, въ лиць его привътствуя отечество и върность; искренно клялися умереть за Царя Василія, какъ предки ихъ умирали за Ярослава Великаго, и свъдавъ, что Воевода Лжедимитріевъ, Керносицкій, съ Лжами и Россіянами идетъ отъ Тушина къ берегамъ Ильменя, готовились выступиты въ поле. Древній Новгородъ, казалось, воскресъ съ своимъ великодушіемъ: къ несчастію, ревность достохвальная имъла дъйствіе зловредное.

Татищевъ, извъстный мужествомъ, вызвался вести передовый отрядъ къ Бронницамъ; но Киязю Михаилу донесли, что сей царедворецъ лукавъй замышляетъ предательство. Извътъ былъ важенъ, а Князъ Шуйскій молодъ и пылокъ: онъ созвалъ воиновъ и гражданъ, объявилъ имъ доносъ, и хотълъ съ ними торжественно судить, уличить или оправдать винимато. Вмъсто суда, народъ въ изступленіи ярости умертвилъ Татищева, не давъ ему сказать им единато слова, къ горести Михаила, увидъвшаго поздно, что народъ, въ кипъніи страстей, можетъ быть скорье палачемъ, нежели суліею (368). Татищева, едва ли виновнаго, схоронили съ честію въ Обители Св. Антонія, и многіе Дворяне, въроятно устрашенные его судьбою, бъжали изъ города, даже къ непріятелю, который мелъ впередъ невозбранно, занялъ Хутынскій и другіе окрестные монастыри, жегъ,

грабилъ — и вдругъ скрымся, услышавъ отъ плънниковъ, что сильное войско вступило въ село Грузино и спъшитъ на помощь къ Новугороду. Плънники обманули непріятеля: мнимое войско состояло единственно изъ тысячи областныхъ жителей, ополченныхъ Дворянами Горихвостовымъ и Рязановымъ въ Тихвинъ и за Онегою (368), Сіи добрые Россіяне, будучи въ шесть разъслабъе Керносицкаго (370), имъли счастіе безъ кровопролитія избавить Новгородъ, гдъ Князь Михаилъ съ нетерпъніемъ ждалъвъстей отъ Головина.

Въсти были благопріятны. Король Швед-Г. 1609. скій словомъ и абломъ доказалъ свою искренность. Еще Генералы его, Бое и Вильдманъ, не успъли заключить договора съ Головинымъ и Дьякомъ Зиновьевымъ, а войско Королевское уже стояло подъ знаме-нами въ Финляндіи. Съ объихъ сторонъ не хотъли тратить времени, и 28 Февраля подписали въ Выборгъ слъдующія условія (371): «1) Мирный договоръ 1595 года «возобновляется между Россіею и Шве-«цією на въки въковъ. 2) Первой не всту-«паться въ Ливонію. 3) Карлъ даетъ Васи-«лію 2000 конныхъ и 3000 пѣшихъ ратни-«ковъ, а Василій 100,000 ефинковъ въ мѣ-«сяцъ на ихъ жалованье (372). 4) Сіе вой-«ско въ полномъ распоряженіи Князя Ми-«хаила Шуйскаго; должно занимать города

«единственно именемъ Царскимъ, и не можетъ «выводить плънниковъ изъ Россіи, кромъ Ля-«ковъ. 5) Съъстные припасы будутъ ему до-«ставляемы по цънъ умъренной (373). 6) Царь «взаимно обязывается помогать Королю вой-«скомъ на Сигизмунда въ Ливоніи, куда от-«крытъ путь Шведамъ изъ Финлядіи чрезъ Рос-«сійскія владънія. 7) Ни та, ни другая Держава «безъ общаго согласія не вольна мириться съ «Сигизмундомъ. 8) Царь, въ знакъ признатель-«ности, уступаетъ Швеціи Кексгольмъ въ въч-«ное владъніе, но тайно до времени (374): ибо «сія уступка можеть произвести сильное неудо-«вольствіе между Россіянами. 9) Князь Михаиль «Шуйскій дарить Шведскому войску 5000 руб-«лей не въ счеть опредъленнаго жалованья. — «Сія грамота будеть утверждена въ Новъгородъ «имъ Княземъ Шуйскимъ, Воеводою, Бояри«номъ и Ближенимъ Пріятелемъ Царскимъ, а въ
«Москвъ самимъ Царемъ.»

26 Марта (375) уже вступилъ въ Россію Пол-

26 Марта (375) уже вступилъ въ Россію Полководецъ Шведскій, Іаковъ Делагарди, сынъ Понтусовъ, юный, двадцати-семилътній витязь, ученикъ и сподвижникъ славнаго Морица Нассавскаго въ долговременномъ, кровопролитномъ бореніи за своболу Голландской Республики. На границъ встрътилъ союзниковъ Воевода Одолуровъ, высланный Княземъ Михаиломъ, и 2300 Россіянъ, которые въ первый разъ увидъли себя подъ одними знаменами съ Шведами и наемникамя ихъ, Французами, Англичанами, Шотланднами, Иъмцами и Индерландцами. Сіи 5000 разноземцевъ, большею частію людей безъ отечества и нравственности, исполненныхъ любви не къ ратной чести, а къ низкой корысти, шли спасать преемника Монарховъ, ославленныхъ въ Европъ и въ Азіи несмътными ихъ силами! Союзникамъ указали станъ близъ Новагорода, куда звали Делагарди и Генераловъ его для свиданія съ Княземъ Шуйскимъ...

Тамъ сіп два Полководца, оба юные, привътствовали другъ друга съ ласкою, съ уважениемъ взаимнымъ. «Князь Михаилъ» — пишетъ современный Шведскій Историкъ (376) — «им влъ 23 «года отъ рожденія, прекрасную душу, умъ не «по летамъ зредъщ , наружность, осанку пріят-«ную, искусство въ битвахъ и въ обхождения съ «иноземнымъ войскомъ. Делагарди сказалъ ему, «что Королю извъстны всъ ухищренія Ляховъ; «что онъ прислаль рать и готовить еще силь-«нъйшую для вспоможения России, желая благо-«денствія Царю и народу ся, а врагамъ ихъ же-«лая габели. Канзъ Михаилъ, кланяясь, опу-«стилъ руку до земли; изъявлялъ благодарность; «увърялъ, что Россія усердна къ Царю и вол-«нуева только малыты числовы измыниковы, скоихъ легко одолеть единодушным в действиемъ «союзниковъ! Разсуждали, какъ дъйствовать, и «съ чего начать. Делагарди требоваль впередъ «жалованъя войску: Князь Шуйскій объщаль «немедленно выдать 8000 рублей, 5000 деньгами «и 3000 соболями; утвердиль (4 Априля) Выч

«боргскій договоръ, и самъ проводилъ Дела-«гарди до воротъ кръпости.»

Грязи и разлитие ръкъ мъшали походу. Шведскій Военачальникъ хотель ждать просухи, и для безопаснаго сообщенія съ Ливонією и Финляндією, заняться прежде всего осадою Копорья, Иванягорода и Ямы, где царствовала измена: Князь Михаилъ имелъ другую мысль. Еще до прибытія Шведовъ, Воевода Осининъ ходиль изъ Новагорода съ Дътьми Боярскими и Козаками къ мятежному Пскову, разбилъ тамошнихъ злолбевъ въ поль и надъялся взять городъ (377); но Скопинъ велълъ ему возвратиться, чтобы не тратить времени въ предпріятіяхъ частныхъ, и склонилъ Делагарди немедленно вти нь Москвв. Восвода Чулковъ и Шведскій Генералъ Эвертъ Горнъ вступили въ Русу, гна-ли измънниковъ и Ляховъ до увзда Торопецкато, одержали (25 Апрыля) побылу надъ Керносинкий вы сель Каменкахъ, взяли 9 пушекъ, Знамена и плининовъ (378). Норховъ, Торопецъ сдалися мирно — и Торжевъ другому Воеводъ, Чоглокову. Узнавъ, что Панъ Зборовскій и Киязь Григорій Шаховскій (379) съ тремя тыся-Чайй измінниковь и Лаховь идугь изъ Тверп на Чоглокова, Князь Михаиль отрядиль туда Головина и Горна: ишва не болве двухъ тысячь Болновь, они сразились съ непріятелемъ; Чоглоковъ савлаль вылачку, и Эборовскій, послъ Дви провопромитного, отступиль въ Твери.

Самъ Княть Михайль, отпъвъ молебенъ въ

Софійскомъ храмѣ, исполненномъ древнихъ знаменитыхъ воспоминаній, вывелъ (10 Мая) главную рать. Новгородъ, нъкогда Великій, столь многолюдный и воинственный, даль ему все, что могъ: тысячи двъ подвижниковъ неопытныхъ (380)! Но войско Россійское усилилось въ Торжкъ (24 Іюня) новыми аружинами: Князь Борятинскій, Воевода усердный и мужественный, привелъ туда 3000 Дътей Боярскихъ и земледъльцевъ изъ Смоленскихъ Уъздовъ, смиривъ на пути Дорогобужъ и Вязьму (381). Союзники спъщили къ Твери: тамъ засъли Зборовскій и Керносицкій, бывъ подкръплены Тушинскими повисими. шинскимъ войскомъ. Ляхи и Россійскіе измѣнники вышли изъ города и сразились мужественно, во время сильнаго дождя, который препятствоваль дъйствію пальбы: непріятель, ударивъ съ копьями на лѣвое крыло Шведовъ, обратилъ Французовъ въ бъгство; Нѣмцы, Финлиндцы, Россіяне также дали тылъ, — и хотя правое крыло, габ начальствоваль Делагарди, имфло выгоду и втвснило Ляховъ въ городъ; хотя самъ Воевода Зборовскій раненный едва спасся отъ плъна: но союзники отступили. Дождь лилъ цълыя сутки. Въ слъдующую ночь, когда Лахи безпечно спали въ Острогъ, Князь Михаилъ тихо приближился, напалъ и взялъ его безъ урона: восходащее солнце освътило тамъ Цар-скія хоругви и кучи непріятельскихъ тълъ (382). Юный Полководецъ Россійскій обнялъ Делагарди съ живъйшимъ чувствомъ признательноHHX)

Mar

vrii.

ent

Hê-

IJŀ

ME:

Te-

113

ъ,

сти за мужество Шведовъ (383), которые хотъли вломиться и въ городъ, гдъ остальные измънники и Ляхи заключились; но Князь Михаилъ, жалья людей, вельль прекратить свчу кровопролитную и не нужную: ибо угадываль, что непріятель, уже слабый, или мирно сдастся на договоръ или бъжить. Чрезъ нъсколько часовъ дъйствительно Ляхи и клевреты ихъ ушли изъ Твери, до половины сожженной и наполненной трупами (884). Такимъ образомъ Князь Михаилъ въ два мъсяца очистилъ всъ мъста отъ Новогородскихъ до Московскихъ предъловъ; думалъ скоро освободить и Москву, надъясь на ужасъ непріятелей и содъйствіе войска Царскаго. Досель онъ могъ быть доволенъ Шведами. Карлъ IX писалъ къ нашему Духовенству, Боярамъ, Дворянамъ и куппамъ (588), что онъ готовъ всеми силами авиствовать для защиты ихъ древней Греческой въры, вольности и льготы, — для истребленія Польской сволочи и бродягь, жалуемыхь ею въ Цари съ умысломъ изгубить знатнъйшіе роды, цвътъ и славу нашего отечества (386). Делагарди уклонялся отъ всякаго сношенія съ Ляхами, и въ отвътъ на дружелюбную, лукавую грамоту Зборовскаго, писанную изъ Твери (11 Іюня) къ Шведскимъ Генераламъ о правахъ мнимаго Димитрія, сказаль: «мое дъло воевать, а не раз-«суждать съ вами о Димитріяхъ» (387). Тщетно и лазутчики Зборовскаго старались возмутить союзное войско: ихъ ловили и казнили. Но чего не произвело обольщение, то произвела буйность. Оставивъ Тверь и Шведовъ позади себа, Князь Михаиль шелъ къ столицъ и свъдаль въ Городив, что союзники идуть не за нимъ, а назадъ къ Новугороду! Сія неожидаемая измъна была слъдствіемъ матежа. Выступивъ изъ Твери, Финландцы первые объявили своему Генери. ралу, что не хотять итти въ глубину Россіи на върную гибель; что имъ не выдано полнаго жалованья: что въроломство Московскаго народа всвиъ извъстно; что жены и дъти ихъ безъ защиты дома (\*\*\*). Французы, Ибыцы, наконецъ и Швелы также взволновались; не слушались Генераловъ; бросили знамена. Делагарди обнажилъ мечь, грозилъ — и долженъ былъ уступить мятежникамъ, чтобы не остаться Военачальникомъ безъ войска: онъ самъ повелъ ихъ къ Шведской границъ (369), для прикрытій бунта жалуясь, что Россіяне не исполняють договора: не слають Кексгольма и не платять объщанпыхъ денегъ. Изумленный Князь Михаплъ спътиль удержать союзниковь нужныхь, хотя и ненедежныхъ, и послаль къ нимъ Ододурова съ убъжденіемъ не измінять чести, не срамить выени Шведскаго, не выдавать друзей, въ то время, когда непріятель, болье раздраженный, нежели ослабленный, готовится къ ръшитель-ному дълу. Сім представленія и серебро, вручен-ное наемникамъ корыстолюбивымъ, ихъ усовъстили: Генераль Зоме съ частю пъхоты и конницы возвратился къ Киязю Михаилу на кавунѣ величайшей для него опасности и славы (390). Зайсь подвиги юнаго Героя уже свазуются съ происшествіями знаменитой Троицкой осады.

Еще Саџъга стоялъ подъ Лаврою (301): разсылаль отряды, занималь или жегь города, обуздываль или караль жителей, мъщаль сообобуздываль или караль жителей, мъщаль сообщению Москвы съ Востокомъ и Съверомъ Россіи, и подкръпляль Зборовскаго, чтобы отразить Шведовъ. Между тъмъ слухъ о движеніяхъ Скопина и Шереметева уже достигъ Давры (392): защитники ел ждали слъдствій, надъялись, и вдругъ увидъли необычайное волненіе въ непріятельскомъ станъ: Зборовскій прибъжаль туда съ остаткомъ разсъяннаго войска (393) и съ въстію, что Тверь уже взята союзниками; прибъжали и многіе измънники. Лворане Льти бъжали и многіе измъщики, Дворяне, Дъти Боярскіе, которые измъною хотъли единственно избавить свои помъстья отъ грабежа, не думая служить Царику Тунинскому, и до того времени жили въ нихъ спокойно, но не дерзнули ждать Князя Михаила (394). Всъ отряды возвратились къ Сапъгъ: Джедимитрій усилилъ его и частію Тушинской рази, вельвъ ему итти противъ Скопина и Шведовъ. Ляхи, какъ обыкновенно, готовились къ битвъ шумными играми, пили, ве-селились, и дали знать Троицкому Воеводъ Дол-горукому, что они торжествують побъды; что Шведы истреблены, а Скопинъ и Шереметевъ сдалися. Ихъ ве слушали. Тогда подъбхали къ стънамъ два человъка, ижкогда знаменитые на стапени мужей государственныхъ: Болринъ Сал-

тыковъ (изгнанный изъ Орѣшка успѣхами Князя Михаила) и Думный Дьякъ Грамотинъ (596): оба увъряли, что междоусобная война уже прекратилась въ Россіи; что Москва встрѣчаетъ Димитрія, и Шуйскій съ Синклитомъ въ его рукахъ. Клевреты ихъ, Дворяне измѣнники, утверждали тоже, прибавляя: «Не мы ли были съ «Шереметевымъ, а теперь служимъ Димитрію? «Кого еще ждете? Все у ногъ Іоаннова сына— «и если одни будете противиться, то немед-«ленно увилите здъсь Царя гнъвнаго со всъмъ «Литовскимъ войскомъ, Скопинымъ и Шереме-«тевымъ, для казни вашего ослушанія.» Имъ отвътствовали единогласно, люди умные и простые (какъ говоритъ Лътописецъ): «Всевышній «съ нами, и никого не боимся. Хотите ли, что-«бы мы вамъ върили? скажите, что Князь Ми-«хаилъ подъ Тверію телами Литовскими и ва-«шими сравнялъ Волгу съ берегами и напиталъ «звърей плотоядныхъ: не усомнимся и восхва-«лимъ Бога! Ложь не побъда: идите съ мечемъ на мечь, и Господь разсудить виновнаго съ пра-«вымъ!» Такъ еще мужались сіи Герои вѣрности, числомъ уже не болѣе двухъ сотъ (396). Сапѣга не могъ медлить, однакожь дозволилъ Зборовскому съ его дружинами еще приступить къ стъ-намъ Обители, которую сей гордый Ляхъ, шутя надъ нимъ и Лисовскимъ, уподоблялъ лукну и еньзду воронь (397). Зборовскій приступиль ночью, стрълялъ, убилъ одну женщину на стънь, и ничего болье не сдълавъ, удалился. Върожино, что непріятель хотіль въ сію ночь не взять, а только устращить Лавру для своей безопасности: Сапіта спішиль къ берегамъ Волги, вівривъ облежаніе монастыря и храненіе стана Козакамъ, Россійскимъ измінникамъ и не многимъ Ляхамъ.

Не зная, что дълается въ Москвъ, но зная, что вся Россія полунощная, отъ Углича до Бълаго моря и Перми, уже снова върна Царю, Князь Михаилъ, исполненный надежды, но тъмъ болъеосторожный, послаль, для выстей къ столиць, чиновника Безобразова (308), а самъ, не дерзая итти впередъ съ малыми силами, двинулся влево по теченію Волги, къ монастырю Колязину, для удобнаго сообщенія съ Ярославлемъ, богатымъ и многолюднымъ. Туда прибылъ къ нему Царскій Дворянинъ Волуевъ, умертвитель Отрепьева (300), сказывая, что Москва цёла и Василій еще державствуетъ. Царь писалъ къ Михаилу: «Слышинъ о твоемъ великомъ радѣній, и сла-«вимъ Бога. Когда ужасомъ или побъдою изба-«вишь Государство, то какой хвалы сподобишься «отъ насъ и добрыхъ Россіянъ! какого веселія «исполнишь сердца ихъ! Имя твое и дъло бу-«дуть памятим во въки въковъ не только въ «нашей, но в во всъхъ Державахъ окрестныхъ. «А мы на тебя надежны, какъ на свою душу» (400). — За въстію радостною слъдовала аругая: Сапъта, Зборовскій, Лисовскій и Лжедимитрієвъ Атаманъ Заруцкій находились уже близъ Колязина, въ селъ Пироговъ (401). Имъя

олга ли тысячь десять собстренных воинов в не болье тысячи Шведовь, приведенных въ цему Генераломъ Зоме (402), Киязь Михаилъ рфшился однакожь встратить непріятеля, хотя и гораздо сильнъйшаго. Передовыя рати сощдиса на топкихъ берегахъ Жабны: чиновники Годовинъ, Боратинскій, Волуевъ и Жеребцовъ отлячились мужествомъ; втоптали непріятеля въ бодота, и дали время Князю Михаилу изготовиться, зачять мъста выгодныя, распорядить движенія. Санфра напаль стремительно, съ громкимъ воплемъ: Россіяне и Шведы стояли твердо, и сами нападали, глф слабфль непріятель. Пальба и съча продолжащеь и сколько часовъ. На зацать солица върные Россіяне, призывая имя Св. Макарія Колязинскаго, двинулись впередъ такъ дружно и сильно, что утомленные Ляхи не могли удержать мъста битвы; ихъ тъснили до Рабова монастыря, и Княвь Михаилъ вступилъ въ Колязинъ съ пленниками и трофеями (403), не хвалася побраю, но хваля единолушную доблесть своихъ и Шведовъ, въ надежат на успъхи будущіе и важныйшіе. Онъ не гналь Ляховъ, и не мъщаль имъ возвратиться къ постыдной для нихъ осадъ Тромикой, готовясь быть избавителемъ и Лавры и Москвы — и Россіи, если бы Небо оставило ей сего Героя-юнощу!

Тамъ, на берегу Волги, въ пустыннывъ келліяхъ Св. Макарія, Князь Михаилъ, оглащаемый церковнымъ пъніемъ Иноковъ и звукомъ трубъ воинскихъ, какъ Геній отечества, неусынно бодретвоваль день и ночь для смасенія Парства; сносился съ городами съверными, принималь отъ нихъ дары, казну и воиновъ (404); норучилъ Генералу Зоме устроеніе дружинъ, образонаміе модей неопытныхъ иъ ратномъ дѣлѣ, и нечерикливо ждаль всѣхъ Шведовъ для дальнъй повымъ бунтомъ войска, опить шель къ границѣ (406): Послы Скоинав маститли его въ Крестцахъ; заплатили ещу 6000 рублей деньгами, 5000 рублей соболями (406), и Кимъь Михамль взялъ на себя, безъ утвержденія Царскиго, отдать Кексгольмъ Шведамъ. Въ сихъ переговорахъ миновало медъль шестъ: Делагарди пошель наконецъ къ Колизину, гдѣ Киязь Михамлъ, истренокимый изыънниками и Ляхами, усиливался ежедневно.

Видя предъ собою Москву меодолимую, вопругъ себя города уже непріятельскіе, пепелища, льса, пустыни, въ коихъ изгнавные жители, восиламененные элобою, стерегли, истребляли Анховъ малочисленныхъ въ ихъ разъвздахъ — будучи съ Съвера угрожаемъ Кияземъ Михаиломъ, съ Востока Шереметевымъ, Лжедимитрій еще мыслиль однимъ ударомъ кончить войну; взять силою, чего долго и тщетно ждалъ отъ изм'вны и голода: взять Москву вичетъ съ Царемъ и Царствомъ. Въ сей надежав утвердиль его Панъ Бобовскій, который, прибывъ къ нему тогда изъ Литвы съ дружиною удальцевъ, вищилъ Рожинскаго въ слабости дука, увъряя, что Москва спасается единственно бездъймрасту-ствіемъ Тушинскаго войска и неминуемо им иним инпадетъ отъ перваго дружнаго пристуна. трія из. Лжедимитрій далъ ему нъсколько полковъ:

хваляся напередъ дъломъ славнымъ, Бобовскій устремился къ городу; но Царскіе Воеводы не допустили его и до предмъстія : вышли, напали, разбили — и Москва торжествовала свою первую блестящую побъду; а скоро и вторую, еще важивищую, надъ всею Тушинскою силою (407). Самъ Лжедимитрій, Гетманъ Рожинскій, Атаманъ Заруцкій, всё знатные жэменники и Бояре вели дружины на приступъ (въ день Троицы), и хотвли сжечь Деревлиный городъ; но Василій успівль выслать войско съ Княземъ Дмитріемъ Шуйскимъ. Непріятель быстрымъ движеніемъ вломился въ средину Царскихъ полковъ, смялъ конницу и замѣшалъ пѣхоту: тутъ съ одной стороны Воевода Князь Иванъ Куракинъ, съ другой Князья Андрей Голидынъ и Борисъ Лыковъ, уже извъстные достоинствами ратными (408), напали на измѣнивпобыл ковъ и Ляховъ. Зачался бой, въ коемъ, но

Побъла ковъ и Ляховъ. Зачался бой, въ коемъ, но Парскато вой увъренію Льтописца, Московскіе вомны превзошли себя въ блестящемъ мужествъ, сражаясь, какъ еще не сражались дотоль съ Тушинскими элодъями; одольли, гнали ихъ до Ходынки и взяли 700 плънниковъ.

Ужасъ непріятеля быль такъ великъ, что

бъглецы не удержались бы и въ Тушинъ, если бы побъдители, слишкомъ умъренные, не остановились на Ходынкъ. Однимъ словомъ, Москвитяне сами дивились своей храбрости, вселенной въ нихъ счастливыми въстями о возстанін Сфверной Россіи, объ успъхахъ Князя Мижанла и войска Низоваго, коего чиновникъ, Дворянинъ Соловой, прибылъ тогда къ Царю съ донесеніемъ Шереметева (409). Сей Бояринъ вездъ истреблялъ непріятеля и власть Лжедимитрія, отъ Казани до Нижняго Новагорода; близъ Юрьевца побилъ на голову Лисовскаго, отряженнаго Сапъгою для усмиренія Костромской области (410); мирно вступиль въ Муромъ, и взявъ Касимовъ, освободилъ тамъ многихъ върныхъ Россіянъ, заключенныхъ измънниками. Довольный его службою, по не довольный ме-денностію, Царь послалъ къ нему Князя Пророровскаго съ милостивымъ словомъ и съ ука-домъ спешить къ Москве (411). Въ тоже время древняя столица Боголюбскаго обратилась къ закону: жители Владиміра снова присягнули Царю — всѣ, кромѣ Воеводы Вельяминова, ревностияго слуги Лжедимитріева. Народъ велѣлъ ему исповъдаться въ церкви, вывелъ его на площадь, объявиль врагомъ Государства, убиль наменьемъ, и съ живъйщимъ усердіемъ принялъ Воеводъ Царскихъ (412).

Уже безъ легкомыслія можно было предаваться надежав. Царство обмана падало: царство закона возстановлялось. Образовались полки вър-

ныхъ — стремились къ одной цели, ит Москве, почта освобожденной двуми важными успехами собственнаго оружів. Народъ опомился, и радостными кликами приветствовалъ внамена любевнаго отечества и Святой Веры. Ждали только соединемія силъ, чтобы дружно наступить на гитело зледейства, столь долго ужасное Тушино... и вдругъ едва не впали въ новое отчиние!

Какъ измѣннаки и Ляхи въ явномъ омра-

ченів ума давали Князю Михаилу спокойно готовить имъ гибель, такъ войско Московское, худо въря своимъ побъдамъ, дало отдохнуть Самозванну разбитому. Омъ усилился новыми толпами Козаковы, вышедшихъ язъ Астрахани съ тремя жинжыми Тра Са- Царевичами: Августомъ, Осиновиноми и Лавромъ; первый назывался сыномъ, вторый и третій внуками Іоанна Грознаго (443). «Влодъя рабскаго племени» — говорить Автописецъ -- «холопи, крестьине, считая «Россію привольемъ наглыхъ обменщи-«ковъ, являлись одинъ за другимъ нодъ «именемъ Цареничей, даже цебывилыхъ, «и надвались властвовать въ ней, какъ «союзники и ближніе Тушинскаго эло-«двя» (414). Но сами Козаки, отбитые отв върнаго Саратова Воеводою Замитнею Сабуровымъ, съ досады умертвили Осиновика на берегу Волги : Августа и Ливра исльяь повысить Ажельнирой на Московской дорогв, чтобы ихъ казнію засвидьтельствовать свое небратство съ ними. Въ онасностихъ не терии дерзости — еще имъи тысячь шестьлесять или болье сполвижниковъ — еще властвуя надъ знатною частію Россін южной в западной, отъ Тушина до Астрахани (415), предъловъ Крымскихъ и Литовскихъ - Самозванецъ тревожилъ на- нъкомаденіями слободы Московскія (416), пере- торыя удачи жватывалъ обозы на дорогамъ, тъснилъ веры за дорогамъ дорогамъ (120 на дорогамъ) за дорогамъ (1 Коломну. Воевода его, Ляхъ Млоцкій, но- вибилъ Ризанцевъ, хотъвшихъ освободить сей городъ, имъ осажденный; а Лисовскій, веегда храбрый, не всегда счастливый, загладиль свои неудачи важнымъ успъкомъ. Ванимый Царемъ въ медленности, Шережетевъ свъщиль изъ Владиміра иъ Суздалю, еще вепріятельскому, и сталь на равнинахъ, гдъ Лисовскій ударомъ коннацы смяль всю его многочисленную, худо устроенную пехоту. Легло не малое число Низовыхъ жителей въ битвъ провопролитной и безпорядочной (417); съ остальный Шереметевъ бъналъ къ Владиміру. Москва увнала о томъ и смутилась. Народъ уже не хотель вбрить и победань Князя Михаила. Въ сіе время голодъ снова усилился. Житницы Авриміевы истощились (418), и четверть хльбе опить возвысилась прною отъ двухъ до семи рублей. Чернь бунтовала; новый съ ніумомъ стремилась въ Кремль; осаж- натель

» мо- дала дворецъ; кричала: «хлѣба! хлѣба! «или да здравствуетъ Тушинскій!»... Но въ часъ величайшаго волненія явился Бегобразовъ съ дружиною (419): сквозь разъбзды непріятельскіе онъ благополучно достигъ Москвы, и вручилъ Царю письмо отъ Князя Михаила; а Царь велѣлъ читать оное всенародно, при звукѣ колоколовъ и пѣніи благодарственнаго молебна во всѣхъ церквахъ. Князь Михаилъ писалъ, что Богъ ему помогаетъ. Исчезло отчаяніе, сомнѣнія и мятежъ. Надежда на скорое избавленіе уменшила и дороговизну съ голодомъ. Новыя вѣсти еще болѣе обрадовали Москву.

Ожидая Делагарди, Князь Миханлъ хотълъ выгнать непріятеля изъ Переславля Залъсскаго, чтобы безпрепятственно сноситься съ Шереметевымъ и Низовыми областями. Головинъ, Волуевъ и Зоме (1 Септября) ночью взяли сей городъ, убивъ 500 человъкъ и плънявъ 150 шляхтичей Сапъгиной рати (420). 16 Сентября пришелъ наконецъ и Делагарди. Казна, доставленная Скопину усердіемъ городовъ, дала ему средство удовлетворить вполит корыстолюбію Шведовъ: имъ заплатили 15,000 рублей мъхами, и тъмъ оживили ихъ ревность (421). Полководцы, оба юные и цылкіе духомъ, служили примъромъ искренняго братства для войновъ. 26 Сентабря

Киязь Михаилъ и Делагарди двинулись впередъ; оставили въ Переславлъ сильную дружину и шли далье на Югь; встрътили, Слобогнали жалочисленныхъ Ляховъ, и заняли всян-Александровскую Слободу, прославленную дров-Іоннюмъ. Тамъ все еще напоминало его время: дворецъ, пять богатыхъ мовъ (422), чистые пруды, глубокіе рвы и высокія ствиы, гдв Грозный искаль безоиаснаго убъжеща отъ Россіи и совъсти. Мъсто ужасовъ обратилось въ мъсто належам и спасенія. Тамъ Миханль остановился: велбав немелленно аблать новыя деревяниыя укрыпленія, выслаль разъезды на дороги, открылъ сообщение съ Москвою и ежелневно писаль нь Царю, чтобы условиться съ нимъ въ дальнъйшихъ дъйствіяхъ. Москва ожила изобиліемъ (423). Уже съ трехъ сторонъ везли къ ней запасы: изъ Переславля, Владиміра и Коломны: нбо Ляхъ Млоцкій, сведавъ о вступленін союзниковъ въ Александровскую Слободу, удалился къ Серпухову ( $^{424}$ ). Уже Князь Миханаъ имбаъ 18,000 вонновъ кромъ Шведовъ; но зная, что къ нему ндутъ новыя дружины изъ городовъ съверныхъ, хотвлъ до времени только отражать непріятеля.

Между тъмъ изнуренная Лавра, все еще осаждаемая Сапъгою, простирала руки къ избавителю. Горсть ея неутомимыхъ воц-

телей еще уменьшилась въ повыкъ делеть провопрелитныхъ (495), хотя и счастиявыхъ. Узнавъ о Колазинской побъдъ, от торжествовали ее дерзинии вылачини, биу ильянито , сеохов и Леховь, отнивани у нихъ запасы и стада. Киязь Миханиъ дель чиновнику Жеребцову 900 вонновъ, ж вельть силою или хитростию проникнуть въ Лавру: Жеребиовъ обманулъ непрінтеля, и, къ радости ея защитниковъ, безъ боя соеливился съ ними.

Тогда, эстревоженный близостію Книзи Михина и Шведовъ, Сапъга (18 Октября) съ 4000 Ляховъ вышелъ изъ Троищавто стана, чтобы узнать ихъ силу; встретиль передовую дружину Россіянь въ сель Коринскомъ и гналъ ее до укръпленій Слебоды (426). Тутъ было жаркое дёло. Начали побъла Шведы, кончили Россине: Сапъта устунадъ Сапъ- вилъ, если не мужеству, то числу превосходному --- и воввратился нъ своей безконечной осадь, какъ бы все еще надъясь ваять Лавру! Но онъ самъ ваходился уже едва не въ осадъ : разъбады, высымемые Княземъ Михаплонъ язъ Слободы, Шереметевымъ изъ Владичира и Царемъ изъ Москвы, прерываля сообщения измениковъ и Ляховъ между Лаврою и Туппнымъ; не пускали къ нимъ пи гонцевъ; ни хажба, портили дороги, аблали засъки (497). Къ счастие Киязя Михаила, гларные Вожли

Польскіе, Гепраць Рожинскій и Сапіга, оба гердыя, властолюбивые, не могли быть единолушными: вида его опасное наступленіе, събхались для совіта и разстались въ жаркой ссорі, чтобы дійствовать незавично другь ост друга: Гетманъ ускаваль назады въ Тушино, а Сапіса возобновиль безполезные приступы нь Ларрі (428), почти въ глазахъ Киязи Михаила, коего вейско умножалось.

Уже слобода Александровская какъ бы продставляла Россію и зативнала Москву своею важностію: Туда стремились взоры и сердца сыновъ отечества; туда и вошны, тодрами и порозвь, конные и пъще, пр многіє вы доспанахь, всь сь мечемь или: копісмъ и съ ревностію. Новыя дружины ижь Ярославля (429), Бояринъ Шереметемн изъ Владиміра съ Низовою ратію, Князья Инанъ, Куракшиъ и Лыковъ изъ Москвы съ подками Царскими присоедивались къ Киявю Михаилу. Ждали и симынайциаго ведоможенія отъ Карла IX: Делагарди инсаль къ, нему, что должно побъдить Сигизмунила не въ Ливоніи, а въ Россіи (430). Все благопріятствовало юному Герою: довъревность Царя и союзниковъ, усердіе и единодущіе своихъ, смятеніе и раздоръ непріятелей. Наконецъ Россіяне видъли, любовь чего уже давно не видали: умъ, муже- из Кияза Ми- ство, добродітель и счастіе въ одномъ лиці; виділи мужа великаго въ врекрасномъ юноші, и славили его съ любовію, которая столь долго была жаждою, потребностію неудовлетворяемою ихъ сердца, и нашла предметъ столь чистый. Но сія любовь, способствуя успіху великаго діла, избавленію отечества, иміла и не-

Князь Михаилъ служилъ Царю и Царству по закону и совъсти, бевъ всякихъ нам'вреній властолюбія, въ невинной, смиренной душъ едва ли плъняясь и славою: не такъ мыслили за него другіе, уже съ бъдственнымъ навыкомъ къ перемънамъ, низверженіямъ и беззаконіямъ. Многимъ казалось, что если Богъ возстановить Россію, то она въ награду за свои великодушныя усилія должна имъть Царя лучшаго, не Василія, который предаль Государство разбойникамъ, сравнялъ Москву съ Тушинымъ, и едва, на главъ слабой, удерживаеть вънецъ, срываемый съ него буйною чернію (мві); а мысль о новомъ Царъ была мыслію о Князь Михаиль - и человыкь, сильный духомь, дерэнулъ всенародно изъявить оную. Тотъ, кто господствомъ ума своего ръшилъ судьбу перваго бунта, способствоваль усивхамъ и гибели опаснаго Болотникова (432), измънилъ Василію и загладилъ измъну

важными услугами, -- не только не присталъ ко второму Ажедиматрію, но и не даль ему Рязани — Думный Дворянинъ Ляпуновъ предваругь, и торжественно, именемъ Россіи, ють въпредложнать Царство Скопину, называя его геров. въ льстивомъ письмъ единымъ лостойнымъ въща, а Василія осыпая укоризнами (433). Сію грамоту вручили Князю Миханлу Послы Рязанскіе: не дочитавъ, . онъ изодралъ ее, велълъ схватить ихъ, какъ мятежниковъ и представить Царю. Послы упали на колъна, обливались слезами, винили одного Ляпунова, клядися въ върности къ Василію. Еще болбе милосердый, нежели строгій, Князь Михаиль дозволиль имъ мирно возвратиться въ Рязань, надъясь, можетъ быть, образумить ея дерзнаго Воеводу и сохранить въ немъ знаменитаго слугу для отечества. Онъ сохраниль Ляпунова, но не спасъ себя отъ клеветы: сказали Василію, что Скопинъ съ удивительнымъ великодушіемъ милуетъ элодвевь, которые предлагають ему измьну и Царство. Подозрѣніе гибельное уязвило Василіево сердце; но еще имъли нужду въ Геров, и злоба танлась.

Еще, не взирая на близость спасенія, Москва тревожилась нѣкоторыми удачами в лерзостію непріятеля. Млоцкій въ набъгахъ своихъ изъ Серпухова грабилъ обозы Разбок между Коломично и столицею. Тамъ же явились многочислейных толиы разбойниковъ съ Атаманомъ Салковымъ, Хатунсимъ крестьяниномъ; присоединились къ Млоциому и побили Воскоду, Килзя Литвинова-Мосальскаго , высланияте Царемъ очистить Коломенскую довогу; а на Слоболской здольйствоваль изменнить Кидзь Петръ Урусовъ съ шайнами Татаръ Юртовскихъ (434). Цфна хлюба снова возвысилась въ Москвъ; открънась даже и не-чаянная намъна. Царскій Атаманъ Гороховый, булучи съ Кочанами в Детьми Боярскими въ Красномъ селв на страмв, ночью впустыль въ него отрядь Лжедимитрієвъ: върные Авти Болрскіе имван время спастися, а Козаки передались къ Самозванну, выжели Красное село и бъжали въ Тушино. Въ другую ночь такіе же измъншики подвели непріятеля, выше Неглиниой, къ Деревянному Городу в зажращ стільі; но Москвитяне, отбивь злодвевь, утушили огонь.-Между тімь разбойникь Салвовъ, въ мятнадщати верстахъ отъ столицы, одержаль веркь наль Воеводою Московскимъ, Сукинымъ, и запалъ Владимірскую дорогу. Надлежало избрать лучшаго Стратига, чтобы одожьть сего втопожер- раго Хлонка (435): выступиль Квазь Дмитрій Пожарскій, уже знаменятый, — встрытилъ на берегахъ Пехорки и совершенно

истребнать его заую выйку; осталося только тридцать человыкь, которые, выбстё
съ ихъ Атаманомъ, дерзнули явиться въ
Москве съ навинною! Другіе отряды Царскіе прогнали Млоцкаго къ Можайску.—
Изъ Слободы Князья Лыковъ и Боратинскій, съ Рессіянами и Ніведами, ходили
въ Суздалю и лумали взять его незанио,
въ темную ночь: тамъ бодрствовалъ Лисовскій в встрычилъ ихъ неустрашимо:
они уклонались отъ битвы (456).

Въ то время, когла Князь Миханлъ, осем Сио-умножая, образуя войско, и щитомъ сво- лекса. имъ уже прикрывая вижсть и Лавру и столину, гоговился дъйствовать наступательно - когда Москва, долго отлученная отъ Россія, снова соединалась съ нею, какъ нава съ тъломъ, видя вокругъ себя уже не иногіє города подъ знаменами Лжедиминріами в то время новый непріятель, не съ шайками бродять и разбойниковъ, но съ войскомъ стройнымъ, съ предводителями искусными, съ силами целой, знаменитой Державы, находился въ пъдрахъ Россіи и авлаль, что ему угодно, накъ бы до по вінвиння отвижатьм ин варжубера он Москвы, на въ станъ Аленсандровскомъ!.... Обращаемся къ Сигизмунду (437). Василій не противился его вступлению въ наше Кнажество Смоленское, ибо не им влъ силъ противиться: оказалось, что сіе въроломное нападеніе было для Василія лучинить средствомъ избавиться отъ врага опасивитаго и ближайшаго.

Въря слухамъ, что жители Смоленска нетерпѣливо ждутъ Сигизмунда какъ избавителя, омъ (въ Сентябръ мъсяцъ) подступилъ къ сей древ-ней столицъ Княжества Мономахова съ двънадцатью тысячами отборныхъ всадниковъ, пъхотою Нъмецкою, Литовскими Татарами и десятью тысячами Козаковъ Запорожскихъ (438); расположился станомъ на берегу Дивпра, между монастырями Троицкимъ, Спасскимъ, Борисо-глъбскимъ (438), и послалъ Универсалъ или манифестъ къ гражданамъ, объявляя, что Богь казнитъ Россію за Годунова и других власто-любцевъ, которые беззаконно въ ней царствовали и царствуютъ, воспаляя междоусобів, и призывая иноплеменниковъ терзать ел ифара; что Шведы котять овладеть Московскимъ Государствомъ, истребить Въру православную и дать намъ свою ложную; что многіе Россіяне тайными письмами убъждали его (Ситизмунда), Вънценосца истинно Христіанскаго, брата и союзника ихъ Царей законныхъ, спасти отечество и Церковь; что онъ, движимый любовію, единственно снисходя къ такому слеэному моленію, идетъ съ войскомъ и съ помощію Богоматери избавить Россію отъ всёхъ непріятелей; что жители Смоленска, въ знакъ душевной радости, должны встрътить его съ хлъ-бомъ и солью (440). За мирное подданство Сигна-

мундъ объщалъ имъ новыя права и милости; за упранство грозилъ огнемъ и мечемъ. На сію за упрямство грозилъ огнемъ и нечемъ. па спо пышную грамоту отвътствовали словесно Воеводы, Бояринъ Шеннъ и Князь Горчаковъ, Архіенископъ Сергій, люди служивые и народъ: «мы въ храмъ Богоматери дали обътъ не измъ«нять Государю нашему, Василію Іоанновичу, «а тебъ, Литовскому Королю, и твоимъ Панамъ
«не раболъиствовать во въки» (441). Пославъ Сигизмундову грамоту въ Москву, они писали къ Царю: «Не оставь сиротъ твоихъ въ край-«нести. Людей ратныхъ у насъ мало. Жители «увздные не хотвли къ намъ присоединиться: «ибо Король обманываетъ ихъ вольностію; но «мы будемъ стоять усердно.» Воеволы совътовались съ Дворянами и гражданами; выжгли носады и слободы; заключились въ кръпости и выдержали осаду, если не знаменитъйшую Псковской или Тронцкой, то еще долговремен-нъйшую и равно блистательную въ лътописяхъ нашей воннекой славы.

Видя, что Смоленскъ надобно взять не красноръчіемъ, а силою, Король вельлъ громить стъны пушками; но ядра или не достигали вершины косогора, гдъ стоитъ кръпость, или безвредно падали къ подножію ея высокихъ, твердыхъ башенъ, воздвигнутыхъ Годуновымъ; а пальба осажденныхъ, гораздо дъйствительшъйная, выгнала Аяховъ изъ монастыря Спас скаго. Зная, въроятно, что въ кръпости болъе женъ и дътей, нежели воиновъ, Сигизмундъ рвишлся на приступъ: 23 Сентября, за два часа до свъта. Ляки подкрадись въ ствив, и разбили петардою Аврамовскія ворота, но не могли вломиться въ кр $^{\pm}$ пость ( $^{442}$ ). 26 Сентября, также ночью, взяли острогъ Пятвинкаго Конца; а въ слъдующую ночь встин силами приступили къ Большимъ воротамъ: тутъ быдо дело провопролитное, счастливое для осажденныхъ, и непріятель, вездь отбитый, съ того времени уже не выходиль изъ стана; только стреляль день и ночь въ городъ, напрасно желая проломить ствиу, и велъ педкопы безполезные: нбо Россіяне, имъя *служи* (443) или ходы въ глубинъ земли, всегда узнавали мъсто сей тайпой работы, сами далали подкопы и взрывали непрівтельскіе съ людьни на воздухъ (444). Историки Польскіе отдаютъ справедливость мужеству и разуму Шешна, также и блестящей смелости его сполвинниковъ, сказывая, что однажды, среди бъдаго дня, піесть воиновъ Смоленскихъ приплыли въ лодив къ стану Маршала Дорогостайского, охватили знамя Литовское и везвратились съ иммъ въ крапость. - Наступала зима. Сигизмундъ, упримствомъ нодобими Баторію, котиль непремина завоевать Смоленскъ; терялъ время и людей въ праздной осадъ, и думая свергнутъ Шуйскаго, губиль Самозванца!

Suare- Въсть о вступленів Сигиамундовомъ въ

Россию встревожила не столько Москву, во Лиссколько Тупино, гдъ скоро узнали, чтотріс-шайки Запорожцевъ, служа Королю, бе-даховь. ругъ города его именемъ, и что Путивль, Черниговъ, Брянскъ, вмъстъ съ иными областями Сфверскими, волею или неволею ену покорились, измінивь Лжедимитрію (448). «Чего хочетъ Сигизмундъ?» говорили Тушинскіе и Сапъгины Ляхи съ вегодованіемъ: «лишить насъ славы и воз-«мездія за труды; взять даромъ, что мы «въ два года пріобрѣли своею кровію в «побъдами! Свверская земля есть наша «собственность: изъ ея доходовъ Димитрій собъщаль платить намъ жалованье -- и «жто же въ ней теперь властвуетъ? новые пришельцы, богатья грабежемъ; а мы «остаемея въ бъдности, съ одними ранами!» Такъ говорили чиновники и Дворяне: Воеводы же главные негодовали еще сильные; лишаясь надежды раздёлить съ Лжедимитріемъ всв богатства Державы Россійской, и привыкнувъ видъть въ немъ не властителя, а илеврета, не могли спокойно воображать себя подъ знаменами Республини наравиъ съ другими Воеводами Королевскими (446). Canbra колебался: Рожинскій дійствоваль, и заключиль съ своими товарищами новый союзъ (447): они клялися умереть пли воцарить Лжедимитрія, назвалися Конфедератами, и послали ска-

Распри зать Сигизмунду: «Если сила и беззаконіе вежду Сиги»- «готовы исхитить изъ нашихъ рукъ дои у п. донь п «стояніе меча и геройства, то не при-Ковое: «знаемъ ни Короля Королемъ, ни отече-«ства отечествомъ, ни братьевъ братьями» (448)! Рожинскій писаль къ своему Монарху: «Ваше Величество все знали, и «единственно намъ предоставляли кончить «войну за Димитрія, еще болье для Рес-«публики, нежели для насъ выгодную; по «вдругъ, неожиданно, вы являетесь съ «полками, отнимаете у него землю Съвер-«скую, волнуете, смущаете Россіянъ, уси-«ливаете Шуйскаго и вредите двлу, уже «почти совершенному нами!... Сія земля «нашею кровію увлажена, нашею славою «блистаетъ. Въ сихъ могилахъ, отъ Диви-«ра до Волги, лежатъ кости моихъ храб-«рыхъ сподвижниковъ. . . Уступимъ ли «другому Россію? Скоръе всъ мы, осталь-«ные, положимъ также свои головы . . . и «врагъ Димитрія, кто бы онъ ни былъ, «есть нашъ непріятель!» Гетману Жолквьскому говорили Послы Конфедератовъ: «Издревле витязи Республики, рожденные нъдрахъ златой свободы, любили «искать воинской славы въ земляхъ чуж-«дыхъ: такъ и мы своимъ мечемъ, истин-«нимъ Марсовимь раломь, воздпливали «землю Московскую, чтобы пожать па «ней честь и корысть. Сколь же горестно

«намъ видъть противниковъ въ единоземцахъ и «братьяхъ! Въ сей горести простираемъ руки «къ тебъ, Гетману отечественнаго воинства, «нашему учителю въ дълахъ славы! Изъясни «нашему учителю въ дълахъ славы! Изъясни «Сенату, блюстителю законовъ и свободы, чего «мы требуемъ справедливо: да удержитъ Сигиз«мунда».... Тутъ Паны и Дворяне Королевскіе воплемъ негодованія прервали дерзкую рѣчь; велѣли Посламъ удалиться, язвительно издѣвались надъ ними; спрашивали въ насмѣшку о здоровъѣ ихъ Государя Димитрія, о второмъ бракосочетаніи Царицы Маріи (449)—и дали имъ, отъ имени Сигизмундова, слѣдующій отвѣтъ письменный: «Вамъ надлежало не «посылать къ Королю, а ждать его Посольства: «тогда вы узнали бы, для чего онъ вступилъ «въ Россію. Отечество наше конечно славится «ръдкою свободою; но и свобода имъетъ за-«коны, безъ коихъ Государство стоять не мо-«жетъ. Законъ Республики не дозволяетъ вое-«вать и Королю безъ согласія Чиновъ Государ-«ственныхъ; а вы, люди частные, своеволь-«нымъ нападеніемъ раздражаете опаснъйшаго «изъ враговъ ел: вами озлобленный, Шуй-«скій мститъ ей Крымцами и Шведами. Лег-«ко призвать, трудно удалить опасность. Хва-«литесь побъдами; но вы еще среди непрія-«телей сваьных»... Идите и скажите сво-«имъ клевретамъ, что искать славы и коры-«сти беззаконіемъ, мятежничать и нагло оскор-«блять Верховную Власть есть дъло не гражпавнъ свободнъсъъ, а модей дикихъ м «хищныхъ»  $(^{450})$ .

Однимъ саовомъ, казалось, что не полданные съ Госудеремъ и Государствомъ, а двъ особенныя Державы находится въ жариомъ иржніи межлу соблю я гровять другъ другу войною! Изъясняясь съ извоторою твердостию, Сигизмундъ не думалъ однакожь быть строгимъ для усмиренія вранольниковъ, ибо имълъ въ нихъ мужду и нальялся въриже обольстить, нешели устрашить ихъ: развёдываль, что дёлается въ Ажелинитрісновъ стант; узваль о несогласіи Санвти и Зборовскаго съ Рожинскимъ, о явиомъ презръніи умныхъ Ляковъ къ Самозванцу, о желаніи многихъ изъ нахъ, вопрски клятвенио утвержденному союну между ими, действовать заодно съ Королевскимъ войскомъ, — и торжественно назначиль (въ Декабръ 1609) Восен-Пословъ въ Тушино: Наповъ Стадницкаго,

Пословъ въ Тушино: Намовъ Стадницкаго, сто Кобилзя Збараскаго, Тишиввича, съ дружиское въ ною экатною (481). Ожъ предписатъ имъ что говорить воинанъ и начальникамъ, гласно и тайно; далъ грамоту къ Царю Василию, доказывая въ ней сдраведливость своего нападенія (482), но изъявляя и го-

тавность къ миру на условіямъ выгоднымъ для Республяки; далъ еще особенную грамоту къ Натріярху, Дуковенству, Синклиту, Дворянству и гражданству Москов-

скому, въ коей, уже снимая съ себя личну, вызывался препритиви имъ жалестным бълдствия, есла они съ благодаршинъ сердцемъ приствия, есла они съ благодаршинъ сердцемъ приствинът къ его Держиной власти, в Королевскитъ словомъ увърпаъ въ пълости вышего бостослужения и всъх уставовъ священных» (453). Въ такомъ же смыслъ висалъ Симизмундъ и къ Россіянамъ служащинъ мнимому Димитрію; а къ Самованцу писали только Сенаторът, называя его въ титулъ Аскойшимъ Килземъ, и просъ оказать Посламъ достойную честь изъ уважения къ Республикъ, не сназывая, за чъмъ они ъдутъ въ станъ Тушинскій.

Уже Конфедераты, лишаясь надежды ваять Москву, болве и болве опасаясь Киязя Михавла и страшась недостатка въ хлебе, отнимаемомъ у нихъ разъездами Воеводъ Царскихъ (454), умървым свою гордость; ждали сихъ Пословъ не-терпъливо и встрэтили пышно. Любопытвый Самозваненъ, вивств съ Мариною, смотрвлъ изъ окна на ихъ торжественный въвадь въ Туприно, едва ли угадывая, что они везуть ему гибель! Рожимскій совытоваль имы представиться Лжедимитрію: Стадницкій и Збарасній войска-и, послъ великольниято вира, созвали вськъ Ляховъ слушать нанавъ Королевскій. Средв обширной рамнины Послы сидели въ креслахъ: Восводът, чиновники, Дворяне стояли въ глубономъ молчания. Сигиэмунат объявлялъ, что повыская мечь на Шуйскаго за миогія непрія-

тельскія дійствія Россіянъ (485), спасаеть тімъ Конфедератовъ, уже малочисленныхъ, изнурен-ныхъ долговременною войною и тіснимыхъ соединенными силами Москвитинъ и Шведовъ; ждетъ добрыхъ сыновъ отечества подъ свои хоругва, забываеть вану дерзкихъ, объщаеть всъмъ жалованье и награды (456). Выслушавъ рѣчь Посольскую, многіе изъявили готовность исполнить волю Сигизмунда; другіе желали, чтобы онъ, взявъ Смоленскъ и Съверскую землю отъ Димитрія, мирно возвратился въ отечество, а войско Республики присоединилъ къ Конфедератамъ для завоеванія всего Царства Московскаго. «Согласно ли съ достоинствомъ Короля» — возражали Послы — «имъть владънную «грамоту на Россійскія земли отъ того, кому «большая часть Россіянъ даетъ имя обман-«щика (457)? и благоразумно ли проливать за «него драгоцънную кровь Ляховъ?» Конфедераты требовали по крайней мъръ двухъ милліоновъ злотыхъ; требовали еще, чтобы Сигизмундъ назначилъ пристойное содержаніе для мнимаго Димитрія и жены его. «Вспомните» отвътствовали имъ — «что у насъ нътъ Перуан-«скихъ рудниковъ. Удовольствуйтесь ныпъ жа-«лованьемъ обыкновеннымъ; когда же Богъ по-«коритъ Сигизмунду великую Державу Москов-«скую, тогда и прежняя ваша служба не оста-«нется безъ возмездія, хотя вы служили не Госу-«дарю, не Республикъ, а человъку стороннему, «безъ ихъ въдома и согласія.» О будущей долъ

Самозванца Послы не сказали ни слова. Вожди и воины просили времени для раз-

Что жь делаль Самозванець, еще окруженный множествомъ знатныхъ Россіянъ, еще Глава войска и стана? Какъ бы ничего не зная, сидъдъ въ высокихъ хоромахъ Тушинскихъ, и ждалъ спокойно ръшенія судьбы своей отъ людей, которые назывались его слугами; упоенный сновидениемъ величія, боялся пробужденія и смыкалъ глаза подъ ударомъ смертоноснымъ. Уже давно терпълъ онъ наглость Ляховъ и преэръніе Россіянъ, не смъя быть взыскательнымъ или строгимъ: такъ Гетманъ вспыльчивый, въ присутствіи Лжедимитрія, изломалъ палку объ его любимца, Князя Вишневецкаго (458), и заставилъ Царика бъжать отъ страка вонъ изъ комнаты; а Тишкъвичь въ глаза называлъ Самозванца обманщикомъ. Многіе Россіяне, долго лицемъривъ и честивъ бродягу, уже явно гнушались имъ, досаждали ему невниманіемъ, словами грубыми, и думали между собою, какъ избыть виъстъ и Шуйскаго и Лжедимитрія. Сіе спокойствіе злодвя, въ роковый часъ оставленнаго умомъ и смълостію, способствовало успъху Пословъ Сигизмундовыхъ.

Они пригласили къ себъ знатнъйшихъ перего-Россіянъ Ажедимитріева стана, и вручивъ туминским имъ грамоту Сигизмундову, изъяснили, что панти. жотя Король вступиль въ Россио съ оружіемъ, но единственно для ея мира и благоденствія, желая утишить бунть, истре-бить безстыдняго Самозванца, низвергнуть тирана въроломнаго (Шуйскаго), освобедить народъ, утвердить Въру и Церновь, «Сів люди» — пашетъ Историять Поль-«екій (459) — «угнетенные долговреженный» «злосчастіемъ, не могли найти словъ для «выраженія своей благодариости: печаль-«ныя лица ихъ осв'втились радостію; они «плакала отъ умиленія, читали другъ другу «нисьмо Королевское, прижи-«мали къ сердцу начертаніе его руки, вос-«клицая: не можемъ имьть Гооударя лучшаго!... Такъ замыселъ Сигизмундовъ на вънецъ Мономаховъ былъ торжественно объявленъ и торжественно одобренъ Россіннами; но какими? Сонмомъ измінимновъ: Бояриномъ Михайломъ Салтыковымъ, Княземъ Василіемъ Рубцемъ-Мосальскимъ и клевретами ихъ, въроломцами опытными, которые, нарушивъ три присяги (460), и нарушая четвертую, не усоминлись предать иноплеменнику и Лжедимитрія и Россію, чтобы спастися отъ мести Шуйскаго, раннимъ усердіемъ снискать благоволеніе Короля и подъ свнію новаго царствующаго Дома вкусить счастливое забве-ніе своихъ безеаконій! Въ сей дум'я крамольимкоръ присутствоваль, какъ пишуть, и мужь добродътельный, навиникъ Филареть (461), ел щенольный и безгласный участникъ.

Увъренные въ согласіи Тушинскихъ Россіянъ имфть Даремъ Сигизмунда, Послы въ тоже времи готовы были вступить въ сиодиніе и съ Васцийнъ, какъ законнымъ Монархомъ: доставия ему грамоту Королевскую и, въроятно, предложили бы миръ на условіи возвратить литив Сиоленскъ или землю Съверскую: чъмъ могло бы удовольствоваться властолюбіе Сигизмундово, если бы Россіяне не захотѣли измѣнить своему Вънценосцу. Но Василій, перехвативъ врамутительныя письма Королевскія къ Дуковенству, Боярамъ и гражданамъ столицы, не отвъздать Сигизмунду, въ знакъ презрѣнія: обнародовать только его въроломство и козни (462), чтобы исполнить неголованія сердца Россіянъ. Москва была сиокойна; а въ Тушинѣ вспыхнулъ мятежъ. Давъ Конфедератамъ время на размышленіе, Послы Сигизмундовы уже тайно склоняли Кня-

Давъ Конфедератамъ время на размышленіе, Проды Сигизмундовы уже тайно склонили Княда Рфжинскаго и главныхъ Воеводъ присоединиться къ Королю. Не хотъли вдругъ оставить Самозванца, боясь, чтобы многолюдная сволочь Тушинская не нередалась въ Василію (463): условились до времени терпъть въ станъ минмое господство Ажедимитріево для устращенія Москвы, а дъйствовать по воль Сигизмунда, вмън главною цълію низвергнуть Щуйскаго. Но ослъпленіе и спокойствіе бродяги уже исчезли: угадывая или свъдавъ замышляемую изміну, онъ призвалъ Рожинскаго и съ видомъ гордымъ спросилъ, что дівлають въ Тушині Вельможи Сигизмундовы, и для чего къ нему не являются? Гетманъ не трезвый забылъ лицемівріє сотвічаль бранью, и даже подняль руку (\*64). Самозванецъ въ ужаст біжалъ къ Марині; кинулся къ ея ногамъ; сказалъ ей: «Гет-«манъ выдаетъ меня Королю; я долженъ «спасаться: прости» — и ночью (29 Декабря), надівъ крестьянское платье, съ вітелю шутомъ своимъ, Петромъ Кошелевымъ, въ джель навозныхъ саняхъ убхалъ искать новаго гнізада для злодійства: ибо царство злодівя еще не кончилось!

На разсвътъ узнали въ Тушинскомъ стань, что мнимый Димитрій пропаль: всь изумились. Многіе думали, что онъ убить и брошенъ въ ръку (465). Сдълалось ужасное смятеніе: мбо знатная часть войска еще усердствовала Самозванцу, любя въ немъ атамана разбойниковъ (466). Толпы съ простнымъ крикомъ приступили къ Гетману, требуя своего Димитрія, и въ тоже время грабя обозъ сего бъглеца, серебряные и золотые сосуды, имъ оставленные. Гетманъ и другіе начальники едва могли смирить мятежниковъ, увъривъ ихъ, что Самозванецъ, не убитый, не изгнанный, добровольно скрылся въ чувствъ малодушнаго страха, и что не бунтомъ, а

твердостію и единодушіємъ должно имъ выйти изъ положенія весьма опаснаго. Не менње водновались и Россійскіе измънники, лишенные Главы: одни бъжали въ слъдъ за Самозванцемъ, другіе въ Мо-скву (467); знатнъйшіе пристали къ Конфе-дератамъ, и вмъстъ съ ними отправили Посольство къ Сигизмунду. Между тъмъ Марина, оставленная му-

жемъ и Дворомъ, не измѣняла высокомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомѣ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-високомъ-в упрекала Ляховъ и Россіянъ предатель-ствомъ; хотъла жить или умереть Цари-цею; отвътствовала своему дядъ, Пану Стадницкому, который убъждаль ее прибъгнуть къ Сигизмундовой милости и на-звалъ въ письмъ только дочерью Сендомирскаго Воеводы, а не Государынею Момирскаго воеводы, а не государынем мо-сковскою: «Благодарю за добрыя желанія «и совъты; но правосудіе Всевышняго не «дастъ злодъю моему, Шуйскому, насла-«диться плодомъ въроломства. Кому Богъ «единожды даетъ величіе, тотъ уже нико-«гда не лишается сего блеска, подобно «солнцу, всегда лучезарному, котя и зат-«мъваемому на часъ облаками» (468). Она писала къ Королю: «Счастіе меня остави-«ло, но не лишило права Властительскаго, «утвержденнаго моимъ Царскимъ вънча-

ніемъ и двукратною присягою Россіяць; » мелала ему успъха въ войнъ, не уступал вънца Мономахова — жавла случая дъйствовать, и воспользовалась первымъ (469).

Скоро свъдаля, гав Ажединитрій: опъ r 1610. увхаль въ Калугу; сталь близь города въ монастырь, и вельль Иновант объявить ея жителямъ, что Король Сцензмундъ требоваль отъ него земли Съверской, желая обратить ее въ Латинство, по получивъ отказъ, окловилъ Готмана и все Туфиновое войско къ измънъ; что его (Самозвенца) хотъли схватить или умертвить; что онъ удалился къ нимъ, лостойнымъ гражданамъ знаменитой Калуги, надъясь съ нями и съ чрасими вронения она совочени изгнать Шуйскаго наъ Москвы и Лаковъ наъ Россін, или погибнуть славно за целость Государства и за святость Вфры (470). Дукъ буйности жилъ въ Калугъ, глъ оставались еще многіе изъ сподвижниковъ Атамана Болотникова; они съ усердіемъ встрътили злодъя, какъ Государя законняго, введи въ жимжүн тикэн прикатен били нішку. богатыми одеждами, конями. Прибъжали вищеврини еінжило ендогонти внишут асы Самозванцовы; пришель главный крамольникъ (474), Киязь Григорій Шаховскій, съ полками Козановъ изъ Царева-Займища, гав онъ наблюдаль движенія Сигианунаовой рати (472). Составились друживы тфар-

кранителей и воиновъ, Дворъ и Правительство, достойное Ажецаря, коего цервымъ уцазомъ въ семъ новомъ вертенъ злодъйства было истребленіе Ляховъ и Нъицевъ за непріятельскія действія Сигизмунда и **Инедовъ** (473): ихъ убивали, вмѣстѣ съ зюльнвърными Царю Россіянами, во всъкъ го- позванродажь, еще подвластныхъ Самозванцу: Казу-Тулъ, Перемышлъ, Козельскъ; грабили купцевъ иноземныхъ на пути изъ Литвы въ Тушину. Въ Калугъ утопили бывшаго Воеволу ея, Ляха Скотницкаго, подозръ-васмаго Лжедимитріемъ въ измънъ (474). Тамъ же истервали и добраго Окольничаго, Ивана Ивановича Годунова, какъ усерднаго слугу Василіева. Взявъ его въ пленъ (475), сверснули съ башни, и еще живаго кинули въ реку; онъ ухватился за лодку: здодей Микайло Бутурлинъ отсъкъ ему руку, и сей мученинь върности утонуль въ глазахъ отчалиной жены своей, сестры Филаретовой. Бынь дотоль въ некоторой зависимости отъ Гетмана и другихъ знатныхъ идевретовь, Самозванець уже могь действовать свобожно, автрствовать до безумія, хваляся оврбанно ненавистію ко всему не-Русскому, и говоря, что когда будетъ Царемъ на Мот сква, то не оставить въ живыхъ ни единаго виоплеменника, ни груднаго младопца, ни вародына въ утробъ матери (476)! И кровію Ляховъ обагренный, тогда же искаль въ нихъ еще усердія къ его злодъйству!

Въ Тушинскомъ станъ читали тайныя грамоты Лжедимитріевы (477): Самозванецъ писалъ, что возвратится къ своимъ добрымъ сподвижникамъ съ богатою казною, если они дадутъ ему новую клятву въ върности и накажутъ главныхъ виновииковъ измѣны. Прибыли и тайные Послы его, Ляхъ Казимирскій и Глазунъ-Плещеевъ (478): они внушали Ляхамъ и Козакамъ, что одинъ Димитрій можетъ обогатить ихъ, имъя еще владънія общирныя и милліоны готовые. Люди, сколько ниволе будь благоразумные, не слушали (479); но бродяги, грабители снова взволновались, и еще болъе, когда Марина, пользуясь смятеніемъ, явилась между воинами съ растрепанными волосами, съ лицемъ баванымъ, съ глубокою горестію и слезами; не упрекала, но трогала, видомъ и словами; убъждала не оставлять Димитрія, исполненнаго къ нимъ любви и благодарности: не лишать себя праведнаго возмездія за труды, для него понесенные, не обольщаться Королевскою милостію, ничъмъ незаслуженною и слъдственно ненадежною; ходила изъ ставки въ ставку; каждаго изъ чиновниковъ называла именемъ, ласково привътствовала, молила соединиться съ ея мужемъ (480). Все было

въ движеніи: стремились видёть и слушать прелестную женщину, краснорфиввую отъ живыхъ чувствъ и разительныхъ обстоятельствъ судьбы ея. Говорили: «Послы Королевскіе насъ обманули и раз-«лучили съ Дямитріемъ! Гдё тотъ, за кого «мы умирали? Отъ кого будемъ требовать «награды?» Еще Гетманъ и Воеводы нашли средство обуздать Ляховъ; но Донцы сѣли на коней и выступили полками изъ Тушина къ Калугѣ. Гетманъ съ своими латниками настигъ ихъ, изрубилъ болѣе тысячи (481) и заставилъ побѣжденныхъ возвратиться.

Спокойствіе было кратковременно. Не имѣвъ совершеннаго успѣха въ намѣреніи взбунтовать Тушинскій станъ, и боясь мести Гетмана, Марина, въ одеждѣ воина, съ лукомъ и туломъ за плечами, ночью, и фовът трескучій морозъ ускакала верхомъ къ Бъгмужу, провождаемая только слугою и слуство жанкою (482). Поутру нашли въ ея комнамахъ слѣдующее письмо къ войску: «Безъ «друзей и ближнихъ, одна съ своею горе«стію, я должна спасать себя отъ наглости «моихъ мнимыхъ защитниковъ. Въ упоеніи «шумныхъ пировъ, клеветники гнусные «равняютъ меня съ женами презритель—кными, умышляютъ измѣну и ковы. Со- «храни Боже, чтобы кто нибудь дерзнулъ «торговать мною и выдать меня человѣку,

чкоторому на я, на мое Царство не полвад-«отны! Утвенения и гонимая, свиделель-«ствуюсь Всевьниним», что не престану «блюсти своей чести и славы, и быръ Вда-«стительницею народовъ, уже никогда не «согдащусь возвратиться въ звеніе **По**дь-«ской Дворанки. Надфась, ито краброе вонч-«ство не забудать дрисяги, моей блаподаряности и наградъ ему объщанныкъ, уда-«ляюсь» (483). Сіе письмо читали всенародно -гиоди и іднидеМ мьэткірполако жиншуТ жа вели желеемое д'ыйствіе: новый жатежъ, еще спльнайшій прежинка. Неисторые, съ обнаженными саблями окруживъ ставку Гетмана, вопили: «Злодъй! Ты выградъ зло-«счастную Марину твоею буйностію, въ чамду высокоумія и пьянства! Ты, въродо-«менъ, подкупленный Королемъ, чтобы об-«маномъ вырвать изъ нашихъ рукъ жазну «Московскую! Возврати намъ Димитрія, или «умри, изменникъ!» Стреляли изъ пистодетовъ; хотъли дъйствительно убить Рожинскаго, выбрать янаго начальняца (484) и немедленно итти къ Самозванцу; но снова одумались, примирились съ неустранимымъ Гетианомъ и дали ему слово ждать ответа Королевского. «Ни за что не ручаюсь» писаль Рожинскій къ Сигнамунду — «всли «Ваше Велинество не благоволите удовле-«творить желаніямъ войска и Бояръ Мо-«Сковских», съ нами соединенных» (495).

Сім желинія вли требованія были объяв- нефалоны Королю Послями Российна и Ликова по п Тушинскими. Во числь сорока-двумы пер- кого выхъ находились Михайло Салтыновь и сьить его Ивана, Наявья Рубець-Мосаивскій и Юрій Аворостивинь, Лов в Плещевы, Момчиновы (тоты самый (486), который нь Галици выдовань себя за Дамитрія), Дваки Гранотанъ, Андрововъ, Чичеринъ, Аврансинъ и выстіє Дворине. Сигизмундъ принали вать (Эт Генвара) си велиной пъншностію, свая на престель, вы кругу Сснаторовъ и знатныхъ Пановъ. Съдовласый изменникъ Салтыковъ говорилъ длинную рычь о быдетвіях в Россіи, о довыренности ел нъ Королю, и замолчалъ отъ усталости. Сынь его и Дыжь Грамотинъ продолжали: одинъ истислаль всехъ нашихъ Госудирей отъ Рюрина до Іонина и Осодора; другой молиль Сигизмунда быть заступникомъ нашего православія и тімь снискать милость Всевышнаго. Наконецъ Бояринъ Салгыковъ предложилъ вънецъ Мономаковъ-не Сигизмунду, но юному Королевичу Владисламу (487); а Грамотинъ заключилъ изображеніем'ь выгодім, безопасности, благоденствія объихъ Державъ, которыя со временемъ будуть единою подъ синптромъ Владислава. Литовскій Канцлеръ, Левъ Сапъга, отвътствоваль, что Сигизмундъ благодарить за оказываемую ему честь

и довъренность, соглашается быть покровителемъ Россійской Державы и Церкви, и назначить Сенаторовъ для переговоровъ о дълъ столь важномъ.

Переговоры началися немедленно, и Послы измѣнниковъ Тушинскихъ сказали Сенаторамъ: «Съ того времени, какъ смертію Іоаннова на-«следника извелося Державное племя Рюриково; «мы всегда желали имъть одного Вънценосца съ «вами: въ чемъ можетъ удостовърить васъ сей «Думный Бояринъ, Михайло Глебовичь Салты-«ковъ, зная всъ тайны государственныя. Пре-«пятствіемъ были грозное властвованіе Бори-«сово, успъхи Лжедимитрія, беззаконное воца-«реніе Шуйскаго и явленіе втораго Самозванца, «къ коему мы пристали, не въря ему, но отъ «ненависти къ Василію, и только до времени. «Обрадованные вступленіемъ Короля въ Россію, «мы тайно снеслися съ людьми знатнъйшими «въ Москвъ, свъдали ихъ единомысліе съ нами «и давно прибъгнули бы къ Сигизмунду, если бы «Ляхи Лжедимитріевы тому не противились. «Нынъ же, когда Вожди и войско готовы по-«виноваться законному Монарку, объявившему «намъ чистоту своихъ намъреній, — нынъ смъло «убъждаемъ Его Величество дать намъ сына въ «Цари: ибо ему самому, Государю иной вели«кой Державы, не льзя оставить ее, ни управ«лять Московскою чрезъ Намъстника. Вся Рос-«сія встрътитъ Царя вождельнаго съ радостію; «города и крипости отворять врата; Патріархъ

«и Дуковенство благословять его усердно. Толь-«ко да не медлить Сигизмундь; да идеть прямо «къ Москвъ и подкръпить войско, угрожаемое «превосходными силами Скопина и Шведовъ. «Mы впереди: укажемъ ему путь и средства «взять столяцу; сами свергнемъ, истребимъ «Шуйскаго, какъ жертву, уже давно обречен- «ную на гибель. Тогда и Смоленскъ, осаждае- «мый съ такимъ усиліемъ тягостнымъ, доселъ «безполезным» — тогда и все Государство по-«слъдуетъ нашему примъру.» Но, боясь ли, какъ пишуть, ввърить судьбу шестнадцатилътняго Королевича народу ославленному строптивостію и мятежами (468), или отъ личнаго властолюбія не расположенный уступитъ Московское Царство даже и сыну, Сигизмундъ изъяснился двусмысленно. Сенаторы его отвътствовали измънникамъ, что если Всевышній благословить доброе желаніе Россіянъ; если грозныя тучи, висящія надъ ихъ Державою, удалятся, и тихіе дни въ ней снова возсіяють; если, въ мирѣ и согласін, Духовенство, Вельможи, войско, граждане всъ единодушно захотять Владислава въ Цари: то Сигизмундъ конечно удовлетворить ихъ общей воль — и готовъ итти къ Москвъ, какъ скоро Тушинская рать къ нему присоединится. Въ дальнъйшихъ объясненіяхъ Послы требо-

Въ дальнъйшихъ объясненіяхъ Послы требовали, чтобы Владиславъ принялъ нашу Въру: имъ сказали, что Въра есть дъло совъсти и не терпитъ насилія; что можно внушать и склонять, а не велъть. «Сін люди» — говоритъ Поль-

скій Историкъ (489) — смало заботились о «правахъ и вольностяхъ государствен-«ныхъ: твердили единственно о Церкви, «мовастыряхъ, обрядахъ; только ими до-«рожили, какъ главнымъ, существеннымъ «предметомъ, необходимымъ для ихъ мира «душевнаго и счастія.» Именемъ Королев-, скимъ Сенаторы писменно утвердили неирикосновенность встать нашихъ священныхъ уставовъ и согласились, чтобы Кородевичь, если Богъ дастъ ему Государство Московское, быль вінчань Патріархомь; обязансь также соблюсти целость Россіи, ея законы в достояніе людей частныхъ (490); выны- а Послы влялися оставить Илуйскаго и Саини позващи, върно служить Госуларю Владимоть одаву, и дополь онъ еще не царствуетъ, сдава служить отпу его (491). Въ тоже время Король писаль къ Сенату, что Москва въ смятеніи, и Князь Михаиль въ раздоръ съ Василіемъ; что должно пользоваться обстоятельствами, расмирить владенія Республики и завоевать часть Россіи или всю Россію (492)! Не могли Салтыковъ и влевреты его быть слепыми: оне видели, что Король готовить Царство себъ, а не Влалиславу; знали, что и Владиславъ не могъ ни въ какомъ случав принять нашего За-. . кона: но ужасаясь близкаго торжества Ва-. свліева, какъ своей гибели, и давно по-- трязнувъ въ злодъйствакъ, не усоминаном.

предать отечество изъ рукъ низкато Самовванца въ руки Вънценосца вновърчато; предлагали условія единственно для ослъпленія другихъ Рессіянъ, и лицемърно восхищаясь мниною готовностію Сигизмунда исполнить всё ихъ желанія, громогласно благодарили его и плакали отъ радости (493). Нировали, объдали у Короли, Гет-мана Жолкъвскаго и Льва Сапъги. Сиди на возмышевномъ мъстъ, Кероль нилъ за здравіе По-словъ: они пили за здравіе Царя Владислава. Написали грамоты къ Воеводамъ городовъ Написали грамоты къ Воеводамъ городовъ окрестныкъ, славя великолушіе Сигизмунда, убъждая ихъ присягнуть Королевичу, соединиться съ братьями Ляхани, и нъкоторыхъ обельстили: Ржевъ и Зубцовъ поддалися Царю новому, инимому (494). Но знаменитый Шеинъ, уже пять мъсящевъ осаждаемый въ Смоленскъ, къ его славъ и бъдствію Королевскаго войска, истреблисмаго трудами, битвами и мерозами, ме обольстился: вызванный изъ кръпости измінинками для свиданія, слушаль ихъ съ преэрвніемъ, и возвратился вбримиъ, непоколе-GUMBIMS...

Довольный Тушинскими Россіннами, Сигизмундъ темъ менее быль доволенъ Тушинскими Ляхами, комхъ Иослы снова требоврли милліоновъ, и хотели, чтобы онъ, взявъ Московеное Государство, далъ Марине Новгородъ и Исковъ, а мужу ея Княжество особенное (495). Опасаясь раздражить людей буйныхъ и лимияться ихъ важнаго, необходимаго содействія,

Король объщаль уступить имъ доходы земли Съверской и Рязанской, милостиво надълить Марину и Лжедимитрія, если они смирятся, и немедленно прислать въ Тушино Вельможу Потоцкаго съ деньгами и съ войскомъ, чтобы истребить или прогнать Князя Мяхаила, стеснять Москву в низвергнуть Шуйскаго. Но сей отвъть не успоковль Конфедератовъ: не върняя объщаніямъ; ждали денегъ — а Сигизмундъ медлиль, и мориль людей подъ ствиами Смоленска; не присылалъ ни серебра, ни войска къ матежникамъ: ибо его любимецъ, Потонкій, къ досадъ Гетмана Жолкъвскаго, распоряжая осадою, не хотълъ двинуться съ мъста, чтобы отсутствиемъ : не утратить выгодъ временщика.

Въсти Калужскія еще болье ваволновали Конфедератовъ: тамъ Лжедимитрій снова усиливался и царствоваль; тамъ явилась и жена его, славимая какъ героиня. Вы вхавъ изъ Тушина, она сбилась съ дороги (486), и попала въ Дмитровъ, занятый войскомъ Саивги, который совътоваль ей удалиться къ отцу. «Царица Московская» — сказала Марина — «не будетъ жалкою изгнанни-«цею въ домъ родительскомъ» — и взявъ у Сапъги Нъмецкую дружину для безопасновъ къ тилъ ее торжественно вмъстъ съ народомъ, восхищеннымъ ея красотою въ

убранствъ юнаго витязя (497). Калуга веселилась и пировала; хвалилась призракомъ Двора, многолюдствомъ, изобиліемъ, покоемъ, — а Тушинскіе Ляхи терпъли голодъ и холодъ, сидели въ своихъ укрепленіяхъ какъ въ осадъ, или, толпами выважая на грабежъ, встръчали пули и сабли Царскихъ или Миханловыхъ отрядовъ. Кричали, что вибстъ съ Димитріемъ оставило ихъ и счастіе; что въ Тушинъ бъдность и смерть, въ Калугъ честь и богатство; не слушали новыхъ Пословъ Королевскихъ (408), прибывшихъ къ нимъ только съ ласковыми словами; кляли измѣну своихъ Предводителей и козци Сигизмундовы; хотвли грабить станъ и съ сею добычею итти къ Самозванцу. Но Гетманъ, въ посабдній разъ, обуздаль буйность стражемъ.

Уже Князь Михаиль действоваль. Войско его умножилось, образовалось. Пришло еще 3000 Шведовъ изъ Выборга и Нарвы (492). Готовились итти прямо на успъли Сапъту и Рожинскаго, но хотъли озабо-михантить ихъ и съ другой стороны: послали на Воеводъ Хованскаго, Борятинскаго и Горна (509), занять южную часть Тверской и съверную Смоленской области, чтобы препятствовать сообщенію Конфедератовъ съ Сигизмундомъ. Между тъмъ чиновникъ Волуевъ съ пятью стами ратниковъ дол-

женъ быль осмотръть вблизи укрупаленія

Санъгины. Ожь савлаль болбе: нечью (Генваря 4) вступиль въ Лавру, взялъ тамъ дружину Жеребъова  $(^{501})$ , утромъ напалъ на Ляховъ и возвратился къ Киязю Миханау съ толпою пафиниковъ и съ въстію о слабости непріятеля. Войско ревиостно желало битвы, нальясь поразить Сапъгу и Гетмана отдълно. Но дерзость перваго уже исчезла: будучи въ несогласіи съ Рожинскимъ, оставивъ Лжелимитрія и еще не приставъ из Королю, една ли имбя 6000 сподвижани овъ (502), изнуренныхъ болъз-нами и трудами, Самъга увилълъ позано, -виси віденория о атакцім визда эк опи стыря, а времи сцасалься: слиль ослау (12 Генвара) и бъщаль къ Дмигрову. Иноки и вомил лавры не варили слазить своимъ, смотря на сіе бъгство вряга, столь долго упорнаго (505)! Оглядали безполеный станъ измънниковъ и Ляховъ; нании тамъ множество запасовъ и даще не мало вещей драгонфиныкъ; думали, что Сапфга возвратится — и чрезъ восемь лией послали наконецъ Инока Макарія со Святою, водою овка- въ Москву, объявить Царю, что Лавра онасена Богомъ и Княземъ Миханломъ, бывъ 16 месяцевь въ текномъ облежации. Уже сіля не только святостію, во и славою франции и учетари и образи и въръ преодольнъ нокусство и нисло немрія-

теля, нужду: и язву — обратавъ свои бащим и стъны, дебри и холвы въ памявники доблести безсмертной — Лавра увънчала сей подвигъ новышъ государственнымъ благодъяніемъ. Россіяне требовали тогда единственно оружія и хлфба, чтобы сражаться; но союзники ихъ, ІМведы, требовали денегь: Иноки Тронцкіе, встретивъ Князя Михавла в войсно сго съ любовие, отдали ому все, что ещеимъл въ житницахъ, а Инведамъ ивсколько тысячь рублей изъ казиы монан стырской (504). — Глубина сивговъ ватрудняла вовнскія д'айстрія: Князь Иванъ Буранивъ съ Рессіянами и Шведами вътступиль на льинахъ изъ Левры въ Дидтрову  $(^{505})$ , и подъ стънами его увижълъ Сапъту. Началось кровопролитное жъто, въ коемъ Россіяне блестащинъ мужествомъ заслужили громную явалу Шведовъ, судей непристрастиыхъ; победели. взали знамена, пунки, городь Динтровы, и, гнали непріятеля легинин отрадами въб з г-Клину, нигав не находа ни жителей, на при. кажба въ сихъ мъстахъ опустошенныхъ войною и разбоями. Предавъ Ляховъ Туршинскихъ судьбъ имъ, Сашига шель депь в ночь къ Калужскимъ и: Сиоленскимъ гранидамъ, чтобы присоединиться нъ Королю или Лиедимитрію, смотря по обстоютельствамъ (509).

До сего времени Сапъга былъ щитомъ для Тушина, стоя между имъ и Слободою Александровскою: сведавъ о бетстве его

- сведавъ тогда же, что Воеводы, отряженные Кияземъ Миханломъ (507), заняля Старицу, Ржевъ и приступаютъ къ Бѣлому — Конфедераты не хотвли медлить ни часу въ станъ, угрожаемомъ вблизи и вдали Царскими войсками; но смиревные ужасомъ, изъявили покорность Гетману: онъ вывелъ ихъ съ распущенными знаменами, при звукъ трубъ и подъ дымомъ пылающаго, имъ зажженнаго стана, чтобы итти къ Королю. Измънники, клевреты Салтыкова, соединились съ Ляхами; гнуснъйшіе ваъ нихъ ушли къ Самозванцу; менъе виновные въ Москву и въ другіе города (508), жадъясь на милосердіе Василіево или свою неизвістность, — и чрезъ опусть нъсколько часовъ остался только пепелъ въ уединенномъ Тушинъ, которое 18 иъсяцевъ кипъло шумнымъ многолюдствомъ, величалось именемъ Царства и боролось съ Москвою і Жарко пресавдуеный дружинами Киязя Михаила, изгнанный изъ кръпкихъ стънъ Іосифовской Обители и разбитый въ пол'в мужественнымъ Волуевымъ (который въ семъ деле (500) освободилъ знаменитаго плънника, Филарета), Рожинскій, Князь племени Гедиминова, еще юный лътами, отъ изнуренія силь в

горести кончилъ бурную жизнь въ Волоколамскъ, жалуясь на измъну счастія, безуміе втораго Ажедимитрія, крамольный духъ сподвижниковъ и медленность Сигизмундову: Полководецъ искусный, какъ увъряють его единоземцы (510), или только смълый навадникъ и грабитель, какъ свидътельствуютъ наши лътописи. Смерть начальника рушила составъ войска: оно разсъялось; толиы бъжали къ Сигизмунду, толны къ Ажедимитрію и Сапъть, который сталъ на берегахъ Угры, въ мъстахъ еще изобильных хлёбомъ (511), и предлагаль своему Государю условія для вірной ему службы, спосяся и съ Калугою. — Такъ исчезло главное, страшное ополчение удальцевъ и разбойниковъ чужеземныхъ, измън-никовъ и злодъевъ Россійскихъ, бывъ на шагь отъ своей цели, гибели нашего отечества, и вдругъ остановлено великодушнымъ усиліемъ добрыхъ Россіянъ, и вдругь уничтожено дъйствіями грубой Политики Сигизмундовой!.. Одинъ Лисовскій, съ измънникомъ Атаманомъ Просовецкимъ, съ шайками Козаковъ и вольницы, держался еще нъсколько времени въ Суздалъ, но весною ушелъ (512) оттуда въ мятежный Псковъ, разграбивъ на пути монастырь Колязинскій, гав честный Воевода, Давиль Жеребцовь, паль въ битвъ. Наконецъ вся внутренность Государства усповонлась.

4410

скву.

TQ.

Такъ усиваъ Герей-юноша въ своемъ иния двав великомъ! За 5 месяцевъ предъ твиъ оставивъ Царя почти безъ Царства, войско въ оцененьни ужаса, среди враговъ и предателей — находивъ вездъ отчавые или зложелательство, но умівть тропуть, ожавать сердца добродътельною ревностію, собрать на прею Государства новое войско отечественное, благовременно призвать иноземное, возстановать целость Россів отъ Запада до Востока, разсвять сониы непріятелей многочисленныхъ и ваять одною угрозою кринкіе, годовые ихъ станы - Князь Маханлъ двинулся язъ Лавры, имъ освобожденной, къ столиць, имъ же спасенной, чтобы вкусить сладость добродътели, увънчанной славою. Россіяне и Шведы, одни съ веселіемъ,

другіе съ гордостію, шли какъ братья, Воеводы в вонны, на торжество редкое Торже- въ летописяхъ міра. Царь велель зватвымъ чановинамъ встрътить Князи Михаила: народъ предупредилъ чиновнигерод ковъ (513); ственилъ дорогу Тромикую; поднесь ему хльов и соль, биль челомь ва спасеніе Государства Московскаго, да-2 Мер. валъ имя отца отечества; благодарилъ и сподвижника его, Делагарди. Василій также благодариль обояхь, съ слезами на глазахъ, съ видомъ искренияго умиленія. Казалось, что одно чувство встахъ

одущеванаю, отъ Царо до посиблиято гражданива. Москва, бълвъ еще не давно стелицею безъ Государства, окружениям непріятельевимя владыніями, омитенная внутреничи прамолами, терпиская голодомъ, и въсчеру ве знавъ, ного утревнее солище осивтить въ ней на престоль занонняго ли Въщеносца Россійскаго или бродягу, клеврета разбойниковъ иноземныхъ — Москва снова возвышала главу надъ обширнымъ Царствомъ, простирая руку къ Ильменю и къ Енисею, къ морю Бълому и Каспійскому, — опираясь въ стъпахъ своихъ на легіоны побълоносные, и наслаждаясь спокойствіемъ, славою, изобиліемъ; видъла въ Князь Михаиль виновника сей разительной перемъны и не щадила ни его смиренія, ни его безопасности (514): гдв онъ являлся, вездв торжествоваль и слышаль клики живъйшей къ нему любви, естественной, справедливой, но опасной: ибо зависть, уже не окованная страхомъ, готовила жало на знаменитаго подвижника Россіи, и раздражаемая симъ народнымъ восторгомъ, темъ более кипела ядомъ, въ слъпой злобъ не предвидя, что будетъ сама его жертвою!

Еще не спаслось, а только спасалось отечество — и Князь Михаилъ, среди свътлыхъ пировъ столицы не упоснный ни честію, ни славою, требовалъ указа Царскаго довершить великое дъло: истребить Лжедимитрія въ Калугъ, изгнать Сигизмунда изъ Россіи, очис-

тить южные предёлы ея, успокоить Государство навёки, имёя все для уснёха несоминтельнаго: войско, доблесть, счастіе или милость Небесную. Но судьба Шуйскаго противилась такому концу благословенному: не въего бёдственное царствованіе отечество наше должно было возродиться для величія!

## TAABA IV.

Низвержение Василия и междоцарствие.

## r. 1610 — 1611.

Наушники. Кончина Скопина Шуйскаго. Горесть пародная. Кинзь Дмитрій Шуйскій Военачальникомъ. Бунтъ Ляпунова. Битва подъ Клупинымъ. Делагарди отступаетъ къ Новугороду. Поляки занимають Царево-Займище. Отчаяніе столицы. Новые успъхи Самозванца. Твердость Пожарскаго. Ропотъ народный. Василій лишенъ престола. Тщетныя увъщанія Патріарха. Постриженіе Василія и супруги его. Совыть Князя Мстиславскаго. Переговоры съ Жолкъвскимъ. Условія. Присяга Владиславу. Намереніе Сигизмунда. Бъгство Самозванца въ Калугу. Политика Жолкъвскаго. Посольство въ Королю. Вступленіе Поляковъ въ Москву. Дівиствія Пословь Московскихъ. Отъездъ Жолкевскаго. Шуйскій пре данъ Полякамъ. Неудачные приступы къ Смоденску. Самовластіе Сигизмунда. Нетеривніе народа. Мепріятельскія дійствія Делагарди. Зло**лъйства Лисовскаго. Измъна Казани. Смерть** Самозванца. Новый обманъ. Начальники возстанія народнаго. Грамоты Смолянь и Москвитянь. Слабость Московской Думы. Ссоры съ Поляками. Составъ ополченія за Россію. Кровопролитіе въ столиць. Пожаръ Москвы. Прибытіе Струса. Подвиги Пожарскаго. Неистовства Поляковъ въ Москвв, Заключение Ермогена.

Въ то время, когда всякой часъ былъ г.1616. дорогъ, чтобы совершенно избавить Россію отъ всёхъ непріятелей, смятенныхъ ужасомъ, ослабленныхъ раздъленіемъ — когда всъ друзья отечества взъявляли Князю Миханлу живъйшую ревность (<sup>818</sup>), а Князь Миханлъ жявъйшее нетерпъніе Царю нти въ поле — минуло около мъсяца въ безлъйствіи для отечества, но въ дъятельныхъ проискахъ злобы личной.

Робкіе въ бълствіяхъ. налменные успъхахъ, низкіе душею, трепетавъ за себя болве нежели за отсчество, и мысля, что все трудитищее уже сатымио, — нто остальное легко и не превышаетъ силы ихъ собственнаго ума или мужества, ближние царедворцы въ тайныхъ думахъ немедленно начали внушать Василію, сколь юный Князь Михаплъ для него одасенъ (516), дюбимый Россією до чрезмірности, явно уважаємый болье Даря и явно въ Цари готовимый елиномыеліемъ. народа и войска. Славя Героя, многіе Дворяне и граждане лійствятельно говорили нескромно, что спаситель Россін долженъ и властвовать надъ мею (517); многіе нескромно уподобляли Василія Саулу, а Михаила Давилу. Общее усердіе яъ анаменитому юношв питалось и сусвърісмъ: какіс-то гадатели предсказывали, что въ Россін будеть Вінценосець, именемъ Михаиль, назначенный Судьбою умирить Государство: «чрезъ два года благодатное по-«мареніе Филаретора сына оправлам, га-«дателей,» пишеть Историкь чукваем-

Haym-

ный (<sup>вів)</sup> ; но Россіяне относили миниое пророчество къ Скопину, и видъли въ немъ если не чество къ Скопину, и вилъли въ немъ если не совмъстника, то преемника дяди его, къ особенной досадъ любимаго Василіева брата, Дмитрія Шуйскаго, который мыслилъ, въроятно, правомъ наслъдія уловить Державство: ибо шестидесятильтній Царь не имълъ дътей, промъ новорожденной дочери, Анастасіи (819), Князь Дмитрій, духомъ слабый (820), сердцемъ жестокій, быль первымъ наупиниюмъ и первымъ клеветникомъ: не довольствуясь истиною, что мародъ желаетъ царства Михаилу, онъ сказалъ Василію, что Михаилъ въ заговоръ съ нароломъ, хочетъ похитить верховную власть и дъйствуеть уже какъ Царь, отдавъ Шведамъ Кенсгольмъ безъ указа Государева (521). Еще Василій ужасался или стыдился неблагодарности: Василій ужасался или стыдился неблагодарности: велвиъ умолкнуть брату, - даже выгналъ его съ гивномъ; ежедневно привътствоваль, че-стиль Героя — но медлиль снова виврить ему мойско! Узнавъ о навътахъ, Кназь Михаилъ сившиль изъясниться съ Царевъ; говориль спокойно о своей невинности, свидътельствуясь въ томъ чистою совъстію, службою върною, а всего болъе окомъ Всевышняго; говорилъ свободно и смъло о безуміи зависти преждевре-

волновалось завистію и безпокойствомъ: онъ не имфлъ счастія вфрить добродфтели! Но успоконлъ Михаила ласкою; велёлъ ему и Думнымъ Боярамъ условиться съ Генераломъ Делагарди о будущихъ вонндъйствіяхъ; утвердиль договоръ Выборгскій и Колязинскій; объщаль немедленно заплатить весь долгъ Шведамъ.

Между тъмъ умный Делагарди въ частыхъ свиданіяхъ съ ближними царедворцами замътилъ ихъ худое расположение къ Князю Михаилу и предостерегаль его какъ друга (525): Дворъ казался ему опаснъв ратнаго поля для героя. Оба нетерпъливо желали итти къ Смоленску и неохотно участвовали въ пирахъ Московскихъ. 23 Апръля Князь Дмитрій Шуйскій даваль объль Скопину (524). Бесъдовали дружественно и весело. Жена Диитріева, Килгиня Екатерина — дочь того, кто жилъ смертоубій-Кончи- ствами: Малюты Скуратова — явилась съ ско. на Јаскою и чашею предъ гостемъ знаменитымъ: Михаилъ вышилъ чашу.... и

быль принесень въ домъ, исходя кровію, безпрестанно лившеюся изъ носа; усивлъ только исполнить долгъ Христіанина и предаль свою душу Богу, выбств съ судьбою отечества!... Москва въ ужасъ онъмъла.

Сію незапную смерть юноши, цвътущаго здравіемъ, приписали яду (525), и народъ, въ первомъ движеніи, съ воплемъ ярости устремился въ дому Князя Дмитрія Шуйскаго: дружина Царская защитила и домъ и хозяина. Увъряли народъ въ естественномъ концъ сей жизни драгоцънной, но не могли увърить. Видъли или угадывали злорадство и винили оное въ злодъйствъ безъ доказательствъ: ибо одна скоропостижность, а не родъ Михаиловой смерти (напомнившей Борисову), утверждала подозръніе, бъдственное для Василія и его ближнихъ.

Не находя словъ для изображенія общей горость парод-скорби, Літописцы говорять единственно, пал. что Москва оплакивала Кназя Михаила столь же неутъшно, какъ Царя Осодора Іоанновича: любивъ Осодора за доброду-шіе и теряя въ немъ послъдняго изъ на-слъдственныхъ Вънценосцевъ Рюрикова племени, она страшилась неизвъстности въ будущемъ жребін Государства; а кончина Михаилова, столь неожидаемая, казалась ей явнымъ дъйствіемъ гнъва Небеснаго (526): думали, что Богъ осуждаетъ Россію на върную гибель, среди преждевременнаго торжества вдругъ лишивъ ее защитника, который одина вселяль надежду и бодрость въ души, одина могъ спасти Государство, снова ввергаемое въ пучину мятежей безъ кормчаго! Россія имъла Государя, но Россіяне плакали какъ сироты, безъ любви и довъренности къ Василію, омраченному въ

ихъ глазахъ и несчастнымъ царствованіейъ и мыслію, что Князь Михаиль сдівлался жертвою его тайной вражды. Самъ Василій лиль горькія слезы о Героф: ихъ считали притворствомъ, и взоры подданныхъ убъгали Царя, въ то время, когда онъ, знаменуя общественную и свою благодарность, оказывалъ необыкновенную честь усопшему: отпъвали, хоронили его великолвино, какъ бы Державного: дали ему могилу пышную, гль лежать наши Въщеносцы: въ Архангельскомъ Соборъ; тамъ, въ придълъ **Гоанва Крестителя** (527), стоитъ уединенно гробница сего юноши, единственнаго добродътелію и любовію народною въ въкъ ужасный! Отъ древнихъ до новъйшихъ временъ Россія никто изъ подданныхъ не заслуживалъ на такой любви въ жизни, ни такой горести и чести въ мо-гилъ!... Именуя Михапла Ахилломъ и Гек-торомъ Россійскимъ, Лътописцы не менъе славять въ немъ и милость безпринърную, устьтивость, смиреніе Ангельское, прибавляя, что огорчать и презирать людей было мукою для его нъжнаго сердца (528). Въ двадцать-три года жизни успъвъ стяжать (доля ръдкая!) лучезарное безсмертіе, онъ скончался рапо не для себя, а только для отечества, которое желало ему вънца, ибо желало быть счастливымъ!

Все перем'внилось — и завистники Сконина, думавъ, что Россія уже можетъ безъ него обойтися, скоро увид'єли противное. Союзъ между Царемъ и Царствомъ, возстановленный Михаиломъ, рушился, и элополучіе Василіево, какъ бы одолънное на время Михапловымъ счастіемь, снова явилось во всемь ужась налъ Государствомъ и Государемъ.

Надлежало избрать Военачальника: из- Казальника брали того, кто уже давно былъ нелюбимъ, трій а въ сіс время ненавидимъ: Князя Дмитрія скій Шуйскаго. Россіяне вышли въ поле съ Воспауныніемъ и безъ ревности: Шведы ждали повъ обътанныхъ денегъ. Не имъя готоваго серебра, Василій требоваль его отъ Иноковъ Лавры; но Иноки говорили, что они, давъ Борисову 15000, Разстригъ 30000, самому Василію 20000 рублей, остальною казною едва могутъ исправить ствиы и башни свои, поврежденныя непріятельскою стръльбою (529). Царь силою взяль у нихъ и деньги и множество церковныхъ сосудовъ, золотыхъ и серебряныхъ, для сплавки. Иноки роптали: народъ изъявляль негодованіе, уподобляя такое дёло святотатству. Одни Шведы, изъявявъ участіе въ народной скорби о Миханлъ (830), ими также любимомъ, казались утвшенными и довольными, получивъ жалованье — и Делагарди выступиль въ слёдъ за Княземъ Динтріемъ къ Можайску, чтобы освоболить Смоленскъ. Жлали еще новыхъ союзниковъ, не бывалыхъ подъ хоругвями Христіанскими: Крымскихъ Царевичей съ толпами разбойниковъ, чтобы примкнуть къ

нимъ и всколько дружинъ Московскихъ и вести ихъ къ Калугъ для истребленія Самозванда. Не думали о стыдъ имъть нужду въ такихъ сподвижникахъ! Довольно было силъ: не доставало только человъка, коего въ бъдствіяхъ государственныхъ и милліоны людей не замъняютъ.... Орошая слезами, искренними или притворными, тъло Михаила, Василій погребалъ съ нимъ свое Державство, и два раза спасенный отъ близкой гибели (631), уже не спасся въ третій!

Bynts Jany-

Первая страшная въсть пришла въ Москву изъ Рязани, гдв Ляпуновъ, явный злодый Царя, сильный духомъ болье, нежели знатностію сана, не обольстивъ Миханла властолюбіемъ беззаконнымъ, и предвида неминуемую для себя опалу въ случат ръшительнаго торжества Василіева, именемъ Героя върности дерзнулъ на бунтъ и междоусобіе. Что Москва подозръвала, то Ляпуновъ объявилъ всенародно за истину несомнительную: Дмитрія Шуйскаго и самаго Василія убійцами, отравителями Скопина; звалъ мстителей, и нашелъ усердныхъ: ибо горестная любовь къ усопшему Михаилу представляла и бунтъ за него въ видъ подвига славнаго! Княжество Рязанское отложилось отъ Москвы и Василія (832), все, кромъ Зарайска: тамъ явился племяннякъ Ляпунова съ грамотою отъ дяди; но тамъ воеводствоваль Князь Дмитрій Михайловичь По-жарскій. Заслуживая будущую свою знамени-тость и храбростію и доброд'ьтелію, Князь Дмитрій выгналь гонца крамолы, прислаль мятежную рай выгналъ гонца крамолы, прислалъ мятежную грамоту въ Москву и требовалъ вспоможенія: Царь отрядилъ къ нему чиновника Глёбова съ дружиною, и Зарайскъ остался вёрнымъ. Но въ тоже время Стрёльцы Московскіе, посланные къ Шацку (гдё явился Воевода Лжедимитріевъ, Князь Черкасскій, и разбилъ Царскаго Воеводу, Князя Литвинова) были остановлены на пути Ляпуновымъ и передались къ нему доброволь-но (853). Чего хотълъ сей мятежникъ? Сверг-нуть Василія, избавить Россію отъ Лжедимитрія, отъ Ляховъ, и быть Государемъ ея, какъ утверждаетъ одинъ Историкъ (534); другіе пишутъ въроятнъе, что Ляпуновъ желалъ единственно гибели Щуйскихъ, имъя тайныя сношенія съ знатнъйщимъ крамольникомъ, Бояривомъ Княземъ Василіемъ Голицынымъ въ Москвъ, и даже съ Самозванцемъ въ Калугъ, но не лолго: онъ презрълъ бродягу, какъ оруліе срамное, видя и безъ того легкое исполненіе желаемаго имъ и многими иными врагами Царя несчастнаго.

Бунтъ Ляпунова встревожилъ Москву: другія въсти были еще ужаснье. Князь Дмитрій Шуйскій и Делагарди шли къ Смоленску, а Ляхи къ нимъ на встрьчу. Досель опасливый, нерышительный, Сигизмундъ вдругъ оказалъ смылость, узнавъ, что Россія лищилась своего

Героя, и въря нашимъ измънникамъ, Салты-кову съ клевретами, что сія кончина есть паденіе Василія, ненавистнаго Москвь и войску. Еще Сигизмундъ не хотълъ оставить Смоленска; но давъ Гетману Жолкъвскому 2000 всадниковъ и 1000 пехотныхъ войновъ, велель ему съ сею горстію людей искать непріятеля и славы въ полъ (<sup>835</sup>). Гетманъ двинулся сперва къ Бъ-лому, тъснимому Хованскийъ и Горномъ (<sup>836</sup>): имъл 6500 Россіянъ и Шведовъ, они уклонились отъ битвы и спъшили присоединиться въ Дмитрію Шуйскому, который стояль въ Мо-жайскъ, отдъливъ 6000 Дътей Боярскихъ съ жански, отдыливы обоб датей поярскихы сы Княземъ Елецкимъ и Волуевымъ въ Царево-Займище, чтобы тамъ укрѣпиться и служить щитомъ для главной рати. Будучи въ десятеро сильнъе непріятеля, Шуйскій хотѣлъ уподо-биться Скопину осторожностію: медлилъ и тра-тилъ время. Тѣмъ быстръе дъйствовалъ Гетманъ: соединился съ остатками Тушинскаго войска, приведеннаго къ нему Зборовскимъ, и (13 Іюна) подступилъ къ Займищу (\*\*\*); имълъ тамъ выгоду въ битвъ съ Россіянами, но не тамъ выгоду въ онтвъ съ госсинами, по по взялъ укрънленій — и свъдалъ, что Шуйскій и Делагарди идутъ отъ Можайска на помощь къ Елепкому и Волуеву. Сподвижники Гетмана сму-тились: онъ убъждалъ ихъ въ необходимости кончить войну однимъ смълымъ ударомъ; говорилъ о чести и доблести, а ждалъ успъха отъ измѣны: ибо клевреты Салтыкова окружали, вели его, — сносились съ своими единомыпленциками въ царскомъ войскъ, знали общее уньдніе, негодованіе, и ручались Жолківскому за побъду; ручались и бъглецы Шведскіе, Нъмцы, Французы, Шотландцы  $(^{538})$ , являясь къ нему толпами, и сказывая, что всь ихъ товарищи, недовольные Шуйскимъ, готовы передаться къ Ляхамъ. Шведы дъйствительно, едва вышелши изъ Москвы, начали снова требовать жалованья и бунтовать: Князь Дмитрій далъ имъ еще 10,000 рублей, но не могъ удовольствовать, ни самъ Делагарди смирить сихъ мятежныхъ корыстолюбцевъ: они шли не-хотя, и грозили, казалось, болъе союзникамъ, нежели врагамъ. Такія обстоятельства изъясняють для насъ удивительное дело Жолкевскаго, еще более проницательнаго, нежели смълаго.

Оставивъ малочисленную пъхоту въ обозъ у Займища, Гетманъ ввечеру (23 Іюня)
съ десятью тысячами всадниковъ и съ легкими пупками выступилъ на встръчу къ
ПЛуйскому, столь тихо, что Елецкій и Волуевъ не замфтили сего лаиженія и сидъли
спокойно въ укрупленіяхъ, воображая всю
рать непріятельскую прелъ собою; а Гетманъ, принужденный итти верстъ двадцать ватра
меленно, ночью, узкою, худою лорогою, водина
на разсвътъ увильль, близъ села Клушина, приях
межлу подини и лъссмъ, плетнями и лаумя
леревеньками, общирный станъ трилцати

тысячь Россіянъ и пяти тысячь Шведовъ, ни мало неготовыхъ къ бою, безпечныхъ, сонныхъ. Онъ еще ждалъ усталыхъ дружинъ и пушекъ; зажегъ плетни, и трескомъ огня, пламенемъ, дымомъ пробудилъ спящихъ. Изумленные незапнымъ явленіемъ Ляховъ, Шуйскій и Делагарди спъшили устроить войско: конницу впереди, пъхоту за нею, въ кустарнякъ, — Россіянъ и Шведовъ особенно. Гетманъ съ трубнымъ звукомъ ударилъ вмѣств на твхъ и другихъ: конница Московская дрогнула; но подкръпленная новымъ войскомъ, стъснила непріятеля въ своихъ густыхъ толпахъ, такъ, что Жолкъвскій, стоя на холмь, едва могь видъть хоругвь Республики въ облакахъ пыли и дыма (639). Шведы удержали стремленіе Ляховъ сильнымъ залпомъ. Гетманъ пустилъ въ дело запасныя дружины; стрыляль изъ всыхъ пушекъ въ Шведовъ; напалъ на Россіянъ съ боку — и побъдилъ. Конница наша, обративъ тылъ, смѣшала пѣхоту; Шведы отступили къ лѣсу; Французы, Нѣмцы, Англичане, Шот-ландцы передались къ Ляхамъ. Сдѣлалось неописанное смятеніе. Все бъжало безъ памяти: сто гнало тысячу. Князья Шуйскій, Андрей Голицынъ и Мезецкій засели-было въ стане съ пъхотою и пушками; но узнавъ въроломство союзниковъ, также бъжали въ лъсъ, усыпая дорогу разными вещами драгоцінными, чтобы прелестію добычи остановить непріятеля. Делагарди - въ искренней горести, какъ иишуть (840) — ни угрозами, ни моленіемъ не удержавъ своихъ отъ безчестной измѣны, вступилъ въ переговоры: далъ слово Гетману не помогать Василію, и захвативъ казну Шуйскаго, 5450 рублей деньгами и мъховъ на 7000 рублей (541), съ Генераломъ делегарна Горномъ и четырмя стами Шведовъ уда- отогулился къ Новугороду, жалуясь на малодушіе Россіянъ столько же, какъ и на мя- вугоротежный духъ Англичанъ и Французовъ, писменно объщая Царю новое вспоможение оть короля Шведскаго, а Королю легкое завоеваніе съверо-западной Россій для Illnemin!

Но стыдъ союзниковъ уменшался стыдомъ Россіянъ, которые, въ бъдственномъ ослѣпленіи, жертвовали нелюбви къ Царю любовію къ отечеству, не хотели мужествовать за мнимаго убійцу Михаилова, думая, кажется, что побъда Ляховъ губитъ только несчастного Василія, и гнуснымъ бъгствомъ отъ врага слабаго предали ему Россію. Безъ сомнънія оказавъ умъ необыкновенный, Гетманъ хвалился числомъ своихъ и непріятелей, скромно уступаль всю честь геройству сподвижниковъ, и всего искренные славиль ревность Тушинскихъ измънниковъ, сына и друзей Михайла Салтыкова, которые находились въ сей битвъ, дъйствуя тайно, чрезъ лазутчиковъ, на Царское войско. Не многіе легли

въ дълъ: одинъ знатный Князь Яковъ Борятинскій палъ сражаясь; Воевода Бутурлинъ отдался въ плънъ. Гораздо болье кололи, съкли и топтали Россіянъ въ погонъ. И пушекъ, въсколько знаменъ, бархатная хоругвь Князя Дмитрія Шуйскаго, его карета, шлемъ, мечь и булава, также не мало богатства, суконъ, соболей, присланныхъ Царемъ для Шведовъ, были трофеями и добычею Ляховъ. Несчастный Князь Дмитрій скакалъ не оглядываясь, увязилъ коня въ болотъ, пъшій достигъ Можайска, и сказавъ гражданамъ, что все погибло, съ сею въстію спъшилъ къ Державному брату въ столицу (542).

Дъятельный Гетманъ въ тотъ же день возвратился къ Займищу, гдъ Россіяне, ночью, были пробуждены шумомъ и кликомъ: Ляхи громогласно извъщали ихъ о слъдствіяхъ Клушинской битвы. Князь Елецкій и Волуевъ не хотъли върить: Гетманъ на разсвътъ показалъ имъ Царскія знамена и плънниковъ, требуя, чтобы они мирно сдалися, не Ляхамъ, а новому Царю своему, Владиславу, будто бы уже избранному знатною частію Россія (843). Елецкій и Волуевъ убъждали Гетмана иття къ Москвъ и начать съ нею переговоры: вмъ отвътъ

нолити и начать съ нею переговоры: имъ отвътветъца. ствовали: «когда вы сдадитесь, то и Москва Вайня. «будетъ наша.» Волуевъ, болъе Елецкаго ше. властвуя надъ умами сподвижниковъ, ръшиль ихъ недоумъніе: присягнуль Владиславу, на условіяхь, заключенныхъ Михайломъ Садтыковымь и клевретами его съ Сигизмундомъ (выб); другіе также присягнули, и выбсть съ Ляхами, уже братьями, пошли къ столицъ.... Смълый въ битвахъ, Жолкъвскій изъявилъ смълюсть и въ важномъ дълъ государственномъ: онъ безъ указа Королевскаго желалъ воцарить онаго Владислава, по удостовъренію измънниковъ Тушинскихъ и собственному, что нътъ инаго, лучшаго, надежнъйшаго способа кончить сію войну съ истинною славою и выгодою для Республики (ваб)! Гетманъ мирно занялъ Можайскъ и другія мъста окрестныя именемъ Королевича, вездъ гоня предъ собою разсъянные остатки полковъ Шуйскаго.

Въ одно время столица узнала о семъ обдствіи и читала воззваніе Жолкъвскаго къ ея жителямъ, распространенное въ ней дъятельными единомышленниками Салтыкова. «Виною всъхъ вашихъ золъ» — писалъ Гетманъ — «есть «Шуйскій: отъ него Царство въ крови и въ «пеплъ. Для одного ли человъка гибнуть мил«ліонамъ? Спасеніе предъ вами: побъдоносное «войско Королевское и новый Царь благодат«ный: да здравствуетъ Владиславъ» (846)! Еще Василій, не измъняясь духомъ, върный твердости въ злосчастіи, писалъ указы, чтобы изъ всъхъ городовъ спъшили къ нему послъдніе люди воинскіе, и въ послъдній разъ, для спасенія Царства (847); ободрялъ Москвитянъ, да-

валъ деньги Стръльцамъ (848); хотълъ пи-сать къ Гетману, назначилъ гонца, но

отмъният, чтобы не унизиться безполезно, въ такихъ обстоятельствахъ, когда не переговорами, а битвами надлежало спастися. Города не выслали въ Москву ни одного вонна (849): Рязанскій мятежникъ Ляпуновъ не вельлъ имъ слушаться Царя, вмъсть съ отны- Княземъ Василіемъ Голицынымъ крамольствуя и въ столицъ, волнуемой отчаяніемъ. . . . Грозы внъшнія еще умножились: явился и Лжедимитрій въ полъ, съ безстыднымъ Сапъгою, который за нъсколько тысячь рублей (550), доставленныхъ ему изъ Калуги, снова обязался служить злодъю. Они надъялись предупредить Гетмана и взять Москву, думая, что она въ смятеніи ужаса скор'ве сдастся дерзкому бродягь, нежели Ляхамъ. Сей подлый непріятель еще казался опаснъйшимъ Царю: свъдавъ, что союзники, вызванные имъ изъ гиъзда разбоевъ, сыновья Хана, уже близъ Серпухова, Василій отрядилъ туда знатныхъ мужей, Князя Воротынскаго, Лыкова и чиновника Измайлова съ дружиною Дътей Боярскихъ и съ пушками, чтобы вести ихъ противъ Самозванца (851); но Крымцы, встрътивъ его въ Боровскомъ Уъздъ, послъдъла кровопролитнаго ушли назадъ въ степи, а Воротынскій и Лыковъ едва спаслися бъгствомъ въ Москву. Все

кончилось для Василія! Снова торжество- новые валъ Самозванецъ; снова обратились къ Самонему измънники и счастіе. Сапъгины Ляхи званца. осадили кръпкій монастырь Пафнутіевъ, гдъ начальствовали върный Князь Михайло Волконскій и два предателя: первый сражался какъ Герой; но младшіе чиновники, Змъевъ и Челищевъ, впустили непріятеля. Волконскій паль въ съчь надъ гробомъ Св. Пафнутія (оставивъ для въковъ намять (882) своей доблести въ гербѣ Боровска), а Ляхи наполнили ограду и церковь трупами Иноковъ, Стръльцевъ и жителей монастырскихъ. Коломна, дотолъ непоколебимая въ върности, вдругъ измънила, возмущенная Сотникомъ Бобынинымъ. Не слушая добраго Епископа Іосифа, народъ кричалъ, что Василію уже не быть Царемъ, и что лучше служить Димитрію, нежели Сигизмунду. Воеводы Коломенскіе, Бояре Князь Туренинъ и Долгорукій, въ ужасъ сами присягнули обманщику: также и Воевода Коширскій, Князь Ромодановскій, вмъстъ съ гражданами. Едва уцълълъ и твер-Зарайскъ, спасенный твердостію Князя По- пожар. жарскаго: видя бунтъ жителей и не страшась ни угрозъ, ни смерти, онъ съ усерлною дружиною выгналь ихъ изъ кръпости и возстановилъ тишину договоромъ, заключеннымъ съ ними, остаться върными Василію, если Василій останется Царемъ,

или служить Царю новому, кого избереть Россія. Въ семъ случав ревностнымъ сподвижникомъ Князя Дмитрія былъ достойный Протоіерей Никольскій (583). Но усмиреніе Зарайска не отвратило гибельнаго мятежа въ столицъ.

Лжедимитрій спъшиль къ Москвъ и расположился станомъ въ селъ Коломенскомъ (884), памятномъ первою славою юнаго Князя Михаила, коего уже не имъло отечество для надежды! Что могъ предпріять Царь злосчастный, побъжденный Гетманомъ Самозванцемъ, угрожае-И мый Ляпуновымъ и крамолою, малодушіемъ и зломысліемъ, безъ войска и любви народной? Рожденный не въ въкъ Катоновъ и Брутовъ, онъ могъ предаться только въ волю Божію: такъ и сделалъ, спокойно ожидая своего жребія, и еще держась рукою за кормило государственное, хотя уже и безполезное въ часъ гибели; еще давалъ повелънія, не внимаемыя, не исполняемыя, будучи уже болье зрителемъ, нежели дъйствователемъ съ того времени, какъ узнали въ Москвъ о бунтъ или неповиновеніи городовъ, видъли подъ ен ствнами знамена Лжедимитріевы и ежечасно ждали Сигизмундовыхъ съ Гетманомъ. Дворецъ опуствлъ: улицы и площади кипъли народомъ; всъ спрашивали другъ у друга, что дъластся, и что дълать? Ненавистники

ропоть Варод-Вый.

Василіевы уже громогласно требовали его сверженія; кричали: «Онъ сълъ на престоль безъ «въдома земли Русской (\*55): для того земля «раздълилась; для того льется кровь Христіан-«ская. Братья Василіевы ядомъ умертвили свое-«го племянника, а нашего отца-защитника. Не «го племянника, а нашего отца-защитника. Не «хотимъ Царя Василія!» Ни Самозванца, ни Ляховъ! прибавляли многіе, благороднъйшіе духомъ, слъдуя внушенію Ляпунова Рязанскаго, брата его Захаріи и Князя Василія Голицына (556). Они превозмогли числомъ и знатностію единомы іпленниковъ; гнушаясь Лжедимитріемъ, думали усовъстить его клевретовъ, чтобы усилиться ихъ союзомъ, и предложили имъ свиданіе. Еще люди чиновные окружали элодъя Тушинскаго: Князья Свикій и Засъкинъ, Дворяне Нагой, Сунбуловъ, Плещеевъ, Дьякъ Третьяковъ и другіе. Събхались въ полф, у Даниловскаго монастыря (557), какъ братья; мирно разсуждали о чрезвычайныхъ обстоятельствахъ Государства и върнъйшихъ средствахъ спасенія; наконецъ взаимно дали клятву, Москвитяне оставить Василія, измінники предать имъ Лжедимитрія, избрать вмісті новаго Царя и выгнать Ляховъ. Сей договоръ объявили столицѣ братъ Ляпунова и Дворя-нинъ Хомутовъ, выъхавъ съ сонмомъ единомышленниковъ на Лобное мъсто, гдъ, кромъ черни, находилось и множество людей сановныхъ, лучшихъ гражданъ, гостей и купцевъ: всь громкимъ кликомъ изъявили радость (<sup>558</sup>);

всъ казались увъренными, что новый Царь не-обходимъ для Россіи. Но тутъ не было ни знатнаго Духовенства, ни Синклита: пошли въ Кремль, взяли Патріарха, Бояръ; вывели ихъ къ Серпуховскимъ воротамъ, за Москвою-ръ-кою, и въ виду непріятельскаго стана — указывая на разъъзды Лжедимитріевой конницы и на Смоленскую дорогу, гав всякое облако пыли грозило явленіемъ Гетмана — предложили имъ избавить Россію отъ стыда и гибели, избавить Россію отъ Шуйскаго; соблюдали ум'вренность въ ръчахъ: укоряли Василія только несчастіемъ (559). Говорили, что «земля Съверская и «всъ бывшіе слуги Лжедимитріевы немедленно «возвратится полъ сънь отечества, какъ скоро «не будетъ Шуйскаго, для нихъ ненавистнаго в «страшнаго; что Государство безсильно только «отъ раздъленія силь: соединится, усмирит-«ся.... и враги исчезнутъ!» Раздался одинъ голосъ въ пользу закона и Царя злосчастнаго: Ермогеновъ; съ жаромъ и твердостію Патріархъ изъяснялъ народу, что нътъ спасенія, гдъ нътъ благословенія свыше; что измъна Царю есть злодъйство, всегда казнимое Богомъ, и не избавить, а еще глубже погрузить Россію въ бездну ужасовъ (560). Весьма не многіе Бояре, и весьма не твердо, стояли за Шуйскаго; самые его ис-кренніе и ближніе уклонились, видя ръшитель-ную общую волю; самъ Патріархъ съ горестію удалился, чтобы не быть свидътелемъ дъла матежнаго, — и сія народная Дума единодушно,

единогласно приговорила: «1) бить челомъ Ва«свлію, да оставитъ Царство и да возметъ себѣ
«въ удѣлъ Нижній-Новгоролъ (561); 2) уже ни«когда не возвращать ему престола, но блюсти
«жизнь его, Царицы, братьевъ Василіевыхъ;
«3) цѣловать крестъ всѣмъ міромъ въ неизмѣн«ной вѣрности къ Церкви и Государству для
«истребленія ихъ злодѣевъ, Ляховъ и Лжеди«митрія; 4) всею землею выбрать въ Цари, кого
«Богъ дастъ; а между тѣмъ управлять ею Боя«рамъ, Князю Мстиславскому съ товарищами,
«коихъ власть и судъ будутъ священны; 5) въ
«сей Думѣ верховной не сидѣть Шуйскимъ, ни
«Князю Дмитрію, ни Князю Ивану; 6) всѣмъ за«быть вражду личную, месть и злобу; всѣмъ
«помнить только Бога и Россію» (562). Въ дѣйствій беззаконномъ еще блисталъ призракъ великодушія: щадили Царя свергаемаго и хотѣли
умереть за отечество, за честь и независимость.
Послали къ Василію, еще Вѣнценосцу, знатнаго Боярина, его свояка, Князя Ивана Воротынскаго, съ главными крамольниками, Захаріею Ляпуновымъ и другими, объявить ему приговоръ Думы. Дотолѣ тихій Кремлевскій дворецъ наполнился людьми и шумомъ: ибо въ
слѣдъ за Послами стремилось множество дерзкихъ мятежниковъ и любопытныхъ. Василій
ожидалъ ихъ безъ трепета, воспоминая, можетъ

ожидалъ ихъ безъ трепета, воспоминая, можетъ быть, невольно о такомъ же стремленіи шумныхъ сонмовъ, подъ его собственнымъ предводительствомъ, къ сему же дворцу, въ день Раз-

Въ столицъ господствовало смятеніе, и скоро еще умножилось, когда народъ свъдалъ, что Тушинскіе измънники обманули Московскихъ. Ляпуновъ и клевреты его немедленно объявили первымъ, въ новомъ свиланіи съ ними у монастыря Даниловскаго (508), что Шуйскій сведенъ съ престола, и что Москва, въ слъдствіе договора, ждетъ отъ нихъ связаннаго Лжедимитрія, для казни. Тушинцы отвътствовали: «Хвалимъ ваше дъло. Вы свергнули

«Пари беззаноннаго; служите же истин«ному: да здравствуеть сынъ Іоанновъ!
«Если вы клятвопреступники, то мы вър«ны въ обътахъ. Умремъ за Димитрія» (506)!
Достойно осмъянные злодъями, Москвитянс изумились. Симъ часомъ думалъ еще тметвоспользоваться Ермогенъ: вышелъ къ умианароду, молилъ, заклиналъ снова возвести патріВасилія на Царство; но убъжденіямъ добраго Патріарха не внимали: страшились
мести Василіевой, и тъмъ скоръе хотъли
себя уснокоить.

Всеми оставленный, многимъ ненавистный или противный, не многимъ жалкій, Царь сидълъ подъ стражею въ своемъ Боярскомъ домъ, гдъ, за четыре года предъ темъ, въ ночномъ совете знаменитъйшихъ Россіянъ, имъ собранныхъ и движимыхъ (567), ръшилась гибель Отрепьева. Тамъ, въ слъдующее утро, явились и в поли. Захарія Ляпуновъ, Князь Петръ Заськинъ (568), нъсколько сановниковъ съ Чу-довскими Иноками и Священниками, съ толною людей вооруженныхъ, и вельли Шуйскому готовиться къ постриженію, еще гнущаясь новымъ цареубійствомъ и келлію надежнымъ предверіемъ гроба. «Нътъ!» сказалъ Василій съ твердостію: «никогда не буду Монахомъ» и на угрозы отвътствовалъ видомъ презржиія; но смотря на многихъ извъстныхъ

ему Москвитянъ, съ умиленіемъ говорилъ имъ: «Вы нъкогда любили меня... и за «что возненавидъли? за казнь ли Отрепьева «и клевретовъ его? Я хотълъ добра вамъ «н Россіи; наказывалъ единственно зло-«дъевъ — и кого не миловалъ» (569)? Вопль Ляпунова и другихъ неистовыхъ заглупостря шилъ ръчь трогательную. Читали молитвы женте Восклів постриженія, совершали обрядъ священвсупру-та его. ный, и не слыхали уже ни единаго слова отъ Василія: онъ безмольствоваль, и вмьсто его произносилъ страшные объты монашества Князь Туренинъ (670). Постригля и несчастную Царицу, Марію, также безмолвную въ обътахъ, но красноръчивую въ изъявленіи любви къ супругу: она рвалась къ нему, стенала, называла его своимъ Государемъ милымъ, Царемъ великимъ народа недостойнаго (571), ея супру-гомъ законнымъ и въ рясѣ Инока. Ихъ разлучили силою: отвели Василія въ монастырь Чудовскій, Марію въ Ивановскій; двухъ братьевъ Василіевыхъ заключили въ ихъ домахъ. Никто не противился насилію безбожному, кромъ Ермогена: онъ торжественно молился за Шуйскаго въ хра-махъ, какъ за Помазанника Божія, Царя Россіи, хотя и невольника; торжественно клялъ бунтъ и признавалъ Инокомъ не Василія, а Князя Туренина, который вибсто его связалъ себя обътами Монашества (572).

Уваженіе къ сану и лицу Первосвятителя давало смълость Ермогену, но безполезную.

Такъ Москва поступила съ Вънценосцемъ, который котъль снискать ея и Россіи любовь подчиненіемъ своей воли закону, бережливостію государственною, безпристрастіемъ въ наградахъ (573), умъренностію въ наказаніяхъ, терпимостію общественной свободы, ревностію къ гражданскому образованію — который не изуммялься въ самыхъ чрезвычайныхъ бълствіяхъ, оказываль неустрашимость въ бунтахъ, готовность умереть върнымъ достоинству Монаршему, и не былъ никогда столь знаменитъ, столь достоинъ престола, какъ свергаемый съ онаго измъною: влекомый въ келію толпою злодѣевъ, несчастный Шуйскій являлся одинъ мстинно великодушнымъ въ мятежной столиць. . . . Но удивительная судьба его ни въ уничиженіи, ни въ славъ, еще не совершилась!

Досель властвовала безпрекословно сторона Ляпуновыхъ и Голицына, ръшительныхъ противниковъ и Шуйскаго и Самозванца и Ляховъ: она хотъла своего Царя — и въ семъ смыслъ Дума писала отъ имени Синклита, людей Приказныхъ и воинскихъ, Стольниковъ, Стряпчихъ, Дворянъ и Дътей Боярскихъ, гостей и купцевъ, ко всъмъ областнымъ Воеводамъ и жителямъ, что Шуйскій, внявь челобимью земли Русской, оставилъ Государство и міръ (574) для спасенія отечества; что Москва цъловала

крестъ не поддаваться на Сигизмунду, на зло-дъю Тушинскому; что всъ Россіяне должны возстать, устремиться къ столицъ, сокрунить враговъ и выбрать всею землею Самодержца вожделеннаго. Въ семъ же смысле ответствовали Болре и Гетману Жолкъвскому, который, узвавъ въ Можайскъ о Василіевомъ незверженіи, объявиль имъ грамотою, что идеть защи-тить ихъ въ бъдствіяхъ. «Не требуемъ твоей защиты,» писали они: «не приближайся, или «встрътимъ тебя какъ непріятеля» (675). Но Дума Боярская, присвоивъ себъ верховную власть, не могла утверавть ее въ слабыхъ рунахъ свонхъ, ни утишить всеобщей тревоги, ни обуздать мятежной черии. Самозванецъ гро-зилъ Москвъ нападеніемъ, Гетманъ къ ней приближался, народъ вольничалъ, холопи не слушались господъ, и многіе люди чиновные, странась быть жертвою безначалія и бунта, уходили изъ столицы, даже въ станъ къ Лжедимитрію (576), единственно для безопасности личной. Въ сихъ обстоятельствахъ ужасныхъ сторону Лппуновыхъ и Голицына превозмогла другая, мелициовых в и олицына превозметла другал, ме-не благопріятная для народной гордости, хотя и мене лукавая: ибо ея главою быль Киязь Оедоръ Метиславскій, известный добродушіемъ и верностію, чуждый властолюбія и козней (677). Въ то время, когла Москва, безъ Царя, безъ устройства, всего болье опасалась элодыя Ту-шинскаго и собственных элодыевь, готовыхы думетубствовать и грабить въ ствиахъ ся --

мотда отечество смятенное не видало между евоими ни одного человъка, столь знаменитаго родомъ и дълами, чтобы оно могло. везложить на него вънецъ единодушно, съ любовію и надеждою — когда изміны и предательства въ главахъ народа унизвли самыхъ первыхъ Вельножъ, и два несчастныя вабранія доказали, сколь трудно бывниему поддавному державствовать въ Россін и бороться съ завистію: тогда мысль мскать Государя вив отечества, накъ древніе Новогородцы искали Кимзей въ землів Варяжской, могла естественно: представиться уму и добрыхъ гражданъ. Мсти- совить елавскій, одумовленный чистымъ усер-метидіємъ — вероятно, носле тайныхъ сове- опаго. щатій осъ людьми важивинеми — торжественно объявиль Боярамъ, Духовенству, вежиъ Чинамъ и гражданамъ, что для спасемія Царства должно вручить скипетръ.... Владиславу (578). Кто могь самъ и не хотель быть Венценосцемь (879), того миеніе и голось им'вли силу; им'вли оную и домогательства единомышленниковы Салтыкова, особенно Волуева, и наконецъ явиьм выгоды сего избранія. Жоливискій. грозный побъдитель, делался намъ усерднышъ другомъ, чтобы избавить Москву етъ злодвевъ: онъписаль о томъ (31 Іголя) къ Думъ Боярской (580), вмъстъ съ Иванемъ Салтыковымъ и Волуевымъ, которые

сообщили ей договоръ Тушинскихъ Нословъ съ Сигизмундомъ и новъйшій, заключенный Гетма-номъ въ Царевъ-Займищъ (ва:) для цълости Въры и Государства. Надъялись, что Король плънится честію видъть сына Монархомъ, великой Державы и дозволить ему перемънить Законъ, или Владиславъ юный, еще не твердый въ Логматахъ Латинства, легко склонится къ нашимъ и вопреки отцу, когда сядетъ на престолъ Московскій, увидить необходимость единовърія для кръпкаго союза между Царемъ в народомъ, возмужаетъ въ обычаяхъ Православів, и будучи уважаємъ какъ В'виценосецъ знаменятаго Державнаго племеня, будеть любимъ какъ истинный Россіянинъ духомъ. Еще благеродная гордость страшилась уничиженія взять невольно Властителя оть Аяховъ, молить шхъ о спасеніи Россін и тімъ оказать за постыдную слабость. Еще Духовенство страшилось за Въру, и Патріархъ убъждалъ Бояръ не жертвовать Церковію никакимъ выгодамъ государствен-нымъ (882): уже не имъя средства возвратить вънецъ Шуйскому, онъ предлагалъ имъ въ Цари или Киязя Василія Голицына или донаго Михаила, сына Филаретова (583), внука первой супруги Іоанновей. Духовенство благопріятствевало Голицыну, народъ Михаилу, любезиому для него памятію Анастасіи, добродътелію отца и даже тезоименитствомъ съ усоншимъ Ге-роемъ Россіи. . . . Такъ Ермогенъ безсмертный предвъстилъ ей волю Небесъ! Но время еще

не наступнло — и Гетманъ уже стоялъ недъ Москвою, на Сътуни (884), противъ Коломенскаго и Ажедимитрія: ни Голицьинъ, крамольникъ въ Синклитъ и бъглецъ на полъ ратномъ (885), ни юноша, питомецъ келлій, едва извъстный свъту, не объщали спасенія Москвъ, извиъ тъснимой двумя непріятелями, внутри волнуемой мятежемъ; каждый часъ былъ дорогъ — и большинство голосовъ въ Думъ, на самомъ Лобномъ мъстъ, ръшило: «принять совътъ «Мстиславсваго!»

Немедленно послали къ Гетмену спро- воре-сить, другь ли онъ Москвъ или непріятель (1868)? «Желаю не крови вашей, а блага окизь. «Россін,» отвъчаль Жолкъвскій: «предлаагаю вамъ Державство Владислава и ги-«бель Самозванца.» Дали взаимно аманатовъ; вступили въ переговоры, на Дъвичьемъ поль, въ шатрь, гль Бояре, Княвья Мстиславскій, Василій Голицынъ и Шереметевъ, Окольничій Князь Мезецкій и Дьяки Думные, Телепневъ и Луговскій, съ честію встр'єтили Гетмана (587), объявляя, что Россія готова признать Владислава Царемъ, но съ условіями необходимыми для ся достоянства и спокойствія. Аьякъ Телепневъ, развернувъ свитокъ, прочиталь сін условія, столь важныя, что Гетманъ ни въ какомъ случав не могъ бы принять ихъ безъ ръшительнаго согласія

Королевскаго: Король же не телько медлиль ARTE CMY HARRED, HO H HE STRETCHORALE BE слова на всъ его донесенія посль Клупинскаго дъла, заботясь единственно с взяти Смоленска и съ гордостію являя Гетнановы трофен, внамена и павиниковъ, Шенну непреклониому! Жолквискій, равно сивлый и благоразумный, скрывъ отъ Бояръ свее затрудневіе, спокойво разсуждаль съ неми о каждой статью предлагаемаго договора: отвергалъ и соглашался Королевскимъ вменемъ. Выслушавъ первое требованіе, чтобы Владиславь креетилов вы нашу Въру, онъ далъ имъ надежду, во устранилъ обязательство, говоря: «да будетъ Королевичь «Царемъ, и тогда, внимая гласу совъсти и поль-«зы государственной, можеть добровольно «исполнить желаніе Россія» (588). Устраниль, до особеннаго Сигигмундова разръшения, и другія статьи: «1) Владиславу не споситься съ «Папою о Законъ (589); 2) утвердить въ Россіи «смертную казрь для всякаго, кто оставить Гре-«ческую Въру для Латинской; 3) не вивть при «себѣ болѣе пятисотъ Ляховъ; 4) соблюсти всѣ «титла Царскія (следственно Государя Кіевскаго «и Ливонскаго) и жениться на Россіянкъ; » но все прочее, какъ согласное съ договоромъ Салтыкова и Волуева, было одобрево Жоливискимъ. хотя и не варугъ: ибо онъ съ умысломъ замедляль переговоры, тщетно ожидая въстей отъ Короля; наконецъ уже не могъ медлять, опасаясь нетерпънія Россіянъ и своихъ Ляховъ.

готовывъ въ бунту за мевыда чугимъ жалованья, (590) — и 17 Августа полимсаль слъдующія достопамятныя условія:

- «1) Свят вишему Патріарху, всему Духо-Условіл. «венству и Свиклиту, Дворянамъ и Дьякамъ «Думнымъ, Стольникамъ, Дворянамъ, «Стряпчинъ, Жильцанъ и Городскимъ «Дворянамъ, Головамъ Стрълецкимъ, Ири-«казнымъ людямъ, Детямъ Боярскимъ, го-«стямъ и купцамъ, Стръльцамъ, Козанамъ, «нушкарамъ и всёхъ чиновъ служивымъ и «Жилецкимь людямъ Московского Государ-«ства бить челомъ Великому Государю «Сигизмунду, да пожалуетъ: имъ сына сво-«его, Владислава, въ Цари, коего всъ Рос-«сіяне единодушно желають, цвауя святый «крестъ съ обътомъ служить върно ему ж «вотомству его, какъ они служили преж-«намъ Великимъ Государямъ Москов-CETIM'S.
- «2) Королевичу Владиславу вънчаться «Царскимъ вънцемъ и діядимою отъ Свя-«тъйшаго Патріарха и Духовенства Грече-«ской Церкви, какъ издревле вънчались «Самодержцы Россійскіе.
- «З) Владиславу Царю блюсти и чтить «святые храны, иконы и мощи цълебныя, «Патріарха и все Духовенство; не отни-«мать имънія и доходовъ у церквей и мона-«ствірей; въ Духовныя и Святительскія «льла ве вступаться.

- «4) Не быть въ Россія ни Латинскимъ, на «другихъ исповъданій костеламъ и молебнымъ «храмамъ (591); не силонять никого въ Рамскую, «ни въ другія Въры, и Жидамъ не въъзжать «для торговли въ Московское Государство.
- «5) Не перемънять древнихъ обычаевъ. Бояре «и всъ чиновники, воинскіе и земскіе, будутъ, «какъ я всегда, одня Россіяне; а Польскимъ в «Литовскимъ людямъ не имъть ни мъстъ, ни чи- «новъ: которые же изъ нихъ останутся при «Государъ, тъмъ можетъ онъ дать денежное «жалованье или помъстья, не стъсняя чести «Московскихъ, Боярскихъ и Княжескихъ ро- «довъ честію новыхъ выходцевъ иноземныхъ.
- «б) Жалованье, помѣстья и вотчины Рос-«сіянъ неприкосновенны. Если же иѣкоторые «надѣлены сверхъ достоинства, а другіе оби-«жены, то совѣтоваться Государю съ Боярами, «и сдѣлать, что уложатъ виѣстѣ.
- «7) Основаніемъ гражданскаго правосудія «быть Судебнику, когго нужное исправленіе и «дополненіе зависить оть Государя, Думи Бояр-«ской и Земской (892).
- «8) Уличенныхъ государственныхъ и граж«данскихъ преступниковъ казнить единственно
  «по осужденію Царя съ Боярами и людьми
  «Думными; имфніе же казненныхъ наслѣдуютъ
  «ихъ невинныя жены, лѣти и родственники.
  «Безъ сего торжественнаго суда Боярскаго никто
  «не лишафтся ни жизни, ни свободы, ни чести.
  - «9) Кто умреть бездетень, того именіе отда-

«вать ближним его нли кому онъ прина-«жеть (\*\*\*); а въ случав недоумвнія рышить «такія двла Государю съ Боярами.

- «10) Доходы государственные остаются преж-«ніе; а новыхъ налоговъ не вводить Государю «бесь соглавія Бояръ (894), и съ ихъ же согласія «дать льготу областямъ, помъстьямъ и вотчи-«намъ разореннымъ въ сін времена смутмыя.
- «11) Земледълвцамъ не нерекодить ни въ «Литву, ни въ Россіи от господина къ господину, «и вевмъ кръпостнымъ людямъ быть навсегда «такими.
- «12) Великому Государю Сигизмунду, Польшев «и Литве утвердить съ Великимъ Государемъ «Владиславомъ и съ Россіею миръ и любовъ «на веки и стоять другь за друга противъ всехъ «нопріятелей.
- «13) Ни изъ Россіи въ Литву и Польшу, ни «изъ Литвы и Польши въ Россію не переводить «жителей.
- «14) Торговать между обоями Государствами «быть свободною.
- «15) Королю уже не приступать къ Смоленску «м немедленно вывести войско изъ всъхъ горо-«довъ Россійскихъ; а платежъ изъ Московской «казны за убытки и на жалованье рати Литов-«ской и Польской будетъ уставленъ въ договоръ «особенномъ.
- «16) Всёхъ плённыхъ освободить безъ выкупа, «всё обиды и насилія предать вёчному «забиснію.

- «17) Гетману отвести Сапъгу и другикъ Ля-«ковъ отъ Лжединитрія, вифетъ съ Боярани «взять мъры для его истребленія, итти къ Мо-«жайску, какъ скоро уже не будетъ сего злодъя, «и тамъ ждать указа Королевскаго.
- «18) Между твиъ стоять ему ст войокомъ «у Дъвячьято монастыря (595) и не пускать пи-«ного изъ своянъ модей въ Москву, для нум-«ныхъ покупокъ, безъ дозволенія Бояръ и безъ «висменного вида.
- «19) Дочери Восводы Сендомирскаго, Маринъ, «Бхать въ Польшу и не именоваться Государы-«нею Московского.
- «20) Отправиться Великимъ Посламъ Россій-«смимъ къ Государю Сигизмунду и бить челомъ, «да пресчится Государь Владиславъ въ Въру «Греческую, и да будутъ приняты вси ниыя «условія, оставленныя Гетманомъ на разръщеніе «Его Королевскаго Величества» (896).

И такъ Россіяне, бывъ недовольны собственнымъ желаніемъ Царя Василія умѣрить Самодержавіе (897), въ четыре года первывнили мысли и хотыли еще болье ограничить верховную власть, удѣлви часть ея не только Боярашъ, въ правосудія в въ налогахъ, но и Земской Думѣ въ гражданскомъ законодательствъ (898)? Они боялись не Самодержавія вообще (какъ увидимъ въ Исторіи 1613 года), мо Самодержавія въ рукахъ иноплеменнаго, еще иновърнаго Монарха, избяраемаго въ крайноств, невольно и безъ любви, — и для того предпи-

сали ему условія согласныя съ выгодами Боярекаго властолюбія и съ видами хитраго Жолквескаго, который, любя вольность, не котваъ пріучить наследника Сигизмундова, будущаго Монарха Польскаго, къ безпредъльной власти въ Россіи.

Утвердивъ договорную грамоту подпи- врисасями и печатими — съ одной стороны Жолкъвскій и всъ его чиновники, а съ другой <sup>ху.</sup> Бояре — звали народъ къ присягъ. Среди Авничьиго поля, въ съни двухъ шатровъ великолфиныкъ, стояли два олгаря, богато украшенные; вокругь олтарей Духовенство, Патріархъ, Святители, съ иконами и крестами, за Духовенствомъ Бояре и сановнии, въ одеждахъ блестящихъ серебромъ и волотомъ; далве безчисленное множество людей, ряды комницы и пехоты, съ распущенными знаменами. Лаин и Россівне. Все было тихо и чинно. Гетианъ, съ своими Воеводами, вступилъ въ шатеръ, прифанжнася къ олгарю, положилъ на него руку и далъ клятву въ върномъ соблюдении условий, за Короля и Королевича, Республику Польскую и Великое Княжество Литовское, за себя и войско. Тутъ два Архіерея, обратясь къ Боярамъ и чиновникамъ, сказали громогласно: «Во-«лею Святъйшаго Патріарха, Ермогена, «призываемъ васъ къ исполнению торже-«ственнаго обряда: цълуйте кресть, вы,

«мужи Думиьте, всё Чаны и народъ, иъ вър-«ности къ Царю и Велиному Киязю Владиславу «Сигизмундовичу, нын'в благополучно нобран-«ному, да будеть Россія, со всёми ся жителями «и достояніем», его наслідствонною Держа-«вою!» Раздался звукъ литавръ и бубновъ, громъ пущечный и кликъ народный: «Миогія «льта Государю Владиславу! да царствуеть съ «побъдою, миромъ и счастіемъ!» Тогда началася присяга: Бояре и сановники, Дворянство я купечество, вожны и граждане, числомъ не менье трекъ сотъ тысячь, какъ увърщоть (599), цвловали крестъ съ видомъ усердія и благеговънія. Тогда взмънники прежніе, Иванъ Салковъ, Волуевъ и клевреты ихъ, ревностиые участинки и главные пособыжи договора (600), обнялися съ Москвитанами, уже какъ съ братьями въ общей измене Весилію и въ общемъ подданствъ Владиславу! . . . Гонцы отъ Думы Боярской спраним во вср города, объявать имъ новаго Царя, конецъ смятеніямъ и бъдствіямъ; а Гетманъ великольшнымъ пиромъ въ станв угостиль знативишихь Россіянь, и наждаго изъ нихъ одарилъ щедро, раздавъ имъ всю добычу Клушинской битвы, коней Азіатскихъ, богатыя чаши, сабли, и не оставивъ ничего драгонъннаго ни усебя, ни у своихъ чиновниковъ, въ надеждь на сокровища Московскія. Первый Вельможа, Князь Мстиславскій, отплатиль ему такимъ же роскошнымъ инромъ и такими же дарами богатыми.

Однимъ словомъ, умный Гетманъ достигъ цълн — и Владиславъ, кота только Москвою взбранный, безъ въдома другихъ городовъ, и слъдственно незаконно, подобно Шуйскому, остался бы, какъ въродтно, Царемъ Россіи и перемъннлъ бы ея судьбу ослабленіемъ Самодержавія — перемъшилъ бы тъмъ, можетъ быть, и судьбу Европы на многіе въки, если бы отецъ его имъль умъ Жолкъвскаго!

Но еще крестъ и Евангеліе лежали на олтаряхъ Дъвичьяго поля, когда вручили Гетману грамоту Сигизмундову, привезенную Осдоромъ Андроновымъ, Печатникомъ и Думнымъ дъякомъ (601), усерднымъ слугою Ляховъ, измънникомъ Государства и Православія: Сигизмундъ писаль нь Гет- начаману, чтобы онъ занялъ Москву именемъ Сиги-Королевскимъ, а не Владиславовымъ; о <sup>мунда</sup>. томъ же писалъ къ нему и съ другимъ, знативищимъ Посломъ, Госевскимъ. Гетманъ изумился. Торжественно заключить и безстыдно нарушить условія; вм'єсто юноши безпороннаго и любезнаго представить Россім въ Вънценосцы стараго, коварнаго врага ел, виновника или питателя нашихъ мятежей (602), извъстнаго ревнителя Латинской Въры и братства Гезунтскаго: дъйствовать одною силою съ войскомъ малочисленнымъ противъ целаго народа, ожесточеннаго бъдствіями, озлобленнаго Ляхами, казалось Гетману болье, нежели дерзостію — казалось безуміємъ. Онъ ріншися исполнить договоръ, утанть волю Королевскую отъ Россіянъ и своихъ спедвижниковъ, сділать требуемое честію и благомъ Республики, вопреки Сигизмунду и въ надежді склонить его къ лучшей Полятикі.

Согласно съ договоромъ, надлежало прежде всего отвлечь Ляховъ отъ Самозванца. Сей элодъй думалъ ослъпить Жолкъвскаго разными льстивыми увъреніями: клялся Царскимъ словомъ выдать Королю 300,000 злотыхъ, и въ теченіе десяти літь ежегодно платить Республикі столько же, а Королевичу 100,000 — завоевать Ливонію для Польши и Швецію для Сигизмунда — не стоять и за Съверскую землю, когда будеть Царемъ (603); но Жолкъвскій, извъстивъ Сапъгу, что Россія есть уже Царство Владислава, убъждалъ его присоединиться къ войску Республики, а бродягу упасть къ ногамъ Королевскимъ, объщая ему за такое смиреніе Гродно или Самборъ въ удълъ. Послы Гетмановы нашли Ажедимитрія въ Обители Угрвшской (604), гдв жила Марина: выслушавъ ихъ предложение, онъ сказалъ: «хочу «лучше жить въ избъ крестьянской, нежели мило-«стію Сигизмундовою!» Тутъ Марина вбѣжала въ горницу; пылая гивомъ, злословила, поносила Короля, и съ насмѣшкою примолвила: «теперь «слушайте мое предложеніе: пусть Сигизмундъ «уступитъ Царю Димитрію Краковъ и возметъ «отъ него, въ знакъ милости, Варшаву» (608)! Ля-

хи также гордились и не слушали Гетмана, ноторый, видя необходимость употребить енлу, вывств съ Княземъ Мстиславскимъ и пятнадцатью тысячами Москвитянъ, вы-. ступиль противъ своихъ мятежныхъ единоземцевъ. Уже начиналось и кровопролитіе (606); но малочисленное и худое войско Ажедимитріево не могло объщать себъ победы: Сапега вывжаль изъ рядовъ, снялъ. шанку предъ Жолквескимъ, далъ ему руку въ знанъ братства — и чрезъ нескольно часовъ все усмирилось. Ляхи и Россіяне оставили Лжедимитрія: первые объявили себя до времени слугами Республики; посавдніе цъловали крестъ Владиславу, и между ими Болре Князья Туренинъ и Долгорукій, Воеводы Коломенскіе (607); а Са-Баготав мозванецъ и Марина ночью (26 Августа) завита уснавали верхомъ въ Калугу, съ Атама-зугу. номъ Заруцкимъ, съ шайкою Козановъ, Татаръ и Россіянъ немногихъ.

Гетманъ дъйствовалъ усердно: Бояре усердно и прямодушно. Началося безпрекословно царствованіе Владислава въ Москвъ и въ другихъ городахъ: въ Коломнъ, Тулъ, Рязани, Твери, Владимиръ, Ярославлъ (608) и далъе. Молились въ храмахъ за Государя новаго; всъ Указы писались, всъ суды производились его именемъ; спъшили изобразить оное на медаляхъ и монетахъ (608). Многіе радовались искренно,

алкая тишины послё такихъ мятежей бурныхъ. Многіе — и въ ихъ числё Патріархъ — сирывали горесть, не ожидая ничего добраго отъ Ляховъ. Всего болве торжествовали старые изховъ. всего оолъе торжествовали старые ма-мънники Тушинскіе, первые имъвъ мысль о Владиславъ (610): Михайло Салтыковъ, Князь Рубецъ-Мосальскій и Оедоръ Мещерскій, Дво-ряне Кологривовъ, Василій Юрьевъ, Молча-новъ, бывъ дотолъ у Сигизмунда, явились въ столицъ съ видомъ лицемърнаго умиленія, какъ бы великодушные изгнаниями и страдальцы за любовь къ отечеству, имъ возвращаемому, милостію Божією, ихъ невинностію и добродътелію. Они цълою толпою пришли въ храмъ Уененія и требовали благословенія отъ Ермогена, который, велёвъ удалиться одному Молчанову, мнимому еретику и чародёю (611), сказалъ дру-гимъ: «благословляю васъ, если вы действи-«тельно котите добра Государству; но если вы «Ляхи душею, лукавствуете и замышляете ги-«бель Православія, то кляну васъ именемъ Цер-«кви» (612). Обливаясь слезами, Михайле Салтыковъ увъряль, что Государство и Православіе спасены на въки — увъряль, можеть быть, непритворно, желая, чего желала столица вмъстъ съ знатною частію Россіи: Владиславова царствованія на заключенныхъ условіяхъ. Самъ Гетманъ не имълъ иной мысли, ежедневными письмами убъждая Сигизмунда не разрушать авла, счастливо совершеннаго добрымъ Геніемъ Республики, а Бояръ Московскихъ плъняя изображеніемъ златаго вѣка Россіи подъ дер-жавою Вѣнценосца юнаго, любезнаго, готоваго внимать ихъ мудрымъ наставленіямъ и быть сильнымъ единственно силою закона (613). Жолкъвскій не хотъль польявно властвовать надъ Думою, доволь-жолствуясь единственно внушеніями и сов'ь- го. тами. Такъ онъ доказывалъ ей необходимость изгладить въ сердцахъ память минувшаго общимъ примиреніемъ, забыть вину клевретовъ Самозванца, оставить имъ чины и дать всв выгоды Россіянъ безпорочныхъ. Бояре не согласились, отвътствуя: «возможно ли слугамъ обман-«щика равняться съ нами?»... и сдплали не благоразумно, какъ мыслилъ Жолкввскій: ибо многіе изъ сихъ людей, оскорбленные презръніемъ, снова ушли къ Самозванну въ Калугу. Но Гетманъ умблъ выслать изъ Москвы двухъ человъкъ, опасаясь ихъ знаменитости и тайнаго неудовольствія: Князя Василія Голицына, одобреннаго Духовенствомъ искателя Державы, н Филарета, коего сыну желали вънца народъ и лучшіе граждане (614): оба, какъ устроилъ Гетманъ, должны были, въ качествъ Великихъ Пословъ, ъхать къ Сигизмунду, чтобы вручить ему хартію Вла-диславова избранія, а Владиславу утварь Царскую, — требовать ихъ согласія на статьи договора, нерешенныя Гетманомъ,

и между тъмъ служить Королю аманатами: ответствовать своею головою за верность посол-Россіянъ (615)! Товарищами Филарета в ство въ Голицына были Окольначій Князь Мезецкій, Думный Дворявинъ Сукинъ, Дьяки Луговскій и Сыдавный-Васильевъ, Архимандритъ Новоспасскій Евфимій, Келарь Лавры Аврамій, Угръщскій Игуменъ Іона и Вознесенскій Протоіерей Кириллъ (6:6). Отпъвъ молебенъ съ кольнопреклонениемъ въ Соборъ Успенскомъ, давъ Посламъ благословение на путь и грамоту къ юному Владиславу о величів и православія Россін (617), Ермогевъ заклиналь ихъ не измънять Церкви, не плъняться мірскою леетію — и ревностный Филареть съ жаромъ произнесъ обътъ умереть върнымъ. Сіе важное, великольпире Посольство, сопровождаемое множествомъ людей чиновныхъ и пятью стами войнскихъ, выбхало 11 Сентября изъ Москвы . . . . а чрезъ десять дней Ляхи были уже въ ствиахъ Крем-Jebckmx%!

Такимъ образомъ случилось первое нарушеніе договора, по коему надлежало Гетману отступить къ Можайску (618). Употребили лукавство. Опасаясь непостоянства Россіянъ, и желая скорфе имъть все въ рукахъ своихъ, Гетманъ склонилъ не только Михайла Салтыкова съ Тушинскими ивифиниками, но и Мстиславскаго, и другихъ Бояръ легкоунныхъ, хотя и честныхъ, требовать вступленія Ляховъ въ Москву для усмиренія мятежной черни, будто бы готовой призвать Ажедимитрія (618). Не слушали ни Патріарха, ни Вельможъ благоразумнъйшихъ, еще ревностныхъ къ государственной независимости. Впустили вотупввоземцевъ ночью; вельди имъ свернуть полязнамена, ятти безмольно въ тишинъ пу- ковъ въ стыхъ улицъ, (620) — и жители на раз- скъу. свътъ увидъли себя какъ бы плениявами нежду воннами Королевскими; изумались, негодовали, однакожь успокомлись, въря торжественному объявленію Думы, что-Аяхи будуть у нихъ не господствовать, а служить: хранить жизнь и достояніе Владиславовыхъ подланныхъ. Сів мнимые хранители заняли всв укръпленія, башни, ворота въ Кремив, Китав и Беломъ городъ; овладъли пушками и снарядами, расположились въ палатахъ Царскихъ и въ вьь именижудь имылён схемоь схишруь безопасности. По крайней мірть не дерзали своевольствовать, ни грабить, ни оскорблять жителей; избрали чиновниковъ, для доставленія запасовъ войску, и судей для разбора всинихъ жалобъ. Гетианъ властвоваль, но только указами Думы; изъявляль синсходительность къ народу, честилъ Вояръ и Духовенство. Дворецъ Кремлевскій, гаф пили и веселились соным иноплеменныхъ ратиниовъ, уподоблался шумной гостин-ниць; Кремлевскій домъ Борисовъ, занятый Жолкъвскимъ, представляль благольпіе истиннаго дворца, ежечасно наполняясь, какъ въ Өеодорово время (<sup>621</sup>), энатиъйшими Россіянами, которые искали тамъ совъта въ дълахъ отечества и милостей личныхъ: такъ Гетманъ именемъ Царя Владислава далъ первому Боярину, Князю Мстиславскому, не хотвешему быть Вънценосцемъ, санъ Конюмаго и Слуен (622). Утративъ честь, хвалились тишиною, даромъ умнаго Жоливискаго! Довольные тёмъ, что овъ не впустиль Сапъги съ шайками раз-бойниковъ въ столицу, выдавъ ему изъ Царской казны 10,000 элотыхъ и склонивъ его шти на зиму въ Съверскую землю (\*\*\*), Россіяне сискойно видъли несчастнаго Василія въ рукахъ Ляховъ: вопреки намъренію Беяръ удалить сего невольнаго Инока въ Соловки, Гетманъ послалъ его съ Литовскими Приставами въ Іосифовскую битель, чтобы имать въ немъ залогъ на всякій случай. Россіяне спесли также избраніе Ляха Госъвскаго въ Предводители осьинадцати тысячь Московскихъ Стрельцевъ, которые со временъ Разстриги, едва не спасеннаго ими (624), уже чувствовали свою силу и могли быть опесны для иноплеменниковъ: Госфвекій синскаль ихъ любовь ласкою, щедростію и пирами. «Упор-«СТВОВАЛЪ ВЪ ЗЛОЖЕЛАТЕЛЬСТВЪ КЪ НАМЪ» — ПИшутъ Ляхи (625) — «только осьмидесятильтній «Патріархъ, боясь Государя иновернаго; но и

«его, уже хладное, загрубълее сердце сиягча«лось привътливостію и любезнымъ обхожде«ніемъ Гетмана, въ частыхъ съ нимъ бесъдахъ
«всегда хваливнаго Греческую Въру, такъ, что
«и Патріархъ казался наконецъ искреннимъ ему
«другомъ.» Ермогенъ былъ другомъ единственно
отечества, и въ глубокой старости еще пылалъ
духомъ, какъ увидимъ скоро!

отечества, и въ глубовой старости еще пылалъ духомъ, какъ увидимъ скоро!

Утвердивъ спокойствіе въ Москвъ, и занявъ отрядами всъ города Смоленской дороги для безопаснаго сношенія съ Королемъ, Гетманъ ждалъ нетерпъливо въстей изъ его стана; ждалъ согласія души слабой на дъло смълое, великое — и ръшительно увърялъ Бояръ въ немедленномъ прибытія къ нимъ Владислава . . . . Но судьба, благословенная для Россіи, влекла ее къ другому назначенію, готовя ей новыя вскушенія и новыя имена для безсмертія!

Какъ несчастный Царь Василій съ своими братьями завидоваль Князю Миханлу Шуйскому, такъ Сигизмундъ съ своими Панами завидоваль Гетману, хотя слава обоихъ великихъ мужей была славою ихъ отечества и Государя: ослъпленіе страстей, удивительное для разума, и тъмъ не менъе обыкновенное въ дъйствіяхъ человъческихъ! Недоброжелатели Гетмановы; Потоцкіе и друзья ихъ, говорили Королю: «Не «успъхи случайные, но правила твердыя, вну«наемыя эрълою мудростію, должны быть намъ «руководствомъ въ дълъ столь важномъ. Извле-«кая мечь, ты, Государь, объявилъ, что ду-

«маешь единственно о благв Республики: те-«перь, ижъя случай распространить ея владънія, «можешь ли упустить его тольно для чести ви-«дъть сына на престолъ Московскомъ? Отдашь «ли пятнадцати-лътпяго юпошу, безъ совътначновъ и блюстителей, въ руки людей упосникахъ «духошь мятежа и кранолы? Что ответствуеть «за ихъ върность и безопасность сего престола, «обліяннаго провію? Не спажеть ли народъ твой, **«ревнитель свободы, что ты плынаещься властію** «Самодержавною? Есля же Царство Россійское «столь завидно, то, взявъ Смоленскъ, или въ «Москву, и собственною рукого, какъ нобъди-«тель, возьми ел державу» (690)! Хотя разсуди-тельные Вельможи, Левъ Сапъга и другіе, умоляли Короли немедленно принять договоръ Гетмановъ, немедленио отпустить Владислава въ Мосиву, дать ему Жолкъвского въ наставники и легіонъ Поляковъ въ блюстатели, обогатить назну Республини назною Царскою, удовлетво-рить ею всимъ требованіямъ въйска, — наконецъ утвердить ввчный союзь Литвы съ Россівю; по Король слідоваль мизнію первыхъ совътниковъ: хотълъ самъ быть Царемъ или завоевателемъ Россін — и въ семъ расположенін ждаль Пословь Московскихъ, Филарета н Голицына, коихъ личное избраніе — то есть, удаленіе — должно было содъйствовать видамъ хитраго Гетмана (627), но обратилось единственно во славу ихъ великодушной твердости, безъ пользы для Литвы, безъ польсы и для Россів,

кром' чести нивть такихъ мужей государственныхъ!

Менже другикъ въря Гетману, или Сигизмунду, они еще съ дороги извъстили Думу, что вопреки условіямъ Ляхи гра-бять въ Убздахъ Останиова, Ржева и Зубцова; что Сигивмундъ нелитъ Дворявамъ Россійскимъ присягать ему в Владиславу вмъстъ (628), объщая имъ за то жалованье и земли. 7 Октября Послы увидъли Смеленскъ и станъ Короленскій, куда ихъ не впустили: указали имъ м'Есто на пустомъ берегу Дивира, гдв они расноложились въ шатрахъ, терпъть ненастье, холомъ в голодъ... Тъ, которые предлагаля Царство Владиславу, требовали пищи отъ Сигиомунда, жалуясь на бедность, следствіе долговременныхъ опустошеній и мятежей въ Россін; а Вельможи Антовскіе отвічали: «Король здёсь на войнё, и самъ теринтъ «нужду» (629)! Представленные Сыгизмунду (12 Октября), Голицынъ, Мезецкій и Дьяки, -- одинъ за другимъ , какъ обыкновецно — торжественными ръчами изъяснили д. - 4вину своего Посольства, и сказавъ, что по-Шуйскій добровольно оставиль Царство, жоименемъ Россін били челомъ о Владиславъ. окон-Вмѣсто Короля, гордо отвѣтствовалъ Канцлеръ Сапъга: «Всевъчный Боез богос» на-«значилъ степени для Монарховъ и под-«дамиых». Кто дерзаеть возпоситься выше

«своего званія, того Онъ казнить и нязвер-«гаеть: казниль Годунова и низвергнуль Шуй-«скаго, Вънценосцевъ рожденныхъ слугами!... «Вы узнаете волю Королевскую.» И чрезъ нъсколько дней объявили имъ сію волю!

Какъ ни важны были статьи договора, устраненныя Жолкъвскимъ; хотя Патріархъ и Бояре въ наказъ, данномъ Посламъ, вельли имъ неотступно «требовать и молить слезно, чтобы Ко-«ролевичь» — находившійся тогда въ Литві — «принялъ Греческую Въру отъ Филарета и Сио-«ленскаго Епископа, вхалъ въ Москву уже пра-«вославный, и темъ отвратилъ соблазнъ, нетер-«пимый и въ Польшъ, гдъ Государи должны «быть всегда одной Въры съ народомъ» (630): но царствованіе Владислава зависьло единственно отъ согласія Королевскаго на статьи утвержденныя Гетманомъ: вбо Россіяне ціловали кресть первому безъ всякой оговорки, довольствуясь надеждею склонять его къ своему Закону уже въ Царскимъ санъ. Главнымъ дъломъ для Пословъ было возвратиться въ Москву съ Влади-славомъ, дать отща сироталь (631), жизнь, душу составу государственному, полумертвому безъ Государя... И что же? Вельможи Королевскіе объявили имъ въ самомъ началъ переговоровъ, что Владиславъ малолетный не можетъ устроить Царства смятеннаго; что Сигизмундъ долженъ прежде утишить оное и занять Смоленскъ, будто бы преклонный къ Лжедимитрію (632). Послы отвъчали: «Королевичь молодъ, но Богь устроить

«Державу разумомъ его и счастіємъ, нашимъ «радъніемъ и нашими совътами, Вельможи Дум-«ные. Смоленскъ не имфетъ нужды въ воннахъ «иноземных»: оказавъ столько върности во вре-«мена самыя бъдственныя, столько доблести въ «защитъ противъ васъ, измънить ли чести ны-«нѣ, чтобы служить бродягѣ? Ручаемся вамъ «душами за Боярина Шенна и гражданъ: они «искренно, виъстъ съ Россіею, присягнутъ Вла«диславу» (633). Для чего же и не Сигизмунду? возразили Паны: Государи суть земные Воги, и воля ихъ священна. Вы оскорбляете Короля своимъ недовъріемъ , дерзая раздълять отца съ сыномъ: Смоленскъ долженъ присленуть имъ обоимъ. Филаретъ и Голицынъ изумились. «Мы «избрали Владислава, а не Сигизмунда,» сказали они: «и вы, избравъ Шведскаго Принца въ Ко- проли, не цъловали креста родителю его, Іоан- пу.» Сравнение нельпое! воскликнули Паны: Іоаннъ не спасаль нашей Республики, какъ Сигивмундъ спасаетъ Россію: ибо, взявъ Смоленскъ, древнюю собственность Литвы, пойдеть съ войскомь къ Калуев, чтобы истребить Лжедимитріп и тъмъ успокоить Москву, едів еще не всп экители усердствують Королевичу, — едів много людей вломысленных и мятежных в. «Нътъ на-«добности Сигизмунду» — говорили Послы — «и для велинаго Монарха унизительно итти са-«мому противъ злодъя Калужскаго: пусть ве-«литъ только Жолкъвскому соединиться съ Росчсівнами, чтобы общими силами истребить его,

«накъ уставлено въ договоръ! Походъ Королев-«скій внутрь Государства разореннаго еще умно-«жилъ бы зло. Ты, Левъ Сапъга, бывалъ въ «Россія; зналъ ел богатство, многолюдство, «цатущіе города и селенія; нышт осталась «едвиственно ттнь ихъ, пепелища, обгортыва «ствны; жители изгибли, отведены илвиниками авъ Дитву, разбъжались въ иныя земля.... А «кто виною? ваши грабители еще болье, нежели «Самозванцы: да удалятся же на въки, и Россія «будетъ, что была, — по крайней ифрѣ въ тече-кије времени. Гнусный Лжедимитрій и безъ ва-кшего содъйствія исчезнетъ. Упоривищіе изъ «клевретовъ Тушинскихъ и цълые города, оболь-«щенные именемъ Димитрія, возвратились подъ «сънь отечества, какъ скоро услышали о новомъ «Царъ законномъ. Вы говорите о Московскихъ «мятежникахъ: ихъ не знаемъ, видъвъ собсственными глазами, что всь, от мала до ве-«дика, и тамъ и въ другихъ городахъ цъловали «крестъ Владиславу съ живъйшею радостію. «Нътъ, Синклитъ и народъ немедленно казнили «бы перваго, кто дерзнулъ бы измънить святому «объту върности. Однимъ словомъ, исполните «только договорь, утвержденный клятвою Гет-«мана отъ имени Короля и Республики. Дъло «было кончено, къ обоюдному удовольствію: «не вымышляйте новаго, чтобы нашедши не по-*«терать и не каяться* (634). Въ случат въродом-чества, какія откроются бъдствія! Вы знаете, что «Государство Московское общирно: еще не все

«разрушено, не все пало; есть Новгородъ Ве-«ликій, многолюдная земля Поморская и Низо-«вая (636); есть Царство Казанское, Астрахан-«ское и Сибирское! Не снесутъ обмана, и воз-«станутъ.... Госнодь да спасетъ и васъ и насъ «отъ сябдствій ужасныхъ!»

Послы велъли Дьяку читать Гетмановы усло-вія: Паны не хотыли слушать (626); но вдругь какъ бы одумались, и есылаясь на сей дого-воръ (637), требовали милліоновъ въ уплату жа-лованья Королевскому и даже Сапъгину вой-ску....«За то ли, спросиль Голицынъ, что «Сапъга, клевретъ низкато злодъя, обнажилъ «наши церкви, иконы, гробы Святыхъ, и пилъ «кровь Христіанъ? Да и войско Королевское что «сдълало и дъласть въ Россіи? губить людей и «достояніе; какое право на меду и благодар-«ность? Но когда успокоится Держава, тогда «Парь Владиславъ, Патріархъ, Болре и Чины «Государственные условатся съ Сигизмундомъ о «вознагражденін вашихъ убытковъ. Договоръ «помнимъ; хотъли напомнить его вамъ, и спра-«шиваемъ: даетъ ли Король сына на престолъ «Московскій?»... Жилуетъ, сказали наконецъ Паны (Онтибря 23). Тутъ Филаретъ, Голицынъ, Мезецкій, встали и поклонились до земли, изъявляя радость, славя мудрость Сигизмундову и счастливое царствование Владислава; а Левъ Сапъга, въ отвътъ на статьи, неръщенныя Гетманомъ, объявилъ Королевскимъ именемъ: 1) что въ крещении и женильбъ Владислава волеце Бого

и Владислась (636); 2) что онъ не будеть сно-ситься о Въръ съ Папою; 3) что смертная казнь для отметниковъ Греческаго исповъданія въ Россін (639) утверждается; 4) что о числь Ля-ховъ, коммъ быть при особь Царя, Послы мо-гутъ условиться съ намъ самимъ; 5) что вск иныя желанія и требованія Россіянъ предложатся Сейму въ Варшавв, гав, съ его согласія, Король дасть имъ сына въ Цари, но прежеде занявь Смоленскь, истребивь Лжедимитрія и совершенно умириев Россію . . . Тутъ исчезля радость Пословъ! Паны изъясняли имъ, что если бы Сигивмундъ, не сдълавъ ничего, выступилъ изъ Россін, то вольные Ляхи и Козаки, числомъ не менње осьмидесяти тысячь въ ся предълахъ (640), соединились бы съ Лжедимитріемъ; что Король хочетъ Смоленска не для себя, а для Владислава: нбо оставить ему все въ наследство, н Антву и Польшу; что Смоленскіе граждане дол-жны присягнуть Королю единственно изъ чести! Но Филареть и Голицынъ, видя намъреніе Сигизмунда только манить Россію Владиславомъ и взять ее себъ въ добычу, или раздробить, выразили негодование столь сильно, что гиваные Паны уже не хотван говорить съ нями, воскликнувъ: «конецъ терпънію и Смо-«ленску! На васъ будетъ его пепелъ и кровь « Maletin

О семъ худомъ успъхъ Посольства свъдали въ Москвъ съ равною горестію в Бояре благонамъренные и Гетманъ честолюбивый, который, все еще увъряя ихъ въ непремън-номъ исполнении своего договора, ръшился употребить крайнее средство: оставить Москву, только вмъ утвшаемую, и лично объясниться съ Королемъ. Сами Россіяне удерживали, заклинали его не предавать столицы опасностямъ безначалія и мятежей. Пожавъ руку у Князя Мстиславскаго, онъ сказалъ ему: «Бду довершить мое дъло «и спокойствіе Россін;» а Ляхамъ: «я даль «слово Боярамъ, что вы будете вести себя «примърно для вашей собственной безо-«пасности; поручаю вамъ Царство Влади-«слава, честь и славу Республики.» Преемникомъ его, то есть, истивнымъ градоначальникомъ Москвы, надлежало быть Ляху Госъвскому, съ усердною помощію Михайла Салтыкова и Дьяка Оедора Андронова, названнаго Государственнымъ Казначеемъ (641). Устроивъ все для храненія титины, Жолкъвскій съль въ полесницу и о тътихо вхаль Москвою, провождаемый Синклитомъ и толпами жителей. Улицы и краскакровли домовъ были наполнены людьми. Вездъ раздавались громкіе клики: желали ему счастливаго пути и скораго возвращенія! Сіе торжество Гетманово озна-шуяменовалось дъломъ безславнъйшимъ для пре-Боярской Думы : она выдала бывшаго поля-Царя своего вноплеменнику! Жолкъвскій чань. взяль съ собою двухъ братьевъ Василіе-

выхъ -- н народъ Московскій любопытно смотрвлъ, какъ ихъ везли въ особенныхъ колесницахъ предъ Гетианомъ! Женъ Киязя Динтрія Шуйскаго дозволяли ѣхать съ мужемъ (<sup>642</sup>); а несчаствую Царицу удалили въ Суздальскую Аввачью Обитель. Гетианъ завхалъ въ Іосифовъ монастырь, взяль тамъ самаго Василія и въ мірской, Литовской одежав, какъ узника, повезъ къ Сигизмунду! «О время стыда и без-«чувствія!» воспанцаеть современникь: «Мы «забыли Бога! Какой отвътъ дадимъ Ему и лю-«дямъ? Что снажемъ чужимъ Государствамъ «себъ въ оправданіе, самовольно отдавъ Цар-«ство и Царя въ натить иновтривныть? Не мио-«гіе злодъйствоваля; но мы видъли и теривли, «не имъвъ великодушія умереть за добродъ-«тель» (643). Такъ лучшіе Россіяне скорбын внутренио, и въ искрениемъ неголованів готовились, еще не зная и не думая, къ воэставно отчаянному: часъ приближался!

Гетмана встрътили нышно, Воеводы Королевскіе и Сенаторы; говорили ему ръчи и славили его какъ Героя. Жолкъвскій, ямъстъ съ
трофеями, иредставилъ Сигизмунду и своего
Державнаго плънника, въ богатой одеждъ (644).
Всъ взоры устремились на Василія, безмолвнаго и неподвяжнаго. Хотъли, чтобы овъ поклонился Королю: Дарь Московскій, отвътствовалъ Василій, не кланяется Керолямъ. Судъбами Всевышняго я плънникъ, но взять не сашими руками: выданъ вамь моими подданними

измънниками (648). «Его твердость, величе, «разумъ заслужили удивленіе Ляховъ,» гове-ритъ Лѣтовисецъ: «и Василій, лишенный вън-«ца, слълался честію Россіи.» Онъ еще имъль нужду въ сей твердости, чтобы великодушно сносять неволю, и тъмъ занлатить послъдній долгъ отечеству, въ удостовъреніе, что оно могло безъ стыда именовать его четыре года своимъ Вънценосцемъ!... Изъявивъ Гетману своимъ вънценосцемъ!... изъявивъ Гетману благодарность за мнимую славу вмъть такого илънняна и за мнимое валтіе Москвы, Король не хотвлъ однакожь утвердить его договора. Напрасно Жолкъвскій доказывалъ, грозилъ: доказывалъ, что воцареніемъ Королевича Московская и Польская Держава будутъ навъки единою къ ихъ обоюдному счастію, и что никогда первая не признаетъ Сигизмунда Царемъ; грозилъ новою, жестокою, необозримою въ бъдствіяхъ войною. Считая Гетмана пристрастнымъ къ своему дълу и жаднымъ къ личной сдавъ, Сигизмундъ не върилъ ему; твердилъ, что занятіе Смоленска необходимо для блага Республики и для его Королевской чести; на-нонецъ велълъ самому Жолкъвскому склонять Пословъ Московскихъ къ уступнивости миромобивой.

Съ отчанніемъ въ сердцѣ Гетманъ долженъ былъ исполнить Королевскую волю; но, властвуя надъ собою, въ переговорахъ съ Филаретомъ и Голицынымъ казался убъжденнымъ въ ся справедливости, и требовалъ отъ имъ Смо-

ленска единственно въ залогъ временный, для безонаснаго сообщенія войска Сигизмундова съ Антвою. «Вы боллись» — сказаль онъ — «вич-«стить насъ и въ Москву; а впустивъ, радовались! «Не упорствуйте, или договоръ, заключенный «мною съ вами, столь благонамфренный, столь «благословенный для объихъ Державъ, уничто-«жится неминуемо. Король думаетъ, что не взять «Смоленска есть для него безчестіе; возметь сн-«лою, и только взъ уваженія къ моему ходатай-«ству медлить: съкира лежить у кория!» Не хотъли дать времени Посламъ описаться съ Москвою, говора: «не Москва указываетъ Королю, «а Король Москвъ» (646); требовали неукоснитель-наго ръшенія. Въ сихъ обстоятельствахъ Фила-ретъ и Князь Голицынъ совътовались съ чиновниками и Дворянами Посольскими; желали знать мићніе и *Смоленскижь* Дътей Боярскихъ, которые прівхаля съ ними, усердно служивъ Шуйскому до его низверженія. Всв отв'єтствовали: «Не «вводить въ Смоденскъ на единаго Ляха. Есля «Король дерзнетъ лить кровь, то она будетъ на «немъ, въроломномъ; имъ, не вами священной «договоръ рушится.» Дъти Боярскіе примодвиди: «Наши матери и жены въ Смоленскь: пусть тамъ «гибнутъ; но города върнаго не отдавайте Ая-«хамъ. И знайте, что вы не можете отдать его: «защитники Смоленскіе не послушаются васъ, «какъ измънниковъ» (847). Съ твердостію отка-завъ Панамъ, Филаретъ и Голицынъ еще слезно заклинали ихъ не испровергать дела Гетманова

и быть навъки братьями Россіянъ; но тщетно! 21 Ноября Ляхи, новымъ подко-непомъ взорвавъ Грановитую башню и часть в и городской стъпы, съ Нъмцами и Козаками отупы устремились къ Смоденской кръности; при- късмоступали три раза и были славно отражены Шеннымъ, въ глазахъ Сигизмунда, Гетмана и нашихъ Пословъ! . . . Еще переговоры данансь, котя и безполезно. Послы Россійскіе жили въ тъсномъ заключеніи: имъ не дозволяди писать въ Смоленскъ; мъщали сношеніямъ ихъ съ Москвою и съ другими городами, такъ, что они долгое время не имъли никакихъ въстей, никакихъ предписаній отъ Думы Боярской (618), слыша единственно отъ Пановъ, что Шведы воюють Россію, и Самозванець усиливается въ Калугъ, ожидая къ себъ Крымцевъ и Турковъ въ сподвижники; что Король Датскій готовится взять Архавгельскъ; что всв возстають, всв идуть на Россію; что она гибнетъ, и можетъ быть спасена только великодушнымъ Сигизмундомъ.

Россія дъйствительно гибла, и могла быть симсена только Богомъ и собственною добродътелію! Столица, безъ осады, безъ приступа взятая иноплеменниками, казалась нечувствительною къ своему упичижению и стыду. Бояре сидъли въ Думъ и писали указы, но слушаясь Госъвскаго, который, уже зная Сигизмундову волю:

отвергнуть договоръ Гетиановъ, и предвидя следствія, употребляль все нужныя меры для своей безонасности: высылаль Стрельцевь ызъ Москвы, чтобы уменьшить въ ней число людей ратныхъ; велвлъ истребить всѣ рогатки на улицахъ (619); завретилъ жителимъ носить оружів, толпиться на площадять, выходить ночью изъ домовъ, и вездъ усилилъ стражу (640). Выгнали Дворянъ и богатъйшихъ купцевъ изъ Китая и Бълаго города за валъ Деревяннаго, чтобы въ ихъ домахъ помъстить Нъмцевъ и Ляховъ. Однакожь благоразумныя предписанія Гетмановы исполнялись строго: не касались ни чести, ни собственности жителей, ни святыни церквей; наглость унимали и наказываля безъ милосердія. Одинъ Ляхъ выстрѣлилъ въ вкону Богоматери, другой обезчестиль дъвниу: нхъ судили, и перваго сожгли, а втораго высъкли квутомъ (651). Еще тишна царствовала, и Москвитяне пировали съ Ляхами, скрывая взаимное опасение и неприянь, называясь братьями и неся камень за пазухою, какъ говорить Историкъ-очевидець (652). Ляхи не върили терпънію Россіянъ, а Россіяне доброму намъренію Ляховъ, видя ихъ беззаконное го-сподство въ столицъ, угодное только немногимъ знатнымъ крамольникамъ: Салтыкову, Рубцу-Мосальскому и другимъ Тушинскимъ зло-дъямъ, которые хотя и предлагали иноплеменнику условія благовидныя для нашей свободы, но вижето Владислава готовы были отдать

Россію и Сигизмунду безъ всякихъ условій, чтобы подъ его державою спастися отъ праведной казни. Сильные мечемъ Ляховъ, они законодательствовали въ робкой Думъ, утверждая Киязи Мстиславскаго и другихъ Бояръ слабыхъ въ надеждъ, что Сигизмундъ дастъ имъ сына въ Цари, не взирая на свою медленность и требованія несправедливыя. Прошло около двухъ мъсяцевъ. Дуиз знада, что наши Послы живутъ у Короля въ неволѣ; знала о приступѣ Ляховъ къ Смоленску, и все еще ждала Владислава (653)! Долго молчавъ, Король написаль къ ней, что онъ не предастъ Россіи въ жертву злодъю Калуж-вкому и гнуснымъ его сообщивкамъ (654): долженъ искоренить ихъ, смирить мятежный Смоленскъ — и тогда возвратится въ Литву, чтобы на Сеймъ, въ присутстви нашихъ Пословъ, утвердить договоръ Московскій. Между тімь Король от соб-самоственнаго имени даваль указы Думъ о воз- Сигинагражденія Бояръ и сановниковъ, къ нему чувда. усераныхъ: Салтыковыхъ, Мосальскаго, Хворостинина, Мещерскаго, Долгорукаго, Молчанова, Печатника Грамотина и другухъ, разоренныхъ Шуйскимъ (688); жаловалъ чины и мъста, земли и деньги; однить словомъ, уже дъйствоваль какъ Властелянъ Россіи, не имъя ни тъни права, - и Дума уважала его волю, какъ

будто бы перазд'яльную съ волею Цара малол'ятнаго (656)! И люди знатные вздили изъ Москвы въ станъ Королевскій, просить милостей, равно беззаконныхъ и срамныхъ (657)! . . . . Уже народъ, мен'я Думы терп'яливый, изъявлялъ досаду, не видя Владислава, и Бояре, опасаясь мятежа, заклинали Сигизмунда удовлетворить сему нетерп'янію безъ отлагательства и безъ Сейма: о Владиславъ не было слуха, а Король заботился единственно о взятів Смоленска!

Въ такомъ положения могла ли столина съ ея минмымъ Правительствомъ быть главою и душею Государства? Все волновалось въ неустройствъ, безъ связи въ частяхъ цълаго, безъ единства въ движеніяхъ. Областные жители, присягнувъ Королевичу, съ неудовольствіемъ слышали о господствъ Ляховъ въ столецъ, съ негодованіемъ видъли ихъ чиновниковъ, разосланныхъ Гетманомъ и Гоствескимъ для собранія дани на жалованье Королевскому нетер войску (658). Вездъ кричали: «Мы прися-пъніе варода. «гали Владиславу, а не Гетману и не Го-«съвскому!» Жалобы еще удвоились отъ неистовства Ляховъ, которые вели себя благоразумно въ одной Москвв: презирая договоръ, они не только не выходили изъ нашихъ городовъ, не только самовольствоваля въ нихъ я грабили, но и жтли, му-

чили, убивали Россіянъ (659). Где неть защиты отъ Правительства, тамъ пътъ къ нему и повиновенія. Новогородцы затворили ворота, и долго не хотъли впустить Болрина Ивана Салтыкова, извъстнаго друга Гетманова, присланнаго къ нимъ Думою съ дружинами Стръльцевъ, чтобы выгнать Шведовъ изъ съверной Россіи: ибо союзникъ Делагарди, после несчастной Клу- Пепріяшинской битвы отступая къ Финляндскимъ скі а границамъ, уже дъйствовалъ какъ непрія- сивія тель; заняль Ладогу, осадиль Кексгольмъ, доля. и съ горстію воиновъ мыслиль отнять Царство у Владислава, самъ собою, безъ въдома Карлова, торжественно предлагая од-3 ного изъ Шведскихъ Принцевъ намъ въ Государи (660). Давъ клятву Новогородцамъ не вводить къ нимъ ни одного Ляха. Салтыковъ убъдиль ихъ, какъ подданныхъ ! Владиславовыхъ, содъйствовать ему въ изгнаніи Шведовъ и въ усмиренія мятежниковъ : вытеснилъ первыхъ изъ Ладоги, но не могь выгнать изъ Россін, — ни смирить Пспова, гдв еще царствовало вмя Лжедимитрія, и гав злодвиствоваль Лисовскій (661), торгуя добычею разбоевъ и видыя. святотатетва, пируя съ жителями какъ съ совскабратьями и грабя ихъ какъ непріятель (60a). го. Великія Луки, занятыя его сподвижникомъ, измънникомъ Просовецкимъ, Яма, Иваньгородъ, Копорые, Орвшекъ также

упорстионали въ върности къ Самозванцу,

отъ ненависти къ Ляхамъ. Сіл ненависть произвела тогда еще новую, разительную жения изм'вну. Знаменитая именемъ Царства, Ка-зань, въ счастливъйшіе дии Тушинскаго злодъя бывъ върною Москвъ (663), вдругъ пристала къ нему, уже почти всъми отверженному и презръшному! Ел чернь и граждаже, свъдавъ о вступления Гетмана въ столицу, возмутнансь; объявили, что лучше хотять служить Калужскому *Царику*, нежели зловърной Литвъ, и цъловали крестъ Лжедимитрію, сабдуя внушенію лазутчиковъ и слугъ его, которые были имъ тогда посланы въ Астрахань и нахо-дились въ Казани (\*\*). Воевода, славный любимецъ Іоанновъ, Бъльскій, уговариваль народъ не прислеать ня Владиславу, ни Лжедимитрію, а будущему Вънценосцу Московскому, безъ имени; стыдилъ, за-клиналъ — и былъ жертвою яростной черни, подстрекаемой Дьякомъ Шульгинымъ: Бъльскаго схватили, кинули съ высокой башни и растерзали - того, кто служилъ шести Царямъ, не служа ни отечеству, ни добродътели; лукавствоваль, намъниль.... и погибъ въ лучшій часъ своей государственной жизни, какъ страдалецъ за достоянство народа Россійскаго (668)! Другой Воевода Казанскій, Бояринъ Морозовъ, и люди чиновные не дерзнули противиться

ослёпленнымъ гражданамъ, и вибстё съ ними писали къ жителямъ съверныхъ областей, что Мосива слълалась Литвою, а Калуга столицею отечества; что имя Димитрія должно соединить всъхъ истинныхъ Россійнъ для возстановленія Госуларства и Церпин (\*\*\*). Но Казанцы прислічули уже тъни!

Никъмъ не тревожимый въ Калугъ и до времени пужный Сигизмунду какъ пугалище для Москвы, Самозванецъ, имба тысячь патв Козаковъ, Татаръ и Россіянъ, еще грозиль и Москвъ и Сигизмунду, мучилъ Ляховъ, захваты-иаемыхъ его шайнама въ разъъздахъ (<sup>667</sup>), и говорилъ: «Христіане миъ измънили: и такъ «обращусь къ Магометанамъ; съ инми завоюю «Россію, или не оставлю въ ней камил на кам-«нв: доколь и живъ, ей не знать покол.» Онъ думаль, какь пишуть, удалиться въ Астрахань, призвать въ себъ всъхъ Донцевъ и Ногаевъ, основать тамъ новую Державу и заключить брат-скій союзъ съ Турками! Между тъмъ веселился, безумствоваль, и хваляся дружбою Магометань, то ласкалъ, то казнилъ ихъ, на свою гибель. Судьба его ръшилась незапно. Ханъ или Царь Касимовскій, Уразъ-Магметъ, во время Ажедимитріева бъгства изъ Тушина не присталь ни къ Лахамъ, ни къ Россіянамъ, в съ новымъ усердіємъ явился къ нему въ Калугі; но сынъ Ханскій донесъ, что отецъ его мыслить тайно увхать въ Москву, — и Ажедимитрій, безъ вся-каго изследованія, велёдъ падачанъ своимъ,

Михайлу Бутурлину и Михневу, умертвить несчастнаго Уразъ-Магмета (668) и кинуть въ Оку; а Князя Ногайскаго, Петра Араслана Урусова, хотъвшаго мстить сынуклеветнику, посадилъ; въ теминцу. Чрезъ нъсколько дней освобожденный и снова ласкаемый Самозванцемъ, Арасланъ уже пылаль злобою непримиримою, и вывхавъ Споръ съ нимъ на охоту (Декабря 11), въ мъстъ Само-замир, уединенномъ прострълилъ его насквозъ пулею, сказавъ: «я научу тебя топить Ха-«новъ и сажать Мурзъ въ теминцу,» отсъкъ ему голову, и съ Ногаями ушелъ въ Тавриду, прославивъ себя злодъйскимъ истребленіемъ злодъя, который едва не овладъль общириващимъ Царствомъ въ міръ, къ стыду Россіи не имъвъ ничего, кромъ подлой дущи и безумной дерзости.

кром'в подлой души и безумной дерзости.

Съ въстію о семъ убійств'в прискакаль въ Калугу шутъ Лжедимитріевъ, Кошелевъ, бывъ свид'втелемъ онаго. Сдълалось страшное смятеніе. Ударили въ набатъ. Марина отчаянная, полунагая, ночью съ зажженнымъ факеломъ бъгала изъ улицы въ улицу, требуя мести (660) — и къ утру не осталось ни единаго Татарина живаго въ Калуг'в: ихъ всъхъ, хотя и невинныхъ въ Араслановомъ дълъ, безжалостно умертвили Козаки и граждане. Обезглавленный трупъ Лжедимитріевъ съ честію предали земл'в въ Соборной церкви (670), и Марина,

въ отчалнім не терля ни ума, ни властолюбія, немедленно объявила себя беременною; немедленно и родила . . . сына , торжественно крещеннаго и названнаго Царе- новых вичемъ Іоанномъ, къ живъйшему удоводьствію народа. Готовился новый обманъ; но Россіяне чиновные, которые еще находвлись между последними клевретами Самознанца: Князь Дмитрій Трубецкій, Черкасскій (671), Бутурлинъ, Микулинъ и другіе, уже не хотьли служить ни срамной вдовъ двухъ обманщиковъ, ни ея сыну, дъйствительному или мнимому; цъловали престъ Государю законному, тому, кто волею Божіею и всенародною утвердится на Московскомъ престолъ (672); дали знать о семъ Думъ Боярской; овладъли Калугою м взяли Марину подъ стражу (673).

Россія, казалось, ждала только сего происшествія, чтобы единодушнымъ движеніемъ явить себя еще не мертвою для чувствъ благородныхъ: любви къ отечеству и къ независимости государственной. Что можетъ народъ, въ крайности уничиженія, безъ вождей смілыхъ и рішительныхъ? Два мужа, избранные Провидънемъ началь начать великое дъло... и быть жертвою возглаонаго, бодрствовали за Россію: одинъ ста-вів чарецъ ветхій, но адамантъ Церкви и Госу-го. дарства — Патріархъ Ермогенъ; другой, прывий мышцею и духомь, стремитель-

ный на пуги закона и беззаконія — Ляпуновъ Рязанскій. Первону надлежало ув'єнчать євою лобродътель: второму примириться съ добродъ-телію. Ляпуновъ враждовалъ, Ермогенъ усердствоваль несчастному Шуйскому: новыя бъдствія отечества согласили ихъ. Оба, уступивъ силь, признали Владислава, но съ условіемъ и не безмольствовали, когда, нарушая договоръ, Гетманъ овладълъ столицею. Сигизмундъ давалъ указы отъ своего имени и громилъ Смоленскъ, а Ляхи влодъйствовали въ минмомъ Владиславовомъ Царстве (674). Ляпуновъ знадъ все, что делалось въ Королевскомъ стане, где находился его братъ, въ числе Дворянъ, съ Филаретомъ и Голицынымъ. Сей человъкъ дерэкій и лукавый — изв'єстный Захарія, одинь изъ главныхъ виновинковъ Василіева визверженія, навими выповивновы распледа вповержения, въ личнит измѣнима пировалъ съ Вельможными Панами, грубо смѣялся надъ Послами, винилъ ихъ въ упрамствѣ (675), но обманывалъ Ляховъ: наблюдалъ, вывѣдывалъ, и тайно сносился съ братомъ, какъ ревностный противникъ Владиславова царствованія (676). Такъ и ніжоторые изъ Пословъ, свътские и духовные, лицемърно изъявляли доброжелательство въ Сигизмунду и были мвлостиво уволены имъ въ Мо-скву, объщая содъйствовать въ ней его видамъ: Думный Дворянинъ Сукинъ, Дьякъ Васильевъ, Архимандритъ Евфимій и Келарь Аврамій (\*\*\*); иф возвратились единственно для того, чтобы огласить въ столицъ и въ Россіи въроломство Гетма-

ново или Сигизмундово. — Уже Ермогенъ въ искреннихъ бесъдахъ съ людьми надежными, Ляпуновъ въ перепискъ съ Духовенствомъ и чи-новниками областей, убъждалъ ихъ не терпъть насилія иноплеменниковъ. Убъжденія льйствовали, негодованіе возрастало — и какъ скоро услышали Москвитяне о смерти Лжедимитрія, страшилища для ихъ воображенія, то, радуясь и славя Бога (678), вдругъ заговорили сміло о необходимости соединиться душами и головами для изгнанія Ляховъ. Тщетно Сигизмундъ уже знавъ, въроятно, о гибели Самозванца, и лишась предлога оставаться въ Россіи, будто бы для его истребленія — писаль (оть 13 Декабря) къ Боярамъ, что «Владиславъ скоро будеть въ «Москву, а войско Королевское идетъ противъ «Калужскаго злодъя» (676): Россія уже не хотъла Владислава! Дума, въ своемъ отвътъ, благодарила Сигизмунда за милость, требуя однакожь скорости, и прибавляя, что Россіяне уже не могуть тершьть спротства, будучи стадомь безь пастыря или великимъ звъремъ безъ елавы (680); но Патріархъ, удостов'вренный въ единомысліи добрыхъ гражданъ, объявилъ торжественно, что Владиславу не царствовать, если не крестится въ нашу въру и не вышлетъ всъхъ Ля-ховъ изъ Державы Московской (481). Ермогенъ сказаль: столица и Государство повторили. Уже не довольствовались ропотомъ. Москва, подъ саблею Ляховъ, еще не двигалась, ожидая часа; но въ пределахъ соседственныхъ блеснули мечи

и конья: начали вооружаться. Городъ свосился съ городомъ; писали и наказывали

другъ къ другу словесно, что пришло вре-мя стать за Въру и Государство. Особен-ное дъйствіе имъли двъ грамоты, всюду разосланныя изъ Москвы: одна къ ея жиграмо- телямъ отъ Уподимих Смолянъ, другая отъ но Москвитянъ ко всъмъ Россіянамъ. Смоостава ляне писали: «Обольщенные Королемъ, мы «ему не противились. Что же видимъ? ги-«бель душевную и тълесную. Святыя цер-«кви разорены ; ближніе наши въ могиль «или въ узахъ. Хотите ли такой же доли? «Вы ждете Владислава, и служите Лахамъ, «угождая извергамъ, Салтыкову в Андро-«нову; но Польша и Литва не уступить «своего булущаго Вънценосца вамъ, ослав-«леннымъ измънами (682). Нътъ, Король и «Сеймъ, долго думавъ, ръшились взять «Россію безъ условій, вывести ея лучшихъ «гражданъ и господствовать въ ней надъ «развалинами. Возстаньте, доколъ вы еще «виъстъ и не въ узахъ; поднимите и дру-«гія области, да спасутся души в Царство! «Знаете, что дълается въ Смоленскъ: тамъ «горсть верных» стоить неукловно подъ «щитомъ Богоматери и разитъ сонны ино-«племенниковъ!» Москвитяне писали къ братьямъ во всѣ города (683): «Не слухомъ «слышимъ, а глазами видимъ бъдствіе «неизглагоданное. Заклинаемъ васъ име-

«немъ Судій живыхъ и мертвыхъ: воз-«станьте и къ намъ спъщите! Здъсь корень «Царства, здесь знамя отечества, здесь «Богоматерь изображенная Евангелистомъ «Лукою; забсь свътильники и хранители «Церкви, Митрополиты Петръ, Алексій, «Іона! Извъстны виновники ужаса, преда-«тели студные: къ счастію, ихъ мало; не «многіе идуть во сабаь Салтыкову и Ан-«дронову — а за насъ Богъ, и всѣ добрые «съ нами, хотя и не явно до времени: Свя-«тыйшій Патріархъ Ермогенъ, прямый учи-«тель, прямый наставникъ, и всъ Христіане . «истинные! Дадите ли насъ въ плѣнъ и въ «Латинство?» — Кромъ Рязани, Владиміръ, 📌 Суздаль, Нижній, Романовъ, Ярославль, Кострома, Вологда ополчились усердно, для избавленія Москвы отъ Ляховъ, по мисли Аяпунова и благословенію Ермогена (684).

Что же саблало такъ называемое Правис дательство, Боярская Дума, свъдавъ о семъ модвиженіи, признакъ души и жизни въ Госковсударствъ истерзанномъ? . . . Донесло Сигизмунду на Ляпунова, какъ на мятежника,
требуя казни его брата и единомышленвика, Захарія; велъло Посламъ, Филарету
и Голицыну, уважать Сигизмундову волю
и ъхать въ Литву къ Владиславу, еслі такъ
будетъ угодно Королю; велъло Шевну впустить Ляховъ въ Смоленскъ; высладо даже

войско съ Княземъ Иваномъ Куракинымъ для усмиренія мнимаго бунта въ Владимірѣ (\*\*\*). Но Филаретъ и Голицынъ уже все знали и благопріятствовали велякому начинанію Ляпунова; замѣтили, что грамота Боярская не скрѣплена Патріархомъ, и не хотѣли повиноваться (\*\*\*); дали тайно знать и Смоленскому Воеводѣ, чтобы онъ не исполнялъ указа Думы, — и доблій Шеннъ отвѣтствовалъ Королевскимъ Панамъ: «испол-«ните прежде договоръ Гетмановъ;» длилъ время въ сношеніяхъ съ ними, и ждалъ избавленія, готовый и на славную гибель. Съ другой стороны войско союзныхъ городовъ близъ Владиміра встрітняю и разбило Куракина (\*\*). Симъ междоусобнымъ кровопролитиемъ рушилась государственная власть Думы, оттол'в признавае-мая единственно невольною Москвою. Ляпуновъ, остановивъ всв доходы казенные и не велввъ пускать хлюба въ столицу, всенародно объявиль Вельможъ Синклита богоотступниками, предан-ными славь міра и враждебному Западу, не па-стырями, а губителями Христіанскаго ста- $\partial a~(^{888})$ . Таковы дъйствительно были Салтыковъ и клевреты его; не таковы Мстиславскій и дру-гіе, единственно запутанные въ ихъ сътяхъ, единственно слабодушные, и съ любовію къ оте-честву безъ умінія избрать для него лучшее въ обстоятельствахъ чрезвычайныхъ: страшась народныхъ мятежей болье, нежели государственнаго уничиженія, они думали спасти Россію Владиславомъ, вършли Гетману, вършли Сигизмущау — не върван только добродътели своего народа, и заслужили его презрѣніе, уступивъ добрую славу тремъ изъ мужей Думныхъ, Князьямъ Андрею Голицыну, Воротынскому и Засѣквиу, которые не танан своего единомыслія съ Ермогеномъ, обличали предательство или заблужденіе другихъ Бояръ, и были отданы подъ стражу въ видѣ крамольниковъ (689).

Уже Москвитине, слыша о ревностномъ воастанім городовъ, перемінились въ обхожденів съ Ляхами; бывъ долго смиренвы, начали оказывать неуступчивость, строитивость, духъ враждебный и сварливый (690), какъ было предъ гибелію Разстриги. Кричали на улицахъ: «мы по глу-«пости выбрали Ляха въ Цари, однакожь «не съ тъмъ, чтобы итти въ неволю къ «Ляхамъ; премя раздълаться съ ними» (891)!. Въ грубыхъ насмъшкахъ давали имъ прозваніе Хохдовь, а купцы за все требовали. съ цихъ вдаос. Уже начинались ссоры и Соори драки. Гострскій требоваль отъ своихъ няви... благоразумія, терпінія и неусыпности. Они бодретвовали день и ночь, не снимая съ себя досивховъ, ни съделъ съ коней ( $^{692}$ ); ежедневно, три и четыре раза, били тревогу; имъли вездъ дазутчиковъ; осматривади на заставахъ возы съ дровами, свномъ, хаббомъ, и находили въ нихъ иногда скрытое оружіе (693). Высылали кон-

ныя дружины на дороги, перехватили тайное письмо изъ Москвы иъ областнымъ жителянъ, и свъдали, что они въ заговоръ съ ними, и что Патріархъ есть Глава его; что Москвитяне надъются не оставать на одного Ляха живаго, какъ скоро увидять войско избавителей подъ своими ствиами (694). Не взирам на то, Госвыскій еще не смізь употребить средствъ жестокихъ, ни обезоружить Стръльцевъ и гражданъ, ии свергнуть Патріарха; довольствовался угровами, сказавъ Ермогену, что святость сана не есть право быть возмутителемъ (\*\*\*). Болье на-глости оказали злодъи Россійскіе. Михайло Салтыковъ требовалъ, чтобы Ермогенъ не велълъ ополчаться Ляпунову. «Не велю» — ответствовалъ Патріархъ — «если увижу крещениаго Вла-«лислава въ Москвъ и Ляховъ выходящихъ изъ «Россін; велю, если не будеть того, и разрѣшаю «всѣхъ отъ данной Королевичу присяги» (\*\*\*). Салтыковъ въ бъщенствъ выхватилъ ножъ: Ермогенъ освинав его крестнымъ знаменіемъ и сказалъ громогласно: «Сіе знаменіе протявъ «ножа твоего, да взыдетъ въчная клятва на «главу вэмѣнника»  $(^{697})$ ! в взглянувъ на печальнаго Мстиславскаго, примольнаъ тихо: «Твое «начало: ты долженъ первый умереть за Въру «и Государство; а если плънишься кознями Са-«танинскими, то Богъ истребитъ корень твой на «земл'в живыхъ — и самъ умрешь какою смер-«тію?» Предсказаніе исполнилось, говорить Л'ьтописецъ (698): нбо Мстиславскій никакъ не

хотвль одобрить народнаго возстанія, и писаль оть имени Синклита грамоту за грамотою кв Королю, что обстоятельства ужасны и время дорого; что одна столица еще не измъпиеть Владиславу, а Держава въ безначаліи готова раздвлиться; что Иваньгородъ и Исковъ, обольщенные Гепераломъ Делагарди, желають имъть Царемъ Шведскаго Принца; что Астрахань и Казань, гдв господствуетъ злочестіе Магометово, умышляютъ предаться Шаху Аббасу; что области Низовыя, степныя, восточныя и сверныя до пустынь Сибирскихъ возмущены Ляпуновымъ; но что немедленное прибытіе Королевича еще можетъ все исправить, спасти Россію и честь Королевскую (6881). Измънники же, Салтыковъ и Андроновъ, звали въ Москву не Владислава, я самого Короля съ войскомъ (700), отвътствуя ему за усиъхъ, то есть, за порабощеніе Россіи обманомъ и насиліемъ.

ступниюмъ Греческаго Пранославія; желаєть соединить ее съ Республикою удами дюбви и блага общаго, подъ нераздъльнымъ Державствомъ своего рода (703); что вином всего зла есть упримство Шенна и Князи Василія Голицына, не хотящихъ ни Владислава, ни тимины; что до усипренія Смоленска не дьзя предпріять ничего ръщительнаго для успокоенія Государства Можає потять на деля блина в посударства можаєть посударства можаєть потять на деля по потять на деля потять на деля потять на деля потять на деля по потять на деля потять на де ства. Между темъ, какъ бы уже спокойно властвуя надъ Россією, Сигизмундъ непрестанно извъщалъ Думу о своихъ милостяхъ; произво-дилъ Дворянъ въ Стольники и Бояре, раздавалъ имънія, вершилъ дъла старыя, предписывалъ казнф платять долги купцамъ иноземнымъ (704) еще за Іоанна, въ то время, когда указы ся были уже ничтожны для Россіи; когда города одинъ за другимъ возставали на Ляховъ; когда я жители Смоленской области стерегли, истребляли ихъ въ разъёздахъ, тревожа нападеніями и въ станъ, откуда многіе Россіяне, доколю служивъ Кбролю, укодили служить отечеству: такъ Иванъ Никитичь Салтыковъ, пожалованный въ Бояре Сигизмундомъ, минмый доброжотъ его, миниый протившикъ Ермогена, Филарека и Голицына, съ цёлою дружищою ущель къ Ляпу-нову (<sup>798</sup>). Напрасно Госфескій ждаль еспомо-женія отъ Короля: видя необходимость действовать только собственными силами, онъ выслалъ шайка Анвировскихъ Козаковъ и Московскаго измънника, Исая Сунбулова, воевать мъста Рязацскія. Дяпуновъ, имъя еще мало рати вы-

гиаль толпы непріятельскія наъ Пренска, но чревъ несколько дней былъ осаждень ими въ семъ городъ, и спасенъ Княвемъ Амитрісмъ Пожарскимъ, уже ревноствымъ его сподвижникомъ: обративъ ихъ въ бътство, и скоро разбивъ на-голову у Зарай-ска, доблій Килзь Дмитрій избиниль вивстъ и Ляпунова отъ плъна и землю Разанскую отъ грабежа; блеснулъ новышъ лучемъ славы, и съ чистою душею приставъ къ великому дълу, далъ ему новую силу... Козани бъжали въ Украйну, предвидя несгоду злодъйства; а Сунбуловъ въ Москву съ худою въстію для изибиниковъ и Ляховъ, устрашаемыхъ и возстаніемъ областей и ножами Москвитянъ. Но Госевскій хвалился преэрвніемъ къ Россіянамъ: надвялся управиться съ боязливою Москвою, вопреки неблагоразумію Короля соблюсти ее какъ важное завоеваніе для Республики и съ малымъ числомъ удалыкъ воиновъ побъдить иноголюдную сволочь.

Рать Лапунова и других областных Составо полченачальниковъ была двиствительно странный вы ною смёсію людей воинсивхь и мирныхъ Россів. граждань съ бродягами и хищинками, конми въ сіи бъдственный времена купила Россія, и которые искали единственно добычи подъ знаменами силы, законной или беззаконной: грабивъ прежде съ Ляхами, они шли тогда на Ляховъ, чтобы также

грабить, и болве мъшать, нежели способствовать добру. Такъ Атаманъ Просовецкій, бывъ клевретомъ и ставъ непріятелемъ Лисовскаго, имъвъ даже, близъ Пскова, кровопролитную съ намъ битву, намъ разбейникъ съ разбейвикомъ ( $^{706}$ ), варугъ явиася въ Суздал $^{\pm}$  какъ честный слуга Россін, привель жъ Ляпунову тысячь тесть Козаковъ и, сабладся однямъ изъ главныхъ Воеводъ народнаго ополченія! Всфхъ звали въ союзъ, чтобы только умножить число людей. Принали Кнаря Дмитрія Трубецкаго, Атамана Заруцкаго и веко остальную дружину. Тушинскую (707): ибо сія, долго упорные мятежники варугъ воспламенвлись усердіемъ къ государственной чести, отвергнули указъ Московскихъ Бояръ, не давъ клятвы въ върности къ Владиславу, и выгнали изъ Калуги Посла ихъ, Князя Никиту Трубецкаго (<sup>708</sup>). Звали и безстыднаго Санъгу, который, не хотъвъ удаляться въ Съверскую землю (700), пасалъ изъ Перемышля къ Калужанамъ, что онъ служитъ не Королю, не Королевичу, а вольности, - не слушаетъ Бояръ, убъндающихъ его итти на Ляпунова, п готовъ стоять за независимость Россіи (710). Чего надлежало ждать и въ святомъ предпріятін отъ такого несчастного состава? не единства, а раздора и безпорядка. Но кто вържиъ таивственной силь добра, могь чаять успьха благословеннаго, видя, сколь многіе, и сколь ревностно шли умирать за отечество сирое (711), кинувъ

домы и семейства. Раздоръ и безпорядокъ дол-женствовали уступить великолушію! Около трехъ мёсяцевъ готовились — и нако-нецъ (въ Мартъ) выступили къ Москвъ : Ляпу-новъ изъ Рязани, Киязь Дмитрій Трубецкій изъ Калуги, Заруцкій изъ Тульі, Князь Литвиновъ-Мосальскій и Артемій Измайловъ взъ Влади-міра, Просовецкій изъ Суздаля, Князь Ослоръ Волконскій изъ Костромы. Иванъ Вольінскій изъ Ярославля, Князь Коздовскій изъ Романова, съ Дворянами, Дътьмя Боярскими, Стръльцами, гражданами, земледъльцами, Татарами и Козаками (712); были на пути встръчаемы жителями съ хлъбомъ и солью, иконами и крестами, съ усердними вликами и нальбою; шли болро, но тихо — и сія, въроятно мевольная, неминуемая по обстоятельствамъ медленность: вмъла для Москвы ужасное слъдствіе.

Въ то время, когда ем граждане съ нетериъніемъ ждали избавителей, Бояре, исполняя волю Госъвскаго, въ послъдній разъ заклинали Ермогена удалить бурю, спасти Россію отъ междоусобія и Москву отъ крайняго: бъдствія: писать къ Ляпунову и снодважникамъ его, чкобы они шли назадъ и распустили войско. Ты далъ имъ оружен въ руки, говорилъ Салтыковъ: ты мо-жени и смирить ист. «Все смирится» — отвътствовалъ Патріархъ — «когда ты, изменникъ, «съ своею Литвою исчезнещь; но въ царствен-«номъ градъ видя ваше злое господство, въ свя-«тыхъ храмахъ Кремлевскихъ оглашаясь Ла-

«тинскимъ пвніемъ,» (нбо Ляхи въ домѣ Году-«нова устроили себѣ божницу) «благословляю «достойныхъ Вождей Христіанскихъ утолить «печаль отечества и Церкви.» Дерэнули наконенъ приставить воинскую стражу къ непре-наонному Іерарху; не пускали къ нему ни мі-рянъ, ни Духовенства; обходились съ нимъ то жестоко и безчинио, то съ уваженіемъ, опасаясь народа (<sup>713</sup>). Въ Недвлю Ваій велвли или дозволили Ермогену священнодвиствовать и взяли жиры для обузданія жителей, которые въ сей дель обыкновенно отенались изъ всёхъ частей города и ближнихъ селеній въ Китай и Кремль. быть зрителяви великольшнаго обряда церков-наго (714). Ляхи в Нъщцы, пъхота и всадники, ванили Красную площадь съ обнаженными саблямя, пушками и горящими фитилями. Но улицы были пусты! Патріархъ тхалъ между уедипенными рядами иноверныхъ вонновъ; узду его ослата держаль, вывето Царя, Князь Гунду-ровь (<sup>718</sup>), за конвъ шло нъсколько Бояръ и сановинковъ, унымыхъ, мрачныхъ видомъ. Граждане не выходили изъ домовъ, воображая, что Ляхи умышляють незапное кровопролитие и будуть стрылять въ толпы народа безоружнаго (716). День прошель мирно; также и следующій. Госфискій им'ва только 7000 вонновъ (717) противъ двумъ или трехъ сотъ тысячь жителей, не хотвлъ кровопролитія (718): ни Москвитяне. Нер-вый, сльния, что Лянуновъ и Заруцкій уже не далено, мыслилъ итти къ нимъ на встръчу н

разбить ихъ отдъльно (719); а Москвитане, готовые къ возстанію, откладывали его до появленія избавителей (790). Но взаимная влоба вспыхнула, не давъ ни Гоствескому выступить изъ Москвы, ни Воеводамъ Рос-сійскимъ спасти ее. Кто началъ? неизвъстно (721); но въроятиве, Ляхи, съ досадою теривых насмышки, грубости жителей, и думая, что лучше управиться съ ними ваблаговременно, нежели поставить себя между ихъ тайно-остримыми ножами и войскомъ городовъ союзныхъ (722), — на-конецъ удовлетворяя своему алчному ко-рыстолюбію равграбленіемъ богатой столицы. Такъ началось и свершилось ся бъдствіе ужасное:

19 Марта, во Вторникъ Страстпой не- кроссдъли, въ часъ Объдви, услышали въ Ки-пролитаб-городъ тревогу, вопль и стукъ оружія. стом-Гоствескій прискаваль изъ Кремля: уви-дъль кровопролитіе между Ляхами и Рос-сіянами, хотъль остановить, не могь, и даль волю первымь, которые дъйствовали наступательно, ръзали купцевъ и грабили лавки (723); вломились въ домъ къ Боярину върному, Князю Андрею Голицыну, и безчеловъчно умертвили его. Жители Китая искали спасенія въ Бъломъ городъ и за Москвою-ръкою: конные Ляхи гнали, топ-тали, рубили ихъ; но въ Тверскихъ воротахъ были удержаны Стръльцами. Еще

сильный шая битва закипыла на Срытенкы: темъ явился витярь знаменитый, отраженный ли впелвился витяць знаменитый, отраженный ли впередъ Ляпуновымъ, или собственною ревностію приведенный одушевить Москву: Князь Дмитрій Пожарскій. Онъ идикнуль доблихъ, устроилъ дружины, сняль пушки съ башенъ, и встрѣтилъ Ляховъ ядрами и пулями, отбялъ и втопталъ въ Китай. Иванъ Бутурлинъ въ Яузскихъ воротахъ и Колтовскій за Москвою-рѣкою также тахъ и колтовски за москвою-ръкою также стали противъ нихъ съ воинами и народомъ. Бились еще въ улицахъ Тверской, Никитской и Чертольской, на Арбатъ и Знаменкъ (724). Госъвскій подкръплалъ своихъ; но число Россіянъ несравненно болъе умножалось: при звукъ набата старьне и малые, вооруженные дрекольемъ и топорами, бъжали въ пылъ съчи; изъ оконъ в съ кровель разили непріятеля камнями и чур-банами (<sup>728</sup>); преграждали улицы столами, лав-ками, дровами: стръляли изъ-за нихъ и двигали сіе укръпленіе впередъ, гдъ Ляхи отступали. сіе укръпленіе впередъ, гдъ ляхи отступали. Уже Москвитане вездъ вибли верхъ, когда приспъль изъ Кремля съ Нъмцами Капитанъ Маржеретъ (726), върный слуга Годунова и Разстрити, изгнанный Шуйскимъ и принятый Гетманомъ въ Королевскую службу: торгуя върностію и жизнію, сей честный наемникъ ободрилъ ляховъ неустрашимостію, и нъкогда ливъ кровь свою за Россіянъ, жадно облился ихъ кровію. Битва снова сдълалась упорною; многолюдство однакожь преодолъвало, и Москвитяне тъснили непріятеля къ Кремлю, его послъдней оградъ н

надежать. Туть, въ чась рашительный, услышали голосъ: «огня! огня!» и первый веныхнуль въ Бъломъ городъ домъ Михайла Салтыкова, зажженный собственною рукою хозянна (<sup>727</sup>): гнусный измінникъ уже не могъ имать жилища въ столица отечества, имъ предавнаго иноплеменнику! Зажгли и въ другихъ мъстахъ: сильный вътеръ раздувалъ пламя, въ лице Москвитянамъ, съ густымъ дымомъ, несноснымъ жаромъ, въ удицахъ тъсныхъ. Многіе кинулись тушить, спасать домы; битва ослабъла, и ночь прекратила ее, къ счастію изнуреннаго непріятеля, который удержался въ Китав-городъ, опираясь на Кремдь. Тамъ все затихло; но другія части Москвы представляли шумное смятеніе. Б'влый-го-поварь роль пыналь; набать гремьль безь умолку; сын. жители съ воплемъ гасили огонь, или бъгали, искали, кликали женъ и дътей, забытыхъ въ часы жаркаго боя. Послъ такого дня, и предвидя такой же, никто не думалъ успоковться.

Ляхи въ пустыхъ домахъ Китая-города, среди труповъ, отдыхали; а въ Кремлъ, при свътъ зарева, бодрствовали и разсуждали Вожди ихъ, что дълать? Тамъ еще находилось мнимое Правительство Россійское съ знатиъйшими сановинками, вонискими и гражданскими: ужасаясь мысли желать побъды иноплеменникамъ, дымя-

щимся кровію Москвитянъ, но мелодушно

боясь и мести своего народа, или не въря успѣху возстанія, Мстиславскій и другіе легкоунные Вельможи, упорные въ върности къ Владиславу, были въ изумленіи и бездыйствін : тымъ ревностиве дыйствовали измфиники ожесточенные: прервавъ навъки связь съ отечествомъ, заслуживъ ето ненависть и клятву церковную, пылая адскою злобою и жаждою губительства, они сидвли въ сей ночной Думъ Ляховъ (<sup>728</sup>) и совътовали имъ разрушить Москву для яхъ спасенія. Госъвскій приняль совъть и въ следующее утро 2000 Немцевъ съ отрядомъ кончымъ вышли изъ Кремля и Китая въ Бълый городъ и къ Москвъ-ръкъ, зажгли въ разныхъ мъстахъ домы, церкви, монастыри, и гнали народъ изъ улицы въ улицу не столько оружість, сколько пламенемъ. Въ сей самый часъ прискакали къ ствиамъ уже пылающаго Деревяннаго города, отъ Линунова Воевода Иванъ Плеприби- щеевъ, изъ Можайска Королевскій Полт і е Струса, ковникъ Струсъ, каж*дый для* вспомож<del>ен</del>ія своимъ, оба съ легкими дружинами, равными въ силахъ, не въ мужествъ. Лихи напали: Россіяне обратили тыль — и Вождь первыхъ, кликнувъ: «за мною, храбрые!» сквозь пыль и трескъ деревинныхъ надающихъ ствиъ вринулся въ городъ, гдв жители, осыпаемые искрами и головнями,

зальіхаясь отъ жара и дыма, уже не хотфін. сражаться за непелище; бъжали во всъ. стороны, на коняхъ и пъщіе (729), не съ богатствомъ, а только съ семействами. Несколько сотъ тысячь людей вдругъ разсыналось по дорогамъ къ Давръ, Владиміру, Коломић, Тулћ; шли и безъ дорогъ, вавли въ сиъгу, еще глубокомъ; цъпеньли отъ сильнаго, холодиаго вътра (730); смотръли на горящую Москву и вопили, думая, что. съ нею исчезаетъ и Россія! Нъпоторые засъли въ крвикой Симоновской Обители. ждать избавителей. Но оставленная народомъ и войскомъ въ жертву огню и Лихамъ. Москва еще имъда ратоборца: Киязь Динтрій Пожарскій еще стояль твер- получ. до въ облакахъ дыма, между Срвтенкою и жар-Мясницкою, въ укръпленіи, имъ следан, скаго. номъ; бился съ Ляхами, и долго не давалъ ниъ жечь за каменною городскою ствною; не берегъ себя отъ пуль и мечей, язмемогъ. отъ ранъ и палъ на землю (731). Върные ему до конца не многіе сподвижники взяди и спасли будущаго снасителя Россіи: отвезли въ Лавру.... До самой ночи уже безпрепятственно губявъ огнемъ столицу, Ляхи съ горлостію побъдителей возвратились въ Кикай и Кремдь, любоваться арълащемъ, ими произведеннымъ: бурнымъ; плименным моремь, которое, раздивалсь вокругъ ихъ, общидле имъ безопасность,

какъ они думали, не заботясь о дальные шихъ, въковыхъ слъдствіяхъ такого дъла, и презирая мъсть Россіявъ!

Москва пустая горвла двое сутокъ. Глъ угасаль огонь, тамъ Ляхи, выважая ваъ Китая, снова зажигаля, въ Беломъ-гороль, въ Деревянномъ и въ предивстіяхъ. Наконецъ вездв утухло пламя, ибо все сдвлалось пепломъ, среди коего возвышались только черныя ствны, церкви и погреба каменные. Сія громада золы, въ окружности на двадцать всрстъ или болъе, курилась еще нъсколько дней, такъ, что Ляхи • въ Китав и Кремлв, дыша смрадомъ, жили нота какъ въ туманъ — но ликовали: грабили повъзвъ москов, казну Царскую: взяли всю утварь напнихъ древнихъ Вънценосцевъ, ихъ короны, жевлы, сосуды, одежды богатыя, чтобы послать къ Сигизмунду, или употребить вывсто денегъ на жалованье войску (782); сносили добычу, найденную въ гостиномъ дворъ, въ жилищахъ купцевъ и людей знатныхъ (783); сдирали съ иконъ оклады; дълили на равныя части золото, серебро, жемчугъ, камни и ткани драгоцівнныя, съ презръніемъ кидая міздь, олово, холсты, сукна; рядились въ бархаты и штофы; пили изъ бочекъ Венгерское и Мальвазію. Изобиловали всемъ роскошнымъ, не имел только нужнаго: хлъба! Бражничали, играли въ зернь и въ карты, распутствовали, и

пъявые ръзали другъ друга (734)!... А Россіяне, ихъ клемреты гнусные или невольняки малодушные, праздновали въ Кремль Свътлое Воскресение и молились за Царя Владислава, съ Герархомъ достойнымъ такой паствы: Игнатіемъ, угодинкомъ Разстригинымъ, коего вывели изъ Чудовской Обители, гдв онъ пять летъ жилъ опальнымъ Инокомъ, и снова назвали Патріархомъ, свергнувъ и заклю- Зевлючивъ Ермогена на Кирилловскомъ под- врисворьъ (735). Сей мужъ безсмертцый, одинъ гова среди враговъ неистовыхъ и Россіянъ презрительныхъ — между памятникамя напрей славы, въ оградъ священной для въковъ могилами Димитрія Донскаго, Іоанна III, Михапла Шуйскаго — въ темной келлін сіяль добродьтелію какь лучезарное свътило отечества, готовое угаснуть, но уже воспламенивъ въ немъ жизнь и ревность къ великому делу!

28

## TAABA V.

## . Междоцарствів.

## Г. 1611—1612.

г. 1604. Въсть о бъдствіи Москвы, распростраСлада.

стала.

стала.

движенію. Ревностные Иноки Лавры, едва
услышавъ, что дълается въ столицъ (736),
послали къ ней всъхъ ратныжь людей момастырскихъ, написали умилительныя грамоты къ областнымъ Воеводамъ и заклинали ихъ угасить ея дымящійся пепелъ
кровію измѣнниковъ и Ляховъ (737). Воеводы уже не меллили и шли впередъ, на
каждомъ шагу встрѣчая толпы бѣгущихъ

Мосивитянъ, которые, съ воилемъ о мести. примыжали къ войску, поручая жевъ и двтей своихъ великодунию народа. 25 Марта Авхи увиделя, на Владимірской дорогв, легкій отрядь Россіянь, Козжовь Атамана Просовецкаго; напали — и возвратились, хвалясь победою (788). Въ следующий день пришель Ляпуновъ отъ Коломиы, Заруивій отъ Тулы; соединились съ другижа Воеводами близъ Обители Угрфиской, и 28 Марта двинулись къ пепелищу Московскому. Непріятель, встретивъ ихъ за Яуэскими воротами, скоро отступиль къ Китаю в Кремлю, гдв Россівне, числомъ не менье ста тысячь (<sup>739</sup>) , но безъ устройства и вван**иней** довърежноств, осадили постъ челя или семь тысичь храбрещовъ иноземныхъ, дени. исполненныхъ къ нимъ презранія. Лявуновъ сталъ на берегахъ Яузы, Кназь Амитрій Трубецкій съ Атаманомъ Заруцимъ противъ Ворондовскаго поля, Ярославское и Костремское ополчение у воротъ Нопровскихъ, Измандовъ у Сретенскихв, Кинзь Лятвиновъ-Мосальскій у Тверскихъ, внутри обожженныхъ ствиъ Бълаго города. Тутъ прибыль къ войску Келарь Аврамій с4 святою водою оть Лавры, оживить сердца ревностію, укрѣшить мужествомъ (744). Тутъ, на завоеванныхъ/кучахъ непла водрузивъ знамена, вомны и Воеволы съ торжественными обрядами дали клятву не

чтить им Владислава Царемъ, ни Болръ Московсимъ Правителями, служить Церкви и Государству до избранія Государя новаго, не прамольствовать ни дёломъ, им словомъ, — блюсти законъ, ташину и братство, менавидёть единственно враговъ отечества, злодёсвъ, измёнииковъ, и сражаться съ инми усердно (741).

ковъ, и сражаться съ ними усердно (<sup>741</sup>). Битвы началися. Дълая выдазки, осажденные дивиамсь несмътности Россіянъ и еще болье умнымъ распоряженіямъ ихъ Вождей (742) — то есть, Ляпунова, который въ битвъ 6 Авръля стяжалъ вия льсеобразнасо Стратига (743): его звучнымъ голосомъ и примъромъ одушевляе-мые, Россіяне кидались пъщіе на всадниковъ, ръзадись человъкъ съ человъкомъ, в втъснявъ непріятеля въ кръпость, почью заплли берегь Москвы-ръки и Неглиниой. Ляхи тщетно хотель выгнать ихъ оттуда; нападали комные и пъщія, вижля выгоды в невыгоды въ ежедневныхъ схваткахъ, но видъли уменьшение только своихъ: во миоголюдствъ осаждающихъ уренъ былъ мезамътенъ. Россіяме надъялись на время: Ляхи страшились времени, скудные людьми и хлъбомъ. Госъвскій желаль прекратить безполезныя вылазки, но сражался вногда невольно, для спасенія кормовщиковъ, высылаемыхъ штъ тайно, ночью, въ окрестныя деревни (<sup>744</sup>); сра-жался и для того, чтобы имъть плънниковъ для разивна. Извъстивъ Кореля о сожженія Москвы и приступъ Россіянъ къ ея певелину, овъ требовалъ скораго вспоможенія, обедряль товарищей, совътовался съ гнуснымъ Салты-ковымъ — и еще испыталъ силу души Ер- Твер-могеновой. Къ старцу ветхому, изнурен- дрис-ному добровольнымъ постомъ и тъснымъ занлюченіемъ, приходили наши измінники и самъ Госъвскій съ увъщаніями и съ угрозами: хотъли, чтобы онъ велъль Ляпунову и сподвижникамъ его удалиться. Отвътъ Ермогеновъ былъ тотъ же: «пусть удалятся «Ляхи!» Грозили ему злою смертію: старецъ указывалъ имъ на небо, говоря: «боюся Единаго, тамъ живущаго» (748)! Невидимый для добрыхъ Россіянъ, великій Іерархъ сообщался съ ними молитвою; слышаль звукъ битвъ за свободу отечества, и тайно, изъ глубины сердца, пылающаго неугасимымъ огнемъ добродътели, слалъ благословение върнымъ по-**АВВЖНИКАМЪ**!

Къ несчастію, между сими подвижниками господствовало несогласіе: Воеволы не слушались другъ друга, и ратныя дъйствія безъ общей цізли, единства и связи, не могли имъть и важнаго усиъха (746). Ръшились торжественно избрать Началь- побраника; но, витесто одного, выбрами трехъ: " 1 a 1 върные Ляпунова, чиновные мятежники воева-Тушинские Князя Дмитрія Трубецкаго, грабители-Козаки Атамана Заруцкаго, чтобы такимъ зловъщимъ выборомъ утвердить мнимый союзъ Россіянъ добрыхъ съ измънциками и разбойниками, конхъ нахо-лилось множество въ войскъ. Трубенкій, сверхъ знатности, имълъ по крайней мъръ умъ Стратига (747) и нъкоторыя, еще благородныя свойства, усердствуя оказать себа достойнымъ высоваго сана: Зарувкій же, вифств съ нимъ выслуживъ Боярство въ Тушинъ (<sup>748</sup>), имълъ одну смълую предпріничивость для удовлетворенія своимъ гнуснымъ страстямъ, не зная ничего святаго, ни Бога, ни отечества. Сін ратные Тріумвиры савлались и государственными: ибо войско представляло Россію. Они писали указы въ города, требуя запасовъ н денегъ еще болъе, нежели людей: города повиновались, многольтствовали въ церквахь благовириимь Князьямь и Боярамь (749), а нъ своихъ донесеніяхъ били челомь Синклиту Великаго Россійскаго Государства, и давали, что могли. Казань, стылясь своего заблужденія (780), снова новсоединилась къ отечеству, целовала вресть быть въ любви, въ единодущи со всею землею и выслала дружины къ Москвъ : области Низовыя и Поморскія также (751). Пришли и Смоленскіе У бадные Дворяне и Дъти Боярскіе, бъжавъ отъ Сигизмунда (782). Ляхи гнались за ними, и многихъ изъ нихъ умертвили, какъ измъщниковъ: остальные тъмъ ревностиве желали участвовать въ народномъ подвигъ Россіянъ (753). При-

имель и Сопъга съ своими шайками и запиль дъй-**Поклонную гору, объявляя себя другомъ Савъ** Россіи. Ему не върили; предложенія его га. выслушаля, но отвергнули (784). Атаманъ разбойниковъ, осыпанный пепломъ нашихъ городовъ, утучненный нашею кровію, хотълъ, накъ пишутъ, вънца Мономахова: въроливе, что онъ хотълъ милліоновъ, предлагая свои услуги. Не обольстивъ Россівнъ., Сапъта ударилъ на часть ихъ стана протявъ Лужниковъ; отбитый, напаль съ другой стороны, близъ Тверскихъ воротъ: не могь одольть многолюдства, и, по совъту Госъвскаго, ваявъ отъ него 1500 Ляховъ въ сподвижники и Князя Григорія Ромодановскаго въ путеводителя, удажился къ Переславлю, чтобы грабить внутря Россів и тревожить осаждающихъ. Въ слъдъ за нимъ Ляпуновъ отрядилъ иъсколько легвихъ дружинъ: Сапфга разбилъ . ихъ въ Александровской слободъ, осадиль Переславль, жегь, злодвиство-валь, гав хотвль — и Россіяне Московскаго стана, вида за собою дымъ ныдающихъ селеній, вдругъ услышали, въ Китав и Кремль, необыкновенный шумъ, громкія восклицанія, звонъ колоколовъ, стръльбу изъ пушекъ и ружей (755): ждали вылазни, но узпали, что Ляхи только веселились и праздновали счастливую въсть о скоромъ прибытіи къ нимъ Гетмана съ

сильнымъ войскомъ — въсть еще несправедливую, которая однакожь решила Ляпунова и товарищей его не медлить. Они взготовились въ тишниъ, и за часъ до разшрв. свъта (22 Маія) приступивъ къ Китаю-го-въ кв. роду (786), взяля одну башню, глё находи-тее-го лось 400 Ляховъ. Мъсто было важно: Россіяне могли оттуда громить пушками внутренность Китая. Гоствескій избралъ смізлыхъ, и велълъ имъ, чего бы то ни стоило, вырвать сію башню взъ рукъ непріятеля: съ обнаженными саблями, подъ картечею, Ляхи шли къ ней узкою стѣною, человѣкъ за человѣкомъ; кинулись на пушки, рубили, выгнали Россіянъ, и мужественно отбили всё ихъ новые приступы (787). Въ другихъ мъстахъ Ляпуновъ, вездъ первый, в Трубецкій имъли болъе успъха: очитими весь Бълый-городъ, взяли укръпленія на Козьемъ болотъ, башни Никитскую, Алексъевскую, ворота Тресвятскія, Чертольскія, Арбатскія (758), вездъ послъ жаржаго кровопролитія. Чрезъ пять дней сдался имъ и Дъвичій монастырь съ двумя ротами Ляковъ и пятью стами Нъмцевъ (759). Въ то же время Россіяне сдълали укръпленія за Москвою-ръкою, стръляли изъняхъ въ Кремль и препятствовали сношенію осажденныхъ съ Сигизмундомъ, отъкоего Госъвскій. стъсненный. извурдекоего Госъвскій, стесненный, изнуряемый, съ малымъ числомъ людей и безъ хльба, ждаль избавленія.

Но Король все еще думалъ только о Смоленскъ. Донесение Госъвскаго о сожжения Москвы и наступательномъ дъйствіи многочисленнаго Россійскаго войска, полученное Сигизмундомъ (<sup>760</sup>) вмѣстѣ съ тро-... -желми (или съ частію разграбленной Ля-. хами утвари и казны Царской), не перемънило его мыслей. Паны въ новой бесъдъ съ Филаретомъ и Голицынымъ (8 Апреля), жалья о несчастія столицы, сльдствів ся мятежнаго духа (761), спращивали ихъ мивнія о лучшемъ способв изгладить гло, Съ слезами отвътствовалъ Митрополить: «Уже не знаемъ! Вы легко могли преду-«предить сіе эло; исправить едва ли мо-«жете.» Послы соглашались однакожь инсать къ Ермогену, Боярамъ и войску объ унятій кровопролитія, если Сигизмундъ обяжется немедленно выступить изъ Россіп: чего онъ никакъ не хотель, упорно требуя Смоленска (762), и въ гибвъ велълъ имъ наконецъ готовиться къ ссылкъ въ Литву. «Ни ссылки, ни Литвы не боимся,» сказалъ умный Дьякъ Луговскій: «но дъ-«лами насилія достигнете ли желасмаго?» постя Угроза совершилась: вопреки всему свя- оков- ок въ темномъ лесу или въ вертеме разбой-

никовъ; отдали воинамъ, повезли въ ладіяхъ къ Кіеву; безчестили, сромили мужей винимыхъ только въ добродътели, въ ревности ко благу отечества и къ исполненію государственныхъ условій (763)!... Одинъ изъ Ляховъ еще стыдился за Короля, Республику и самого себя: Жолкъвскій. Сигизмундъ предлагалъ ему главное начальство въ Москвъ и въ Россіи. «Нез«дно!» отвътствовалъ Гетманъ, и съ негодованіемъ удалился въ свои маетности (764), мимо коихъ везли Филарета и Голицьна: онъ прислалъ къ нимъ, въ знакъ уваженія и ласки, спросить о здоровьв. Знаменитые страдальцы написали къ Жолкъвскому: «Всномни крестное «цълованіе; вспомни душу! Въ чемъ клялся ты «Московскому Государству? и что дълается? «Есть Богъ и въчное правосудіе» (768)!

Не стращась сего правосудія, Король въ нисьмахъ въ Бояранъ Московскимъ хвалился своею милостію въ Россіи, благодариль за ихъ върность и непричастіе въ бунту Ермогена и Ляпунова (708), объщаль скорое усмиревіе всъхъ мятежей, а Госъвскому скорое избавленіе, дозволяя ему употреблять на жалованье войску не только совровища Царснія (767), но и все ямъніе богатыхъ Москвитянъ — и возобновиль приступы въ Смоленску (768), снова неудачные. Шеннъ, вояны его и граждане оказывали болъе, нежели храбрость: истинное геройство, безбольшенность неизмънную, хладнокровную, нечувствиятельность въ ужасу и страданію, ръпительность теривть до конца, умереть, а не сдеться. Уже двалцать мъсяцевъ продолжалась осада: запасы, силы, все истощилось, кромф великодушія; все сносили, бермолено, не жалуясь, въ тишинъ и въ повиновеній, львы для враговъ, агицы для начальниковъ. Осталась едва пятая доля защитниковъ, не столько отъ ядеръ, пуль и сабель непріятельскихъ, сколько отъ трудовъ и бользней; смертоносная цынга, произведенная недостаткомъ въ соли и въ уксусь (769), довершила бълствіе — но еще сражались! Еще Ляхи вытаи нужду въ злодъйской измънъ, чтобы овладъть городомъ: бъгдецъ Смоденскій, Андрей Дедишинь (770), указаль имъ слабое мъсто връпости: новую стъну, дъланиую въ осень на-скоро и не прочно. Сію стъну безпре- Взатіо ставною пальбою обрушили — и въ пол-менова. ночь (3 Іюня) Ляхи вломились въ кръпость, тутъ и въ другихъ мъстахъ, оставленныхъ малочисленными Россіянами для защиты пролома. Бились долго въ развалинахъ, на стънахъ, въ улицахъ, при звукъ, всъхъ колоколовъ и святомъ пънін въ. цевквахъ, гдъ жены и старцы молились. Ляхи, вездъ одолъвая, стремились къ главному храму Богоматери, гдв заперлися многіе наъ гражданъ в кунцевъ съ нхъ семействами, богатетвомъ и пороховою казною. Уже не было спасенія: Россіяне

важгли порохъ и взлетвли на воздухъ, съ дътьми, имѣніемъ — в славою! Отъ страшнаго взрыва, грома и треска непріятель оцѣпенѣлъ, забывъ на время свою побъду, и съ равнымъ ужасомъ видя весь городъ въ огнѣ, въ который жители бросали все, что имѣли драгоцѣннаго, и сами съ женами бросались, чтобы оставить непріятелю только пепелъ, а любезному отечеству примѣръ добродѣтели. На улицахъ и площадяхъ лежали груды тѣлъ сожженныхъ. Смоленскъ явился новымъ Сагунтомъ (771), и не Польша, но Россія могла торжествовать сей день, великій въ ея лѣтописяхъ (772).

Еще одинъ воинъ стоялъ на высокой башнѣ съ мечемъ окровавленнымъ и противился Ляхамъ: доблій Шеннъ. Онъ хотѣлъ смерти; но предъ нимъ плакали жена, юная дочь, сынъ малольтный (773): тронутый ихъ слезами, Шеннъ объявилъ, что сдается Вождю Ляховъ — и сдался Потоцкому. Вѣрить ли Лѣтописцу, что сего Героя оковали цѣпями иъ станѣ Королевскомъ и пытали, довѣдываясь о казнѣ Смоленской, будто бы имъ сокрытой (774)? Король взялъ къ себѣ его сына; жену и дочь отдалъ Льву Сапѣгѣ; самого Шенна послалъ въ Литву узникомъ. — Плѣнниками были еще Архіепископъ Сергій, Воевода Князь Горчаковъ и 300 или 400 Дѣтей Боярскихъ (778). Во время осады изгибло въ городѣ, какъ увѣряютъ, не менѣе семидесяти тысячь людей; она дорого стоила н Ляхамъ: едва третья доля Королевской рати

осталась въ живыхъ, огнемъ лишенная добычи, а съ нею и ревности къ дальнъйшимъ подвигамъ, такъ, что слушая торжественное благодареніе Сигизмундово, за ея великое дъло, и новые щедрые объты его, воины смъялись, столько разъ манимые наградами и столько разъ обманутые. Но Сигизмундъ восхищался своимъ
блестящимъ успъхомъ (776); далъ Потоцкому
грамоту на Староство Каменецкое, три дни угощалъ сподвижниковъ, велълъ изобразить на
медаляхъ завоеваніе Смоленска, и съ гордостію
извъстилъ о томъ Бояръ Московскихъ, которые
отвътствовали, что сътуя о гибели единокроввыхъ братьевъ, радуются его побъдъ надъ непослушными и славятъ Бога (777)!... Торжество еще разительнъйшее ожидало Сигизмунда,
но уже не въ Россіи.

Историки Польскіе, строго осуждая его неблагоразуміе въ семъ случав, пишуть, что если бы онъ, взявъ Смоленскъ, немедленно устремился къ Москвв, то войско осаждающихъ, видя съ одной стороны наступленіе Короля, съ другой смвлаго витязя Сапвгу, а предъ собою неодолимаго Госввскаго, разсвялось бы въ ужасв какъ стадо овецъ; что Король вошелъ бы побвдителемъ въ Москву, съ Думою Боярскою умирилъ бы Государство, или давъ ему Владислава, или присоединивъ оное къ Республикв, и возвратился бы въ Варшаву завоевателемъ не одного Смоленска, но цвлой Державы Россійской (778). Заключеніе едва ли справедливое: ибо тысячь пять устаных вонновь, съ Королемъ мало уважаемымъ Ляхами и ненавидимымъ Россіянами, не сделали бы, въроятно, болъе того, что слъдаль послъ новый его Восначальникъ, какъ увидимъ: не премънило бы сульбы, назначениой

Провидъніемъ для Россія!

Сей Военачальникъ, Гетманъ Литовскій, Холктвичь, знаменятый опытностію и мужествомъ, дотоль льиствовавъ съ успъхомъ противъ Шведовъ, былъ вызванъ изъ Ливоніи, чтобы птти съ войскомъ къ Москвъ, вмъсто Сигизмунда, который нетерпъливо желалъ усцоконться на лаврахъ, и немедленно убхадъ въ Варшаву, гдъ Сенатъ и народъ съ веселісмъ привътствовали въ немъ Героя. Но блестящее торжество для него и Республики совершилось шун- въ день достопамятный, когда Жолкъвскій скі нь в рим явился въ столицъ съ своимъ Державныйъ пленникомъ, несчастнымъ Шуйскимъ. Сіе зрълище, данное тщеславіемъ тщеславію, надмевало Ляховъ отъ Монарха до послъдняго шляхтича, и было, какъ они думали, несомнительнымъ энакомъ ихъ уже рѣшеннаго первенства налъ нами, концемъ долговременнаго боренія между двумя великими народами Славянскими. Утромъ (19 Октября), при несывтномъ стеченіи любопытныхъ, Гетманъ фхалъ Краковскимъ предмъстіемъ ко дворцу, съ дружиною

благородных в всадниковъ, съ Вельможами Коронными и Литовскими, въ шестидесяти каретахъ (779); за ними, въ открытой богатой колесниць, на мести бълыхъ аргаманахъ, Василій, въ парчебой одежай и бъ черной лисьей шапкъ, съ друмя братьями, Каязьями Шуйскими, и съ Капитаномъ Гвардін; далье Шеннъ, Архіепископъ Сергій и аругіє Смоленскіе плівники въ особенных в наретах (780). Король ждаль их во дворя в, сада на троев, окруженный Сенато. рами и чиповнинами, въ глубокой тишинъ. Гетманъ ввелъ Цара-невольника и представиль Сигизмунау. Лице Василія изображало печаль, безъ стыда и робости: овъ держалъ шанку въ рукъ, и легкимъ наплонениемъ головы привътствоваль Сигизмунда. Всв взоры были устремлены на сверженнаго Монарка, съ живъншимъ любопытствомъ и наслаждениемъ: мысль о преврата ностажь рока и жалость къ злосчастію не мвшала восторгу Ляховъ. Предолжалось молчаніе: Василій танже внимательно смотрёль на лица Вельножъ Польскихъ, какъ бы искалъ знакомыхъ между ими, и нашелъ: отца Маринина, имъ спасеннаго отъ ужасной смерти, и въ сію мийуту счастливато его бъдствіемъ (781)! . . . Наконецъ Гетманъ прерваль безмолвіе высокопарною ръчью, не весьма искреннею и скромною: «дивился въ ней разительнымъ перемънамъ въ псудьбъ Государствъ и счастію Сигизмунда; хва-«лилъ его мужество и твердость въ обстоятель-«ствахъ трудвыхъ; славидъ завоеваніе Смолен-

«ска и Москвы; указываль на Царя, преемника «великих» Самодержцев», еще недавно ужас-«ных» для Республики и всёх» Государей со-«съдственных», даже Султана и почти цълаго «міра; указывал» и на Дмитрія Шуйскаго, Пред-«водителя ста – осьмидесяти тысячь воинов» «храбрых»; нечисляль Царства, Княженія, об-«ласти, народы и богатство, коими владъли сін «плънники, всего лишенные умомъ Сигизмун-«довымъ, взятые, повергаемые въ ногамъ Ко-«ролевскимъ... Тутъ (пишуть Алхи) Василій, «кланяясь Сигизмунду, опустиль правую руку «до земли и приложиль себъ къ устамъ: Дми«трій Шуйскій удариль челомъ въ землю, а 
«Князь Иванъ три раза, и заливаясь слезами. 
«Гетманъ поручаль ихъ Сигизмундову велико«душію; доказываль Исторіею, что и самые зна-«менитъйшіе Вънценосцы не могутъ назваться «счастинвыми до конца своей жизни, и ходатай-«СТВОВАЛЪ ЗА НЕСЧАСТНЫХЪ.»

Великолушіе Сигизиунда состояло въ обузданій мстительныхъ друзей Воеводы Сендомирскаго, которые пылали нетерпівніємъ сказать торжественно Василію, что «онъ не Царь, а зло-«дъй, и недостоинъ милосерлія, измінивъ Ди-«митрію, упоивъ стогны Московскія кровію «благородныхъ Ляховъ, обезчестивъ Пословъ «Королевскихъ, вінчанную Марину, ея Вель-«можнаго отца, и въ бъдствіи, въ неволів дерзая «быть гордымъ, упрямымъ (782), какъ бы въ по-«смінніе надъ судьбою: » упрекъ достохвальный

для Царя элополучнаго и несогласный съ извъстіємъ о мнимомъ уничиженій его предъ Коро-лемъ (783)! — Насытивъ глаза и сердце эръли-щемъ лестнымъ для народнаго самолюбія, по-слали Василія въ Гостинскій замокъ, близъ Варслами Василія въ Гостинскій замокъ, близъ Вар-шавы, гдѣ онъ чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ (12 Сентября 1612) кончилъ жизнь бѣдствен-ную, но не безславную; гдѣ умерли и его братья, менѣе твердые въ уничиженіи и въ неволѣ (784). Чтобы увѣковѣчить свое торже-ство, Сигизмундъ воздвигнулъ мраморный па-мятникъ надъ могилою Василія и Князя Дмитрія въ Варшавѣ, въ предмѣстіи Краковскомъ, въ новой часовнѣ у церкви Креста Господня, съ слѣдующею надписью: «Во славу Царя Царей, «одержавъ побѣду въ Клушинѣ, занявъ Москву, «возвративъ Смоленскъ Республикѣ, плѣнивъ «Великаго Князя Московскаго, Василія, съ бра-«томъ его, Княземъ Дмитріемъ, Главнымъ Вое-«водою Россійскимъ, Король Сигизмундъ, по «ихъ смерти, велѣлъ здѣсь честно схоронить «тѣла ихъ, не забывая общей судьбы человѣ-«ческой, и въ доказательство, что во дни его «ческой, и въ доказательство, что во дни его «царствованія не лишались погребенія и враги, «Въщеносцы беззаконные» (785)! — Во времена лучшія для Россіи, въ государствованіе Ми-хаила, Польша должна была отдать ей кости Шуйскихъ; во времена еще славнъйшія, въ го-сударствованіе Петра Великаго, отдала сему рев-ностному заступнику Августа II и другой па-матникъ нашей незгоды: картину взятія Смоленска в Василіева повора въ неволѣ, писанную искуснымъ художникомъ Долабеллою (786). Рукою мугущества стерты знамевія слабости!

Еще имъя пъкоторый стыдъ, Король не явилъ Филарета, Голицына и Мезецкаго въ видъ плънниковъ въ Варшавъ: ихъ, виъстъ съ Шеинымъ, томили въ неволъ левять лътъ, славныхъ особенно для Филаретовой добродътели: ибо не только Литовскіе единовърцы ваши, но и Вельможи Польскіе, дивясь его твердости, разуму, великодушію, оказывали искреннее къ нему уваженіе. Онъ дожилъ, къ счастію, до свободы; дожилъ и энаменитый Шеинъ, къ несчастію своему и къ горести Россія (787)!...

Между тъмъ, не взирал на паденіе Смоленска, на торжество Сигизмундово и важныя приготовленія Гетмана Ходкъвича,
Воеводы Московскаго стана имъли бы время и способъ одольть упорную защиту
Госъвскаго, если бы они дъйствовали съ
единодушною ревностію; но съ Ляпуновымъ и Трубецкимъ сидълъ въ совътъ,
начальствовалъ въ битвахъ, лълилъ властъ
умы государственную и воинскую... злодъй,
рушмето коего умыселъ гнусный уже не былъ тайвмарн ною. Атаманъ Заруцкій, сильный числомъ
и дерзостію своихъ Козаковъ-разбойни-

ковъ, алчный, ненасытный въ любостика-

нін, пользунсь смутными обстолтельствами, не только хваталъ все, что могъ, цълые города и волости себ'в въ добычу (<sup>788</sup>) — не только давалъ Козакамъ опустошать селенія, жить грабежемъ, какъ бы въ земав непріятельской, и плаваль съ ними въ изобиліи, когда другіе воины едва не умирали съ голоду въ станъ: но мыслилъ схватить и Царство! Марина была въ рукахъ его: тщетно писавъ изъ Калуги жалобныя грамоты къ Сапътъ (789), чтобы онъ спасъ ея честь и жизнь отъ свиръпыхъ Россіянъ, сія безстыдная нинулась въ объятія Козака, съ условіемъ, чтобы Заруцкій возвелъ на престолъ Лжедимитріева сына-младенца и, въ качествъ Правителя, влаотвоваль съ нею! Что нельное и безумное могло казаться тогда нессыточнымъ въ Россіи? Лицемърно приставъ ит Трубецкому и Ляпунову ввявъ подъ надзоръ Марину, переведенную въ Коломну — имћа дружелюбныя спошенія и съ Госъвскимъ (790), обманывая Россіянъ и Ляховъ, Заруцкій умпожаль свои шайки прелестію добычи, вскалъ единомышленниковъ, въ пользу Лжецаревича Іоапна, между людьми чиновными, и находилъ (791), но еще не довольно для успъха въроятнаго. Ковъ огласился — и Ляпуновъ предпріялъ, одинъ, безъ слабаго Трубецкаго, если не вдругъ обличить злодъя въ Атаманъ многолюдныхъ швекъ, то обуздать его беззаконія, которыя давали ему силу.

Ляпуновъ савлалъ, что все Дворяне, Дети Боярскіе, люди служивые написали челобитную

къ Тріумвирамъ о собраніи Думы Земской, требуя уставовъ для благоустройства и казни для преступняковъ (<sup>792</sup>). Къ досадъ Заруцкаго и даже Трубецкаго, сія Дума составилась изъ Выборныхъ войска, чтобы абиствовать именемъ отечества и Чиновъ Государственныхъ, хотя и безъ знатнаго Духовенства, безъ мужей Свиклита. Она утвердила власть Тріумвировъ (793), предписала имъ правила; уставила : «1) Взять «владъли ими въ мятежныя времена безъ «земскаго приговора, раздать скуднымъ «Дътямъ Боярскимъ или употребить до-«ходы оныхъ на содержание войска; взять «также все данное именемъ Владислава или «Сигизмунда, сверхъ старыхъ окладовъ, «Боярамъ и Дворянамъ, оставшимся въ «Москвъ съ Литвою; взять помъстья у «всъхъ худыхъ Россіянъ, нехотящихъ въ «годину чрезвычайныхъ опасностей ъхать «на службу отечества или самовольно утва-«жающихъ изъ Московскаго стана; взять «въ казну всѣ доходы питейные и тамо-«женные, беззаконно присвоенные себъ «нъкоторыми Воеводами» (въроятно Заруцкимъ). «2) Снова учредить Въдомство По-«мъстное, Казенное и Дворцовое для сбо-«ровъ хлѣбныхъ и денежныхъ. 3) Урав-«нять, землями и жалованьемъ, всъхъ са-«новниковъ безъ разбора, гдль кто слу«жиль: въ Москвъ ли, ет Тушинь или ет Калу-«гь, смотря по ихъ достоинству и чину. 4) Не «касаться имфиія добрыхъ Россіянъ, убитыхъ «или плененныхъ Литвою, но отдать его ихъ «семействамъ или соблюсти до возвращенія «плънниковъ; не касаться также имънія цер-«квей, монастырей и Патріаршаго; не касаться «ничего, даннаго Царемъ Василісмъ въ награду «сподвижникам» Князя Михаила Скопина-Шуй-«скаго и другимъ воинамъ за върную службу. «5) Назначить жалованье и доходы сановникамъ «и Дътямъ Боярскимъ, коихъ помъстья заняты «или опустошены Литвою, и которые стоятъ «нынъ со всею землею противъ измънниковъ и «враговъ. 6) Для посылокъ въ города употреб-«лять единственно Дворянъ раненныхъ и неспо-«собныхъ къ бою, а всёмъ здоровымъ возвра-«титься къ знаменамъ. 7) Кто нынъ умретъ за «отечество, или будеть изувъчень въ битвахъ, «тъхъ имена да внесутся въ Розрядныя Книги, «вибств съ неложнымъ описаніемъ всвять дель «знаменитыхъ, на память въкамъ. 8) Атама-«намъ и Козакамъ строго запретить всякіе разъ-«ъзды и насилія; а для кормов посылать только «Дворянь добрыжь съ Дътьми Боярскими. Кто же «изълюдей воинскихъ дерзнетъ грабить въ се-«леніяхъ и на дорогахъ, тъхъ казнить безъ «милосердія: для чего возстановится старый «Московскій Приказъ Разбойный или Земскій. «9) Управлять войскомъ и землею тремъ из-«браннымъ Властителямъ, но не казнить никого

«смертію и не соилать баз терогостиван«назо земсказо вризовори, безъ суда и вины
«законной; кто же убьеть человіна само«вольно, того линить жизни, какъ злодія.
«10) А если избринные Властители не бу«дуть радіть вседушно о благі землів и
«слідовать устанленныть зайсь правилать,
«нли Восноды не будуть слушаться кіз«безпрекословно: то шы вольны сесю зем«лею перемінить Властителей и Воснодь,
«и выбрать вных», способныхъ къ бою я
«ділу земскому.»

Сію важную, уставную грамоту, ознаменованную духомъ умъревности, любии къ общему государстиенному благу и снискъ нестастнымъ обстоятель-Rightmor ствамъ времени, подписали Тріумвиры (Ляпуновъ вывсто Заруднаго, вероятно безграмотнаго), три Дълка, Окольничій Артемій Измайловъ, Князь Иванъ Голицынь, Вельяминовъ, Иванъ Шереметевь и миожество люлей безчиновныхъ отъ имени двадцати-пяти городовъ и войска (794). Дали и старались исполнить законъ; возстановили хотя тынь Правительства, бездушнаго въ Самодержавін безъ Самодержца. Но Лапуновъ уже занвмался и главнымъ деломъ : вопросомъ, где искать лучвили мисто Царя для одушевленія Россія? Уже, для перенвнивъ мысли (795), онъ думалъ, по-добио Метиславскому и другимъ, что сей мучий Царь долженъ быть иноземенъ Державнаго племени. бозъ связой наслъдственныхъ и личныхъ, родственниковъ и клевретовъ, враговъ и завистниковъ между подлачными. Недоставаля времени обозрѣть всф Державы Христіанскія, искать далеко, сноситься долго: бляжайшее казалось и выродитишнить, объщая вамъ, витсто вражды, миръ и соювъ. Дяхи насъ обманули: мы еще иогли испытать Шведовъ, менъе противныхъ Россійскому народу. Ненависть къ Ляхамъ кипъла во всъхъ сердцахъ: ненависть къ Шведамъ была только историческимъ воспоминаніемъ Новогородскимъ — и даже Новгородъ, какъ увъряютъ, мыслилъ въ случаъ крайности подлаться скорже Шведамъ, нежели Сигизмунду (<sup>796</sup>). Что предлагаль Делагарди самъ собою, того уже ревностно хотыль Карль IX: дать намъ сына въ Цари; уполномочнать Вождя своего для нефхъ нажныхъ договоровъ съ Россіею, и писаль къ ся Чинамъ Государственнымъ, что Сигизмундъ, будучи орудіемъ Іезунтовъ или Цаны, желаетъ властвовать налъ нею единственно для искорененія Греческой Віры; что Ко-роль Испанскій въ заговорь съ ними и намі-ренъ занять Архангельскъ или гавань Св. Николая: но что Россія въ тесномъ союзе съ Швецією можеть презирать и Ляховъ и Папу и Ко-роля Испанскаго (797). Россія виділа Шведовъ въ Клуппив! Могла однакожь извинять ихъ невърпость невърпостію своихъ, и повнила, что они съ незабреннымъ Княземъ Микаиломъ

освободили Москву. Ляпуновъ ръшился вступить въ переговоры съ Генераломъ Делагарди.

Щэода-Цэла ог

Желая утвердить въчную дружбу съ нами, Шведы въ сіе время продолжали безсовъстную войну свою въ древнихъ областяхъ Новогородскихъ, и тщетно хотъвъ взять Орфшекъ (796), взяли наконецъ Кексгольмъ, гдф изъ трехъ тысячь Россіянъ, истребленныхъ битвами и цынгою, оставалось только сто человъкъ, вышедшихъ свободно, съ имѣніемъ и знаменами: ибо непріятель еще страшился ихъ отчаянія, свідавь, что они готовы взорвать кръпость и взлетъть съ нею на воздухъ! Дикія скалы Корельскія прославились великодушіемъ защитниковъ, достойныхъ сравненія съ Героями Лавры и Смоленска! Къ сожальнію, Новогородцы не выбли такого духа, и хваляся ненавистію къ одному врагу, къ Ляхамъ, какъ бы безпечно виабля завоеванія другаго: уже Делагарди на берегахъ Волхова! Бояринъ стоялъ Иванъ Салтыковъ, начальствуя въ Новъгородъ, внутренно благопріятствовалъ, можетъ быть, Сигизмунду (199): по крайней мъръ дъйствовалъ усердно противъ Шведовъ; но его уже не было. Свъдавъ, что онъ намеренъ итти съ войскомъ къ Москве, Новогородцы встревожились; не върили сыну злодея и ревнителю Владиславова

царствованія, опасаясь въ немъ готоваго сподвижника Ляховъ; призвали Салтыкова изъ Ладожекаго стана, удостовърили крестнымъ обътомъ въ личной безопасности — и посадили на колъ, возбужденные къ дёлу столь гнусному зљичь Дьякомъ Самсоновымъ (800)! Издыхая въ мукахъ, злосчастный клялся въ своей невинности; говорилъ: «не знаю отца, знаю только «отечество, и буду вездъ ръзаться съ Ляхами»... Жертва беззаконія челов'яческаго и правосудія Небеснаго: ибо сей юный, умный Бояринъ въ день Клушинской битвы усерднее другихъ изменниковъ способствоваль торжеству Ляховъ и сраму Россіянъ (801)! . . . На мъсто Салтыкова Ляпуновъ присладъ Воеводу Бутурлина, а въ слъдъ за нимъ и Князя Троекурова, Думнаго Лворянина Собакина, Дъяка Васильева, чтобы немедленно условиться во всемъ съ Генераломъ Делагарди, который съ пятью тыса-чами воиновъ находился уже близъ Хутынской Обители (802). Переговоры началися въ его станъ. «Судьба Россіи» — сказалъ ему Бутурливъ - «не териитъ Вънценосца отечествен-«наго: два бъдственныя избранія доказали, что «поддавному нельзя быть у насъ Царемъ благословеннымъ» (803). Ляпуновъ хотълъ мира, союза съ Шведами и Принца ихъ, юнаго Фи-липпа, въ Государи; а Делагарди прежде всего хотвлъ денегъ и кръпостей въ залогъ нашей искренности: требовалъ Орешка, Ладоги, Ямы, Копорыя, Иваня-города, Гдова (804). «Лучте

«умереть на своей земль, нежели искать спасе-вія такими уступками,» отвътствовали Россійскіе Сановники, в заключили только перемаріе, чтобы описаться съ Лапуновымъ. Наученный обманомъ Сагизмунда, оси Властитель не ду-маль дълиться Россією съ Піведами; соглашался однакожь впустить вкъ въ Мевскую крфпость и выдать имъ ифсколько тысячь рублей изъ казны Новогородской, если они носпъщать къ Москвъ, чтобы виъсть съ вършыми Россіянами очистить ся престоль отъ твии Владисла» вовой — для Филиппа. Все зависько отъ Делагарди, какъ прежде отъ Сигизмунда, — и Делагарди сдълалъ тоже, что Сигизмундъ: предпочелъ городъ Державъ!... Если бы онъ неукосичельно присоединился къ нашему войску поль столицею, чтобы усилить Ляпунова, раздълять съ нимъ славу успъха, истребить Госквескаго и Сапъгу, отразить Ходкъвича, возстановить Россію: то вінець Мономаховь, исторгнутый изъ рукъ Литовскихъ, возвратился бы, въролтио, потомству Варяжскому, и братъ Густава Адольфа или самъ Адольфъ, въ освобожденвой Моский законно избранный, законно утвержден-вый на престоль Велякою Думою Земскою, вилючиль бы Россію въ систему Державъ, ко-торыя, чрезъ нъскольно льть, Вестфальскимъ миромъ основали равновъсіе Европы до временъ повращихъ!

Но Делагарди, снискавъ личную прі**казь Бутур**лина, бывшаго Гетманова плівника превностнаго

пенавистинка Лиховъ, вздумалъ, по тайному совъту сего легкомысленнаго Воеводы, какъ пишутъ (805) — захватить древнюю столицу Рюрикову, чтобы возвратить ее Московскому Царю-Швелу, или удержать какъ важное пріобритеніе для Швеців. Срокъ перемирія минуль, и Делагарди, жалуясь, что Новогородцы не дають ему денегь, наъявляють расположение непріятельское, укрыпляются, жгуть деревянныя зданія близь вала, ставять пушки на стінахъ и башнахъ (<sup>808</sup>), приближился къ Колжову монастырю, устроилъ войско для нанаденія, тайно высматриваль міста и дружелюбио угощаль пословь Аяпунова. Бутурживь съ вимъ не разлучался, празднуя въ его станъ. Другіе Воеводы также безвечно пили въ Новегороде; не берегли ни ствиъ, ни башенъ; жители ссорились съ жиздыны рафимин; купцы возили товары къ Шведамъ. Ночью съ 15 на 16 Іюля (807) новго-Делагарди, объявивъ своимъ чиновникамъ, валтъ что враснедебный Новгородъ, велиній имемемъ, славный богатствомъ, не страшный деласильми, долженъ быть ихъ легкою добычею и важивить залогомъ, съ номощію одного слуги изменника, Ивана Швала, незапио вломился въ западную часть города, въ Чудинцовскія ворота. Всв спали: обыматели и стража. Шведы ръзали безоруживания. Скоро раздался воиль изъ конца

въ конецъ, но не для битвы: кидались отъ ужаса въ ръку, спасались въ крипость, бъжали въ поле и въ лъса (808); а Бутурлинъ Московскою дорогою съ Дътьми Боярскими и Стрельцами, иметь однакожь время выграбить лавки и домы знативищихъ купцевъ. Сражалась только горсть людей подъ начальствомъ Головы Стрвлецкаго, Василія Гаютина, Атамана Шарова, Дьяковъ Голенищева и Орлова; не хотъла сдаться в легла на мъстъ. Еще одинъ домъ на Торговой Сторовъ казался неодолемою твердынею: Шведы приступали и не могли взять его. Тамъ мужествовалъ Протојерей Софійскаго храма, Аммосъ, съ своими друзьями, въ глазахъ Митрополита Исидора, который на стънахъ кръпости пълъ молебны, и видя такую доблесть, издали даваль ему благословение крестомъ и рукою, снавъ съ него какую-то эпитимію церковную. сожгли наконецъ и домъ и хозянна, последняго славнаго Новогородца въ Исторін (809)! Уже не находя сопротивленія, они искали добычи; но пламя объяло вдругь нъсколько улицъ, и Воевода Бояринъ Князь Никита Одоевскій, будучи въ кріпости съ Митрополитомъ, немногими Дѣтьми Боярскими и народомъ малодушнымъ, предложилъ Генералу Делагарди мирныя условія. дого Заключили, 17 Іюля (<sup>810</sup>), слѣдующій догошье воръ, отъ имени Карла IX и Новагорода,

съ выдома Бояръ и народа Московскаго, довъ съ утверждая всякую статью крестнымъ цѣло- комъ съ ваніемъ за себя в потомство:

1) Быть въчному миру между объими Державами, на основаніи Теузинскаго (811) договора. Мы, Новогородцы, отвергнувъ Короля Сигизмунда и наслъдниковъ его, Литву и Ляховъ въроломныхъ, признаемъ своимъ защитникомъ и покровителемъ Короля Шведскаго, съ тъмъ, чтобы Россіи и Швеціи вмъстъ противиться сему врагу

общему, и не мириться одной безъ другой.
2) Да будетъ Царемъ и Великимъ Кня-земъ Владимірскимъ и Московскимъ сынъ Короля Шведскаго, Густавъ Адольфъ или Филиппъ. Новгородъ цълуетъ ему крестъ въ върности, и до его прибытія обязывается слушать военачальника Іакова Делагарди во всемъ, что касается до чести упомянутаго сына Королевскаго и до государственнаго, общаго блага; вмъстъ съ нимъ, Іаковомъ, утвердить въ върности къ Королевичу всв города своего Княжества, оборонять ихъ и не жалъть для того самой жизни. Мы, Исидоръ Митрополитъ, Восвода Князь Одоевскій и вст иные сановники, клянемся ему, Іакову, быть искренними въ совътъ и ревностными на дълъ; немедленно сообщать все, что узнаемъ изъ Москвы и другихъ мѣстъ Россіи; безъ его въдома не замышлять

ничего важнаго, особенно вреднаго для Инведовъ, но предостерегать и хранить ихъ во всъхъ случаяхъ; также объявить добросовъстно всъ приходы казенные, наличныя деньги и запасы, чтобы удовольствовать войско, снабдить кръпости всъмъ нужнымъ для ихъ безопасности и тъмъ успъщнъе смирить непослушныхъ Королевичу и великому Новугороду.

- 3) Взавино и мы, Гаковъ Делагарди и всъ Шведскіе сановники, клянемся, что если Княжество Новогородское и Государство Московское признаютъ Короля Шведскаго и наслъдниковъ его своими покровителями, заключивъ союзъ, противъ Ляховъ, на вышеозначенныхъ условіяхъ: то Король дастъ имъ сына своего, Густава или Филиппа, въ Цари, какъ скоро они единолушно, торжественнымъ посольствомъ, изъявятъ Его Величеству свое желаніе; а я, Делагарди, именемъ моего Государя объщаю Новугороду и Россіи, что ихъ древняя Греческая Въра и Богослуженіе останутся свободны и невредимы, храмы и монастыри цълы, Духовенство въ чести и въ уваженіи, имъніе Святительское и Церковное неприкосновенно.
- тельское и Церковное неприкосновенно.

  4) Области Новогородскаго Княжества и другія, которыя захотять также имѣть Государя моего покровителемь, а сына его Царемъ, не будуть присоединены къ Швеціи, но останутся Россійскими, исключав Кексгольмъ съ У вздомъ; а что Россій должна за наемъ Шведскаго войска, о томъ Король, давъ ей сына въ Цари и сми-

ринъ жей жатежи са, съ Боярани и народомъ сдълаетъ расчетъ и постановление особенное.

- 5) Безъ въдома и согласія Россійскаго Правительства не вывозить въ Швецію ни денегъ, ми воинскихъ снарядовъ, и не сманивать Россіянъ въ Шведскую землю, но жить имъ спокойно на своихъ древнихъ правахъ, какъ было отъ времени Рюрика до Осодора Іоанновича.

  6) Въ судахъ, вмъстъ съ Россійскими санов-
- 6) Въ судахъ, вмъсть съ Россійскими сановнинами должно засъдать такое же число и Шведскихъ для наблюденія общей справедливости. Преступниковъ, Шведовъ и Россіянъ, наказывать строго; не укрывать ни тъхъ, ни другихъ, и въ силу Теузинскаго договора, выдавать обидчиковъ истиажъ.
- 7) Бояре, чиновнаки, Дворянство и люди воинскіе сохраняють отчины, жалованье, помістья и права свои; могуть заслужить и новыя, усердіємь и в'ірностію.
- 8) Будутъ награждаемы и достойные Шведы, за ихъ службу въ Россіи, имѣніемъ, жалованьемъ, землями, но единственно съ согласія Вельможъ Россійскихъ, и не касаясь собственности церковной, монастырской и частной.
- 9) Утверждается свобода торговли между объими Державами.
- 10) Козакамъ Дерптскимъ, Ямскимъ и другимъ изъ Шведскихъ вдадъній открытъ путь въ Россію и назадъ (812), какъ было уставлево до Борисова царствованія.
  - 11) Крепостные люди, или холопи, какъ

издревле ведется, принадлежать Господамъ, и не могутъ искать вольности.

- 12) Павнняки, Россійскіе и Шведскіе, освобожаются.
- 13) Сіи условія тверды и ненарушимы какъ для Новагорода, такъ и для всей Московской Державы, если она признаетъ Государя Шведскаго покровителемъ, а Королевича Густава или Фплиппа Царемъ. О всемъ дальнъйшемъ, что будетъ нужно, Король условится съ Россіею по воцареніи его сына.
- 14) Между тъмъ, ожидая новыхъ повельній отъ Государя моего, я, Делагарди, введу въ Новгородъ столько воиновъ, сколько нужно для его безопасности; остальную же рать употреблю, или для смиренія непослушныхъ, или для защиты върныхъ областныхъ жителей; а Княжествомъ Новогородскимъ, съ помощію Божією, Митрополита Исидора, Воеводы Князя Одоевскаго и товарищей его, буду править радътельно и добросовъстно, охраняя гражданъ и строгостію удерживая воиновъ отъ всякаго насилія.
- 15) Жители обязаны Шведскому войску давать жалованье и припасы, чтобы оно тъмъ ревностиве содъйствовало общему благу.
- 16) Боярамъ и ратнымъ людямъ не дозволяется, безъ моего въдома, ни выъзжать, ип вывозить своего имънія изъ города (813).
- 17) Сін взаниныя условія ненарушимы для Новагорода, я въ такомъ случав, если бы,

сверхъ чанія, Государство Московское не приняло оныхъ: въ удостовъреніе чего мы, Воевода Іаковъ Делагарди, Полковники и Сотники Шведской рати, даемъ клятву, утвержденную нашими печатями и рукоприкладиствомъ.

18) И мы, Исидоръ Митрополить съ Духовенствомъ, Бояре, Чиновники, купцы и всякаго званія люди Новогородскіе, также клянемся, въ върномъ исполненіи договора, нашему покровителю, Его Величеству Карду IX и сыну его, будущему Государю нашему, котя бы, сверхъ чаннія, Московское Царство и не принядо сего договора.

О Въръ избираемаго не сказано ни слова; Делагарди безъ сомивнія успоковать Новогородцевъ, какъ Жолкъвскій Москвитянъ, единственно надеждою, что Королевичь исполнить ихъ желаніе и будетъ сыномъ нашей Церкви. Въ крайности обстоятельствъ молчала и ревность къ Православію! Думали только спастися отъ грсударственной гибели, хотя и съ соблазномъ, хотя и съ опасностію для Въры.

Мведы, вступивъ въ кръпость, нашли въ ней множество пушекъ (814), но мало воинскихъ и съъстныхъ припасовъ и только 500 рублей въ казив, такъ, что Делагарди, мыслявъ обогатиться несмътными богатствами Новогородскими, долженъ былъ требовать денегъ отъ Короля: ибо войско его нетерпъ-

матем ливо хотвло жалованья, волновалось, волновалось, от го- бунтовало. и цвлыя дружаны съ распуперала пценными знаменами бъжали въ Финлявгарли. дію (818).

Къ счастію Шведовъ, Новогородцы оставались зрителями ихъ мятежа, ж даля Генералу Делагарди время усмирать его, върчо исполняя договоръ, утвержденный в присягою всехъ Дворанъ, всехъ людей ратныхъ, которые ушля съ Бутурланымъ, но возвратились изъ Бронницъ. Самъ же Бутурлинъ, если не измъннякъ, то безумець, живь изсколько дней въ Бронницахъ, чтобы дождаться тамъ своихъ пожитковъ изъ Новагорода, имъ жюдвиски ограбленнаго, спашиль въ станъ Московскій, вибсть съ Делагардіевымъ чиновинкомъ, Георгомъ Бромме, мавъстить нашихъ Воеводъ, что Шведы, взавъ Новгородъ какъ непрівтели, готовы какъ друзья стоять за Россію противъ Ляховъ.

убіснію Но станъ Московскій представлялся уже лично не Россією вооруженною, а мятежнымъ станъ скопищемъ людей буйныхъ, между комми честь и добродътель въ слезахъ и въ отчаянія укрывались! — Одинъ Россіянинь бъль душею всего, и палъ, казалось, на гробъ отечества. Врагамъ нноплеменнымъ невавистный, еще ненавистнъйтій измѣникамъ и злодъямъ Россійскимъ, тотъ, на кого Атамамъ разбойниковъ, въ личниъ

государственнаго Властителя, извергъ Зарупкій, скрежеталь зубами — Ляпуновь дъйствоваль подъ ножами (816). Уважаемый, но мало любимый за свою гордость, онъ не имълъ, по крийней мара, смиренія Михаплова; знала чену себе и другимъ; списходилъ редко, преэмраль явно; жиль въ избъ, какт во дворцф недоступномъ, и самые знатные чиновинки, сямые раболенные уставали въ ожидании его выхода, какъ бы Царскаго (817). Хищники, имъ унимаемые, пылали злобою и замышляли убійство, въ надежав угодить многимъ личвымъ непріятелямъ сего величаваго мужа. Первое покушеніе обратилось ему въ славу (818); 20 Козаковъ, кинутыхъ Воеводою Плещеевымъ въ ръку за разбой близъ Угръпской Обители, были спасены ихъ товарищами и приведены въ станъ Московскій. Савлался мятежъ: грабители, вступаясь за грабителей, требовали головы Ляпунова. Видя остервенение злыхъ и холодиость добрыхъ, онъ въ порывъ негодованія сълъ на коня и вывхаль на Разанскую дорогу, чтобы улалиться отъ недостойныхъ сподвижниковъ. Козаки догнали его у Симонова монастыря, но не дерэнули тронуть: напротивъ того убъждали остаться съ ними. Онъ почеваль въ Никитскошъ укръпленія, габ въ сабдующій день явилось все войско: кричало, требовало, слезно молило именемъ Россіи, чтобы вя главный п**обер**никь не жертвовамь ею своему гивку. Лануновъ смягчнася, или одумался: заняяъ

прежнее мъсто въ станъ и въ совътъ, одольвъ враговъ, или только углубивъ ненависть къ себъ въ ихъ сердцъ. Мятежъ утихъ; возникъ гнусный ковъ, съ участіемъ и вижшняго непріятеля. Имъя тайную связь съ Атамановъ-Тріумвиромъ, Госъвскій взъ Кремля подаль ему руку на гибель человъка, для обоихъ страшнаго: вибств умыслили и написали именемъ Ляпунова указъ къ городскимъ Воеводамъ о немедленномъ истребленін всёхъ Козаковъ въ одинъ день и часъ (819). Сію подложную, будто бы отнятую у гонца бумагу представилъ товарищамъ Атаманъ Заварзинъ: рука и печать казались несомнительными. Звали Ляпунова на сходъ: онъ медлилъ; наконецъ увъренный въ безопасности двумя чиновниками, Толстымъ и Потемкинымъ, явился среди шумнаго сборища Козаковъ; выслушаль обвиненія; увидыль грамоту и печать; сказаль: «писано не мною, «а врагами Россіи;» свидътельствовался Богомъ; говорилъ съ твердостію; смыкалъ уста и буйныхъ; не усовъстилъ единственно злодвевъ: его убили, и только одинъ Россіянинъ, личный непріятель Ляпунова, Иванъ Ржевскій, сталъ между имъ и ножами: ибо любилъ отечество; не хотъль пережить такого убійства, и великодушно пріяль смерть отъ изверговъ (820): жертва единственная, но драгоцънная, въ честь Герою своего временя, Главъ возстанія, животворцу государственному, коего великая тынь, уже примиренная съ закономъ,

является лучезарно въ преданіяхъ Исторін, а тъло, искаженное злодъями, осталось, можетъ быть, безъ Христіанскаго погребенія, и служило пищею вранамъ, въ упрекъ современникамъ неблагодарнымъ, и малодушнымъ, и къ жалости потомства!

Следствія были ужасны. Не умевь защи-тить мужа силы, достойнаго Стратига и Властвтеля, войско пришло въ неописанное смятеніе; надежда, довъренность, мужество, устройство исчезли. Злодъйство и Заруцкій торжествовали (821); грабительства и смертоубійства возобновились, не только въ селахъ, но и въстанъ, гаъ неистовые Козаки, расхитивъ имъніе Ляпунова и другихъ, умертвили многихъ Дворянъ и Дътей Боярскихъ. Многіе воины бъжали изъ полковъ, думая о жизни болье, нежели о чести, и везать распространили отчанніе; лучшіе, благороднъйшіе искали смерти въ битвахъ съ Ляхами (822)... Въ сіе время явился Сапъга отъ Переславля, а Госъвскій сатлаль вылазку: напали дружно, и снова взяли все отъ Алексъевской башни до Тверскихъ воротъ, весь Бълый городъ и всъ укръпления за Москвою-ръкою. Россіяне вездъ противвлись слабо, уступивъ малочисленному не-пріятелю и монастырь Дѣвичій (823). Сапѣга вошелъ въ Кремль съ побѣдою и запасами. Хота Россія еще видѣла знамена свои на пеплѣ столицы, но чего могла ждать отъ войска, коего срамными Главами оставались Тушинскій

Ажебояринъ и зложъй, сообщинкъ Марины, вывств съ немънниками, Атаманомъ Просовецкимъ и другими, не воинами, а разбойниками и губителями?

COCTOR-

И что была тогда Россія? Вся полуденная беззащитною жертвою грабителей Ногайскихъ и Крымскихъ: пепелищемъ кровавымъ, пустынею; вся юго-западная, оть Десны до Оки, въ рукахъ Ляховъ, которые, по убіснін Ажедимитрія въ Калугь, взяли, разорили върные ему города: Орель, Болховъ, Бълевъ, Карачевъ, Алексинъ и другіе (894); Астрахань, гивадо мелкихъ Самозванцевъ (825), какъ бы отделилась отъ Россіи, и думала существовать въ видь особеннаго Царства, не слушаясь ни Думы Боярской, ни Воеводъ Московскаго стана; Шведы, схвативъ Новгородъ, убъжденіями и силою присвоивали себъ наши съверо-западныя владъвія, гдь господствовало безначаліе,гав явился еще новый, третій или четвертый Ажедимитрій (896), достойный предмественниковъ, чтобы прибавить новый стымъ къ стыду Россіянъ современныхъ и новыми гмусностями обременить Исторію., — и гав еще держался Лисовскій съ своими злольйскими шайками. Высланный наковецъ жителями изо Искова и не впущенный въ кръпкій Иваньгородь, овъ взяль Вороночь, Красный, Заволочье;

| нападалъ на малочисленные отряды Шведовъ; грабилъ, гдъ и кого могъ (897). Тихвинъ, Ладога слалися Генералу Делагарди на условіяхъ Ново- |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |     |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|-----|---|---|
| городскихъ (828); Оръшекъ не сдавался                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |     |   |   |
| •                                                                                                                                       | • | • | • | • | • | • | • | •  | • | • | • | • | • | •   | • | • |
| •                                                                                                                                       | • | • | • | • | • | • | • | •  | • | • | • |   | ٠ | •   | • | • |
| •                                                                                                                                       | • | • | • | • | • | • |   | •  |   | • | • | • | • | •   | • | • |
|                                                                                                                                         |   |   |   | • |   |   |   | ٠. |   |   |   |   |   | • . |   |   |

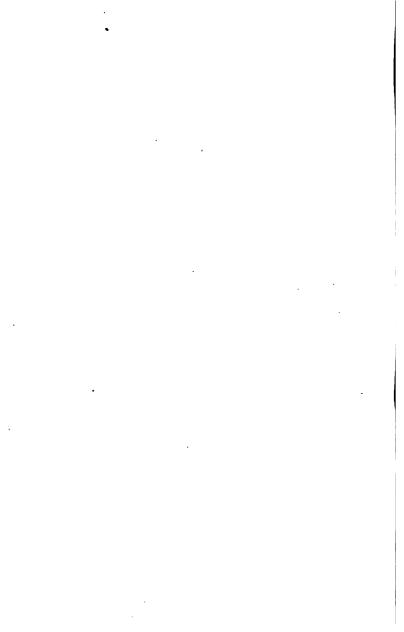

# приложенія

RT XII TOMY

## RCTOPIN

# ГОСУДАРСТВА РОССІЙСКАГО.

- I. Перечень происшествій, собственноручно выписанныхъ Исторіографомъ изъ главнъйшихъ матеріаловъ, коими онъ пользовался для сочиненія XII Tona.
- II. О Древней и Новой Россіи въ ея политическомъ и гражданскомъ отношеніяхъ (отрывокъ изъ рукописи Исторіографа).

#### HERATATE HOSBOJAETCA.

съ тъмъ, чтобы по напечатанія представлено было въ Ценсурний Комитетъ узаноненное число зяземпляровъ. С. Петербургъ. 8 Мая 1853 года.

Ценсоръ А. Крыловъ.

#### I.

# перечень происшествій,

собственноручно выписанныхъ Исторіографомъ изъ главнъйнихъ матеріаловъ, номин онъ пользовался для сочиненія XII тома.

# изъяснение сокращений.

Собраніе Государственныхъ Гранотъ и Грамоты. Договоровъ, хранащихся въ Государственной Коллегіи Иностранныхъ Авль. M. 1813—1826. Договоры. Та же внига. Даматрій или Ажедимитрій. 1. Ермолаевъ. Вышиски сообщенныя Исторіографу Ермолаевымъ изъ Сборника, хранящагося въ Императорской Публичной Бибдіотекѣ. Ж. Жолкъвскій. Журналы. Rzeczy Polskich za Dymitra opisanie. и «Dyariusz Posłow.» Камен. Дипломатическое собрание Бантыша-Каменскаго. **Латухинская** Степенная Книга Jatyx. Львовъ. Львовскій Льтописець. J. Лътописецъ. 4. JHCTL. H. J. Никоновскій Льтописецъ. HEE. oő. На оборотъ. Румянцовская рукопись. Руманц. Rzeczy. Rzeczy Polskich za Dymitra opisanie. Rz. Уваровъ. Хронографъ принадлежавшій Уварову. Рукопись Патріарха Филарета. Ф.

MI.

Шуйскій.

## BAPIAHTS

#### **КЪ СТРАНИЦАМЪ 318 и 319.**

Ніжоторыя изъ послідникъ страниць XII тома найлечы въ подлинной рукописи покойнаго Исторіографа въ лвукъ видакъ. Издатели сего тома въ 1829 году выбрали изъ обоякъ варіантовъ поливйшій. Предлагаемъ и другой, для любопытныхъ Читателей, считая долгомъ, замітить, что пачало его сліддуетъ немедленно за словами страницы 318: дожентя и эпоменницій Шеннъ, къ песчастію своему и къ горести Россіи (18)!....

Сія неволя тяжкая въ земль враждебной сколь была завидна въ сравненіи съ жребіемъ тъхъ Россіявъ, которые, еще дерзая именоваться Боярами, Правителями Государственными, служили тогда Ляху Госъвскому или элодъю Салтыкову, в въ смятеніи ума писали изъ Кремля къ Сигизмунду, что они поздравляютъ его съ одолжніемъ бувтовщиковъ Смоленскихъ и воздаютъ за то хвалу Богу!

Если въ осажденномъ Кремлѣ недостойные Россіяне могли искренно или притворно, хотя и не менъс гнусно радоваться: то сердце въ осаждающихъ упало, когда свъдали о гибели Сиоленска, а скоро и другаго знаменитого, дотолъ върнаго города, гдъ самая ненависть къ Ляхамъ дала выгоду вному врагу нашему, столь же хищному. Бояринъ Иванъ Салтыковъ, начальствуя въ Новегороде, марколиль, можеть быть, Спгизмунду: по крайней м тр тайствовалъ усердно противъ Шведовъ, и выгнавъ ихъ изъ Ладоги. хотълъ освободить Кексгольмъ, уже и сколько мъсяцевъ ими тъснимый; но узнавъ о происшедшемъ въ Москвъ, немедленно выступилъ туда съ войскомъ изъ Ладоги: съ какимъ намъреніемъ, неизвістно. Сынъ злоділ и ревинтель Владиславова царствованія могь ли вселять довъренность? Желая дъйствовать за одно со всъми Россіянами для избавленія столицы отъ Ляховъ, Новогородцы подозръвали Ивана Салтыкова въ единомысліи съ отцемъ и звали къ себъ, давъ ему клятву въличной для него безопасности. Салтыновъ явился — и бълга въроложно преданъ ужасной пыткъ; клядол въ мевинности; говорилъ: «не знаю отца; знаю только отечество и буду різаться съ Ляхани.» Возбуждаемые Дьяномъ Самсоновымъ, Новогородцы посадвли сего несчастнаго, юваго Воярина на полъ. - и Тріумвиры Мосновскаго стана, довольные ихъ ревностио, на его мъсте прислади къ нимъ знатнаго Сановняка Василія Бутурлина, который, бывъ пленникомъ Гетмана Жолкевскаго, квалился омеравність къ Ляхамъ, а не любовію къ чести и свободъ Государственной; судилъ по себъ о другихъ Россіянахъ, не ждалъ ничего добраго отъ своихъ, и лично зная Делагарди, тайно изъявилъ ему готовность содъйствовать видамъ Шведской политики. Въ сіе время Шведы безъ успъха приступали къ Оръшку, но взя-ли наконецъ Кексгольмъ, гдъ изъ трехъ тысячь Россіянъ, истребленныхъ битвою и цынгою, оставалось только 100 человъкъ, вышедшихъ свободно съ имъніемъ и съ оружіемъ: ибо непріятель еще страшился ихъ отчаннія, свъдавъ, что они готовы взорвать крыпость и взлетыть съ нею на воздухъ! Къ несчастію Новогородцы не имъли такого духа. Делагарди, увъренный въ Бутурлинъ, съ пятью тысячами Шведовъ приблизился къ Хутынскому монастырю, объявляя вездъ письмо Карла IX къ Государственнымъ Чинамъ о намъреніи Короля Испанскаго завоевать пристань Св. Николая, или Архангельскъ, если мы не соединимся съ Шведами, заплативъ имъ всъ деньги по договору Мансфельдову и Выборгскому: Новогородцы увърми Делагарди въ дружелюбіи, въ готовности возобновить союзъ съ Шведами, но требовали, чтобы онъ удалился къ границъ ждать тамъ отвъта Воеводъ Московскаго стана на предложенія Карловы, и между тъмъ, пославъ ихъ къ Тріумвирамъ, взяли мъры, хотя исподоволь, для своей защиты: ибо Делагарди не хотълъ отступить, тайно сносясь

съ Бутурлинымъ. Еще Новогородцы върили Швеламъ: върилъ имъ и Ляпуновъ, коего мысль и дъло въ семъ случав изъяснились обстоятельствами важными.

конецъ ХІІ тома.

# ПАРСТВОВАНІЕ

# ВАСИЛІЯ ІОАННОВИЧА ШУЙСКАГО.

Capax imperii Γ. 1606—1610. nisi imperasset.

HEROE.

Граноты о товь. Н. Л. 79.

HEROE. 76. Родъ — Клятва — Грамоты – Журвал. **Патріарх.** — Ссылка Власьева — Игнатія заключають -

Мощи Іюня 3. Разсылаютъ Поляковъ — Посольство въ **Литву — Измъны** \*) городовъ

H. J. 79. — Осада Ельца — Моръ въ Новъгородъ — Петрупка – 80.

Бунтъ крестьянъ и холопей.

\*) Хронограф. : Сѣвера боится мести, и къ Полякамъ. ---Царь къ миру уговаривать Митроп. Пафнутія.

Іовъ ослъпъ: разръшаетъ народъ (Ермолаевъ?) Петрушка: Иваномъ Ивановичемъ — холопъ Свіяжск, головы Стрълецкаго Григорія Елагина.

Грамоты 300.

- 1) Присяга Царю.
- 2) отъ Бояръ.
- 3) отъ Царя.
- 4) отъ Мареы. IDHA 2.
- 5) Царя о подробностяхъ. (Палицинъ).
- 6) Мареы о мощахъ къ жителямъ Ельца.
- ROPOES -родъ
- клятва
- 3) грамоты Патрі-4) мощи apxs?

#### Матеріалы:

Беръ — Паерле — Де-Ту — Филаретъ, HEROH., Морозов., Аврамій., Латух., Хронографы. Псков. Лвт.

Журналы 2.

#### 2 IOHA RZECZY 67.

21 Мая Марину къ Маншку, который обходился съ нею etc. 101. — См. Нъщев.

жоеферевь. Выслали Поляковъ къ границъ: Rzeczy 67.

6 Іюня (Н. С.) Послы съ боярами во дворить. 103 об. (пыщность исчезла; какъ похороны).

Рычь: «мы объ немъ не можемъ жалыть.» — 76. R2.

Коронація 1 Іюня (въ Воскресенье) Rzeczy 67 и 119 об.

- 2 тъло Диметріево въ Москву (въ друговъ 123 об.)
- 9 Іюня. Миншекъ у Бояръ. 67: вещи присланы къ Маринъ.
- 78 : Наши послы въ Литву 22 Іюня. 25 Іюня смятеніе въ Москвъ 79.
- 79: Сослали Аван. Власьева: къ нему въ домъ воеводу и Марину (домъ Борисовъ горитъ 83) см. другой журналъ 111.
- Бояре властиве Царя.
- Іюля 1 слухъ, что Дим. живъ слухъ о пораженіи. 82.
- 80) 1 Авг. Мятежъ: шлютъ войско на мятежниковъ.
- 80) Вишнев. сtc. въ Кострому аругіе, въ Ростовъ, Тверь. 84.
- 81) Царь нъ Троицѣ.
- 82) Мнишекъ въ Ярославль.

- 84) Сосланъ въ Сябиръ Бояринъ Ив. Томал-
- 86: 17 Авг. въсть, что 5000 у Ельца побято 96 еще нобито. еще 97—98 Побъда. 107. Смятеніе 108 и 109—111 клятва III. побъдить 114, 117. 112 въ жельзы Медиковъ.
- въ Окт. 1607. Инсьмо Хариескего о второмъ Димятрін, въ Нъмцевич. переволь 23, въ оригвиаль 302.

Повъсть о разореніи Московскаго Государства.

#### Ŋ€ 95.

л. 7. Атаманы: Истома Пашковъ, сынъ Боярскій, и Ивашко Болотниковъ, человъкъ Телятевскаго. Прилагаются къ Петрушкъ холопи.

> Си. Дела Польси. Кто второй Димитрій? Веревкинъ. Между темъ Шуйскій подъ Тулою.

л. 8. Тушинскій казнить Самозванцевъ (NB Грамота къ его войску отъ бояръ см. въ Румянцевъ.)

11/2 года осаждаютъ Тронцу.

Приходить К. М. Шуйскій—воръ бѣжить. Миханаъ умеръ. Шведы бѣгуть.

Панъ Жоливескій приходить въ Москвъ.

Шуйскаго Монама ссылають въ Іосифовъ Монастырь. Тутъ и гл. Салтыковъ о Възглиславъ.

Впускають Поляковъ въ Москву: Посольство къ Королю.

л. 9: Отвозять Шуйскаго.

Воръ отъ Москвы къ Калугѣ, и тамъ убитъ. Трубецкой, Ляпуновъ.

Общій постъ въ Россіи.

Третій Димитрій въ Иван'в городів, и во Псковів: см. Псков. Лівтоп.

Войско подъ Москвою крестъ ему цѣлуетъ; но Троица нътъ. Казнь вору.

Лучшаго Воеводу, Ляпунова, убиваютъ мятежники; лучшіе люди разъёхались.

 л. 10. Заруцкій съ Мариною и съ ея сыномъ бѣжитъ отъ Москвы; поиманъ и казненъ съ Мариною.

## Беръ.

## 1606.

Король: «не вступаюсь за убіенных»; но если ихъ ближніе за нихъ захотятъ мстить, то не помъщаю. Послы и другіе Поляки свободны.

л. 74. об. выгоняетъ Докторовъ; но Васмара Лейбъ-Медикомъ.

Умерщвленіе младенца въ Угличь.

75. Князь Григ. Шаховской, похитивъ, во время убіенія Д., золотую Госуд. печать, съ двумя Поляками бъжить въ Путивль: тамъ собираются Козаки; избираютъ въ вожди

Истому Пашкова, — до Ельца все ему покорно.

- 77. въ Авг. къ Ельцу Царское войско; быотъ его.
- 78. Перевозять тыло Борисово: туть Ксенія.
- 79. Истома въ Коломнъ и на Котлахъ; многіе бъгутъ изъ Москвы.
- Болотниковъ (изъ Венеціи) къ Истомъ съ войскомъ: видълся съ Дим. у Воеводши Сендомирской.
   См. Ник. Лът. 83.
- 80. Истома передается въ Шуйскому: переговоры съ Болотниковымъ. Требуютъ мнимаго Д., но онъ остался въ Польшъ. (81.)
- Ш. бьетъ Болотникова и осаждаетъ его въ Калугъ отъ 30 Дек. до 3 Мая 1607.

#### 1607.

- 82. Шаховской призваль Петрушку и съ нимъ въ Тулу.
- Шведъ предлагаетъ помощь: отвержена.
- 83. Д. Фидлеръ берется отравить Болотникова; обманываетъ и сосланъ въ Сибирь.
- 84. Петрушка быетъ Москвитянъ.
- въ Іюнь Царь осаждаетъ Тулу.
- 85. Изъ Тулы посылаютъ въ Польшу требовать Димитрія: — является школьный учитель съ Поляками.
- 87. Онъ въ Стародубъ (NB. Письмо Поляка въ Нъмцевичъ. 23).
- Simonis. 89. Тула сдается въ день Симона и Іуды.
- Судьба Болотникова и Петрушки.

Cu. Hanon. Jtr. 91.

90. Шаховской на свободъ. 50 Нъмцевъ въ Сибирь.

— Калуга не сдается: Козаки обманываютъ Царя.

#### 1608.

- Къ Димитрію многіе Поляки; идетъ къ Брянску. См. Никон. Лет. 92.
- 92. Измѣны Нѣмпа.
- 93. Раздаетъ помъстья (Ник. Лът. 80).
- Измъна Нъмцевъ.
- 94. Сраженіе Руминскаго съ Москвитянама (Никон. Лівт. 95).
- 95. 1 Іюна Димитрій подъ Москвой.
- въ Тушинъ отъ 29 Іюня до 29-го Ден. 1609.—
- 96. Посылаютъ Марину въ Польшу: Д. беретъ ихъ, разбивъ провожатыхъ.
- Волшебства Шуйскаго. Мосальскій нъ Д., в объявляеть, что онъ воръ. 97.
- 97. Скопина въ Шведамъ. ) У Д. 100 т.
- Сапъта осаждаетъ Троицу. Вонновъ.
- 98. Переславль сдается. Филареть. Ростовъ, Ярославль.
- 99. Кострома, Галичь, Вологда.

# 1609. (годъ ужаснѣйшій!)

- 100. Сигизмундъ къ Смоленску съ 20 т. (осаждалъ около двухъ лътъ, до 13 Іюня 1611): славная оборона; съ объихъ сторонъ погибло 80,000.
- 101. об. Разореніе отъ Крымцевъ.

- Возсталь Ляпуновъ, будто и противъ Д. и Шуйскаго и Поляковъ.
- Отнали отъ Д. Вологда, Галичь, Кострома, Романовъ, Ярославль, Суздаль, Молога еtс. Возстаніе крестьянъ.
- 103. Въ Генв. 1609 Скопинъ и Де-ла-Гарди въ Новгородъ съ 3000 — Осада Невагорода — Поляки бъгутъ.

Титулъ Д. —

- 104—105. Скопинъ къ Москвѣ Ансевскій во Псковѣ послѣ передачи Д—ва войска въ Королю.
- об. Снгизмундово посольство въ лагерь къ Д. въ Дек. 1609.
- 106. Бъгство Димитрій въ Калугу: строгость къ Нъщамъ: Беръ etc.

## 1610.

- 109. Убівніе Скотницкаго.
- 110. Марина въ Калугу.
- Салтыковъ къ Королю.
- Скопинъ и Де-ла-Гарди въ Москву.
- 111. Умореніе Скопина.
- Переговоры Поляковъ съ Д.
- 113. Шведы разбиты и Русскіе.
- 114. Д. хочетъ топить Нъмпевъ: Беръ.
- 120. Бунтъ противъ Шуйскаго трехъ Бояръ, Ляпунова, Молчанова, Резецкаго.
- 121. Владислава избирають: посольство къ Королю.
- 123. Д. къ Москвъ.

Полаки въ Москвъ.

124. 11 Дек. Убіеніе Димитрія.

125. Марина родитъ сына.

— Шуйскаго въ Польшу.

См. о сынъ въ бунагахъ Малиновскаго.

#### 1611.

- 127. Всѣ города Димитріевы къ Москвѣ.
- 130. Ръзанье къ Москвъ.
- 136. Заключеніе Патріарха.
- 137. Поляковъ осаждаетъ въ Кремлѣ Ляпуновъ.

# Паерле.

### 1606.

- 62. 4 Іюня Послы должны къ рукѣ Царя; но мятежъ въ народѣ и стрѣльцахъ. — Мощи Димитрія.
- 63. 5 Іюня. Одинъ Госъвскій у Дм. Шуйскаго; 6-го съ Боярами видълись; ръчи, какъ въ Журналъ.
- 78 об. Слухъ: убитъ витсто Д. его драбантъ изъ Праги.

#### 1607.

20 Марта наши Послы назадъ въ Москву отъ Короля. 88 на об. 25 Сентябр. комета въ Москвъ.

90 об. 10 Ноября Шуйскій изъ-подъ Тулы въёзжаетъ въ Москву съ 2000 всадниками; народъ ему на встрёчу; Царь въ каретъ на бълыхъ коняхъ, выходитъ и идетъ за образами въ Кремль. 12 Н. къ Троицъ; 17 возвратился въ Москву.

92. Представленіе Пословъ Польскихъ.

## Каменскій.

Имъніе Марины 382.

Послы наши сказывають, что К. Телятевскій, Гр. Шаховскій, Мосальскій и Болотниковъ пристали къ Самозванцу Петру. 388.

Шуйскій женился 17 Генваря 1608 на дочери Буйнос. Ростов. Екатеринъ: ей въ Царицахъ дали имя Маріи и у нихъ дочь Царевна Анастасія. 391.

392. Перемиріе съ Польшею на 3 года: въ савдствіе того Мнишка отпустили: см. условія и о Маринъ, о возвратъ имънія.

394. Вторый Д. у Вишневецкаго и Ружинскаго.

397. Нарушеніе договора Послами: ѣдутъ къ нему. (№ 30, л. 98.)

398. Письма Марины къ отцу, Папъ etc. Настояніе Мнишка объявить намъ войну.

402. Король объявляетъ намъ войну.

Дъла важныя.

(Велиния). Зло, но и добро: Поведеніе Духовенства. Прекрасная заря славы Пожарскаго.

Въ Исторів о Междоцарствій, л. 35 на об.: «въ лёто 7133, въ Іюлі, преставися Царица Елена, лочь Боярина К. Петра Ив. Буйносова-Ростовскаго.» — 36 об. Царица Ив. Вас., Дарья Ив. Колтовская умерла около 7136. Жена Царевича Ив. Ив. (л. 35) умерла около 7132. См. грамоту Англ. къ Іакову, чтобы Англія

м. грамоту Англ, къ Іакову, чтобы Англія взяла Россію.

## Никон. Лът.

## 1606.

Присяга Царя. — Ему присяга. -Ісях ослінь по Хренографу Вънчаніе. — Посвященіе IIa-(upm Holgmann chosa Haтріарха. — Заключеніе Игнаtpiepra) Чудовъ. — Разсылка въ Персію, Цесарю, Шведы. Поляковъ: Послы въ наши Литву. — Царь истить мно-Бунтъ въ гимъ людямъ. — Украйнъ отъ Шаховскаго — Пренесеніе мощей Димитрія.— Грамоты Царскія во всв города о Димитрін. — Войско въ Украйну и къ Ельцу безъ успъ-

Ata 1.9,125, 126 05., 127.

(См. Вере 75, 77, 79. Дѣла Польскія № 26, л. 253 и Камен. 388).

(Cm. Bepa).

ха. — Моръ въ Новъгородъ. — Воръ Петрушка. (См. Хромо-графъ Уварова объ Астрахани и Петрушкъ, о бунтъ, о Ляпуновъ и проч.)

Веръ: церевозъ тъла Борисова и Ксепія (78).

# (Послъ Сент.)

Бунтъ крестьянъ и людей Боярскихъ подъ начальствомъ Болотникова (Беръ 79 об.): Воеводы отъ Ельца идутъ. У Царя не много людей въ Москвъ.

Бунтъ Рязани, Тулы, Коширы: къ Путивлю. Избираютъ Пашкова и соединяются съ Болотниковымъ; идутъ къ Москиъ: берутъ Коломну. — Бунтъ Астрахани; туда войско; цынга. — Мордва и крестьяне осаждають Нижній. — Смоляне славно идутъ на помощь Москвы; раскаяніе нѣкоторыхъ городовъ и Рязани. - Скобьетъ Болотникова. Пашковъ передается Царто (Беръ 80). — Болотниковъ осажденъ въ Калугъ.

Хронограф. Клю.
чарев. о Шуйскомъ: Царь безъ
денегъ и людей
храбрыхъ есть
безкрылыйорелъ.

См. Уварова Хронографъ.

См. Уварова. (Ляпуновъ по Уварову пожалованъ въ Думные Бояре).

См. Уварова: тутъ Князь Телятевскій.

#### 1607.

Посылка Бояръ съ войскомъ противъ разныхъ городовъ. Осада Калуги. — Прокофій Ляпу-

Вездъ см. Уварова. новъ въ Переславлв. Въ Тулв осаждаютъ К. Андрея Телятевскаго, который бъетъ Царкое войско. — К. Вас. Морозу 536, сальскій съ ворами побиты близъ Калуги: воры подрывались порохомъ.

См. Бера о Ша ковсковъ м Цетръ.

Петрушка въ Путивль, бьетъ вездъ Восполь, мучительство (пишетъ къ Королю: Дъла Польск. . 15 26, л. 253); войско

его изъ Тулы въ Калугу, и бьютъ нашихъ — наши бъгутъ отъ Калуги. Џодъ Козельскить бьютъ воровъ: Воевода Измайловъ въ Мещовскъ.

Царь къ Тулѣ (въ Іюнѣ). Бьютъ

воровъ подъ Коширою храб-(туть Лапувовь по Уварову). ро. — Царь беретъ Алексинъ: бьютъ воровъ на Воронеѣ. — Осада Тулы. — Измѣна Князей Урусовыхъ.

Явленіе Димитрія въ Стародубъ. (Дъла, л. 186 об., 197, 199, 200, 213, 215, 293: Заболоц-кой, и бородавка на лицъ). — Д. къ Тулъ: Царь беретъ ее 28 окт. Беръ. Въ день Симона и Гуды: судьба Петрушки, Шаховскаго и Бо-

Уваровъ.

Повысть о разореніи, л. 7.

Письмо о Лжедим. въ Нѣмцевичѣ. Характеръ сего вора въ Нарушев.

Беръ л. 85 и об. 91, 92, 93. (См. лотникова (см. и Бера 89 об., Уварова: 1 Окт.) 90 и на об.)

#### 1608.

Д. бъжить на Съверу — къ нему Ляхи: Воръ къ Брянску, гдъ голодъ. Къ вору Козаки и привели къ нему Царевича Оедьку: его казнилъ.

Брянскъ запасенъ. Храбрость нашихъ; битвы. Но Воеводы отходять къ Карачеву. Воръ впередъ, и зимуетъ въ Ораъ. Къ вору Панъ Ружинскій (см. Бера 94).

въ Псков. Лът.

Бракъ Царя (NB гдъ о его разслабленіи?). Бояре къ Болхову и къ Орлу. Битва съ Ружинскимъ (Беръ 94); теряютъ пушки etc. Болховъ сдается.

Дъти Боярскіе къ Москвъ. Скопинъ противъ вора. Умыселъ

трекъ Бояръ и наказаніе (см. Журнал.)

Уваровъ. Воръ къ Москвѣ — и въ Тушинѣ (Уваровъ 545: Царь противъ Hero).

Ружинскій требуеть отъ Царя свободы Пословъ: — въ расплохъ Литва бьетъ наше вой-MCT. RAP. T. XII.

Уваровъ 541 об.: Свадьба Царя (см. Каменск.) и посылка войска съ Дм. Шуйскимъ.

544 об. *Ля*пуновъ раненъ.

Увар. 545.

См. Львов. 220, 221, 223.

Беръ (95) 29 Іюня.

(Туть измёны въ Москвъ по 548).

ско. Лисовскій бьеть Захар. Ляпунова подъ Зарайскимъ; Узар. 549 беретъ Коломну. Наши бьють

его на Москвървкъ. 99.

Отпускаютъ Пословъ в Сендомирскаго въ Литву. Заговоръ нашихъ измънниковъ съ Госъвскимъ. Марина съ отцемъ 100 къ вору.

(ss 1609 r.)

во Узер. 548 Скопинъ въ Новгородъ нанимать об. 550. войско (Шведы 10000). Его лъта и Де-ла-Гарди въ Видекиндъ. 1, 2.

Сапъта и битва — наши расхо-

дятся по домамъ.

Цълованіе креста въ Москвъ. — Измъны.

Царь вступаеть въ Москву. Осада Тронцы (102). Измѣна

Суздаля.

Измѣна Переславля: доблесть Филаретова въ Ростовѣ; везутъ его въ Тушино.

Берутъ Шую. Измѣна городовъ (см. Бера); бьютъ Литву подъ Коломною. Поэкарскій бьетъ

ее тамъ же.

Скопинъ: бъжитъ въ Оръшекъ,

Осады Тронцы по Ув. 548 об.

Ув. 549.

См. Бера.

Cm. Ym. 550.

Въ Уваров. битвы подъ Москвою до Тронцы – 1609, л. 350.

гав Мих. Салтыковъ накостник. Измъна Пскова. Скопинъ опять въ Новгородъ и собираетъ войско. Воры туда изъ Тушина. Убиваютъ Татищева по наговору въ измент 108. Литва уходитъ.

Мордва и воры къ Нижнему: бьютъ ихъ, и въшають вора Вяземскаго. Шереметевъ очищаетъ многіе города и идетъ Москвъ. Нижегородцы бьютъ воровъ.

Вологда, Устюгъ обращаются; но нашихъ бьютъ. 111.

Бунтъ противъ Царя. 111; въ немъ одинъ К. Василій Голицынъ. Твердость Патріарха и Царя. Человъкъ 300 бъгутъ въ Тушино.

Осада Коломны.

Казнь Боярина Колычева.

Дороговизна въ Москвъ; бъгутъ

въ Тушино - нъкоторые изъ Тушина и говорятъ, что воръ; народъ удерживается: хорошія въсти изъ Новагорода.

Бьемъ Бобовскаго подъ Москвою. Шереметевъ идетъ къ Москвъ. Владиміръ обращается: уби-

ваютъ Воеводу измънчика. Бьемъ Литву подъ Москвою.

Шереметевъ въ Нижнемъ, ратуя 415, 416 счастливо; беретъ Муромъ, Касимовъ.

447

На Троицыиъ ACBL.

Царевичи въ Астрахани: ихъ въшаютъ въ Тушинъ. Не въдаютъ Тушинскаго: знаетъ Церковный Кругъ.

1609 (см. Бера 103).

Нъмцы въ Новгородъ въ Генварѣ (см. Договоры).

Битвы съ измѣнниками Псковскими — быотъ Литву у Торопца.

Битва у Торопца (см. Филарета). Походъ Скопина къ Москвъ: 120 битвы.

Города казну Скопину. Битвы: бьютъ насъ у Суздаля. Беремъ Переславль.

Дороговизна въ Москвъ, и опять

на Царя: смираются, свъдавъ о Скопинъ.

Полъ Слободою бьемъ Литву. Cm. Beps 401

Ляпуновъ поздравляетъ Скопина на Царство, браня Царя: Скопинъ деретъ грамоты, но отпускаетъ вручителей: отселъ злоба Царя на Скопина.

124

Сходъ войска у Скопина.

Ув. 551.

Худо въ Москвъ. Измъна въ Красномъ селъ.

Жгутъ Деревянный городъ, но быютъ Литву. Сшибка у Николы.

126

Пожарской быеть Литву. Еще

сшибка у Можайска.

Неудача Скопина на Суздаль. Салтыковъ въ Тушинъ и къ Ко-

ролю о Владиславъ: оъжитъ воръ въ Калугу (см. Бера): шумъ въ его лагеръ.

#### 1610.

Марина въ Калугу. Осада Троицы. Скопинъ бьетъ Сапъту. 130. Бъгство изъ Тушина; освобож-

деніе Филарета.

Boáczo

Входъ въ Москву Скопина 131. Ув. 581. об.

Смерть его. 132 (о характеръ его Ключаревъ и Видекиндъ).

ве до. быть Ав. Войско наше къ Смоленску. Ув 552. щ уй-

торь Къвера. 101 см. Бера. 101 ск. Бера. 101 скаго за Ляпуновъ возстаетъ 133 за Сколость: пина. Пожарскій не пристаетъ см Клюкъ нему.

ыров. в Кънему. 1848- Вьютъ нашихь и Нёмцевъ. 135. и 553 об. 1848- Странция. Дунова.

Убіоніо Князь Василій Голицынъ съ Ля- Арзамасъ пуновымъ. 135.

Воръ къ Москвъ изъ Калуги. Ув. 853 об. Крымцы намъ въ помощь, дерутся и уходять назадъ. 136. Змъевъ въ Пафнутьевъ: храб-

рость Волконскаго. Воръ беретъ монастырь.

Пожарской въ Зарайскъ въренъ. Измъна Коломны, 137.

no Karo-Tapesy: BITTORS-

чудеса Въ Іюль 1610 бунтъ противъ Царя — ссылаются съ ворами Тушинскими — сводятъ свой домъ. Числа см. въ Ключаревъ.

> Владвють Болре 129 и ссылаются съ Тушинскими, чтобы поимали вора: тв смъются. Постригають Шуйскаго (см. Филарета). См. Увар. 555 и Ключарева.

Въ Ключаревъ бунтъ, брань, ув. 584, сопьяница, блудникъ Шуйскій: выть: дають оправданіе, твердость Царя въ ему удъль. Февраль; бысуть къ Тушин-CKOMY.

См. также Львова 220 etc. Ядро Р. И. 325, 326. Палицын. 189).

#### продолжение никон. лът. послъ шуйскаго.

#### Автопись о мятежахь.

#### 1610.

Смоляне изъ Москвы къ Жолкъвскому 140.

Гетманъ Ж. къ Москвъ. Ермогенъ съ условіемъ. Салтыковъ и Молчановы требуютъ благословенія у Патріарха.

Посольство наше къ Королю.

Впускають Литву въ городъ, Воръ бъжить въ Калугу.

Литва, Колязин., Луки. Посылаютъ изъ Москвы Ив. Салтыкова съ войскомъ въ Новгородъ,

Ссылаютъ Шуйскаго въ Іосифовъ монастырь, жену его въ Суздаль (у нихъ дочь).

Наши Послы у Короля: Шеннъ. по Увар. Келарь

Тетманъ съ Царемъ къ Королю. Пословъ: ихъ дъла.

149

Ув. 555: ито вла-

Убіеніе вора въ Калугъ: Увар. дъють въ Москвъ? 558.

450

Калугъ: Увар. дъють въ Москвъ?

Авраній увхаль
въ Москву. 557.

Убіеніе Бъльскаго въ Казани.

Утъснение Москвитянъ: Ляпу- письма Ермогеновъ. Собрание войска. 557.

#### Сношение съ Калугою. Увар. 558.

#### 1611.

Болре и Патріархъ : гнусный Салтыковъ.

Утъснение нашихъ Пословъ.

Дъйствія Ляпунова: Пожарскій. Въ Ключаревъ характеръ Ермогена.

Партіврх. подъ стражею.

Никто нейдетъ за вербою.

Полеки начинають убійства.

Войско наше къ Москвъ. 159. Сводятъ Ермогена: на его мъсто бецкій и Заруцкій

опять Игнатія. 160.

Беругъ подъ стражу нашихъ Пословъ полъ Смоленскимъ.

Ув. 558 об., Ляпуновъ 559.

YB. 558 # 559; Tpyизъ Калуги.

**559 воровство Ко**заковъ подъ Москвою: Ляпуновъ 560.

#### Игь льтописи о мятежахь.

227. Измънники убъждаютъ Ермогена писать къ городамъ.

227. Убіеніе Ив. Салтыкова въ Новъгородъ.

228. Воеводы изъ-подъ Москвы посылаютъ оберегать Новгородъ.

229. Король велить бить Смоленскихъ Дворянъ.

Взятіе Смоленска.

231. Битвы Сапъги полъ Москвою.

231. Идетъ къ Переславлю.

233. Воеводы наши берутъ Бългородъ.

-- Посылаютъ въ Новгородъ выбирать Шведск. Принца.

Убіеніе Ляпунова.

236. Приносять образъ изъ Казани.

237. Даютъ Смолянамъ земли въ

Арзамасъ.

od, by living upnходять поль Москву Казанцы etc., беругь Дввичій. 563. Трубецкій и крестъ вору Псковскому, Матюшкъ Дънкону Заяузскона колъпос**адил**и. 564. Сковали вора 241. Сапъта къ Москвъ. и привезли подъ Москву. Шведы взяли Новгородъ

въ 1608 г.

хамаъ избранъ.

ı

Уваровъ 560, 561 (См. Уваров. 562, выгнали ихъ оттуда; призваны въ Нижній къ Минину): тутъ вся исторія Пожарскаго: о воръ Псков-CROM'b.

козаки целовали 237. Взятіе Новагорода Шведами... цълуютъ крестъ Королевичу.

му. Шереметева 240. Лай Козаковъ. Разъъзжаются изъ-полъ Москвы.

Черкасы берутъ Козельскъ.

- Гетманъ подъ Москву; битва. Идетъ зимовать въ Рогачевъ.

242. О Сидоркъ, воръ Псковскомъ.

Увар. 565 на об. бе- 243. Тайный постъ; видъніе. рутъ Кремль: Ми-245. Бьють Черкасъ.

Шведы берутъ Иваньгородъ, Яму etc.

246. Пожарскій и Мининъ: вся исторія.

250. Смерть Ермогена.

256. Исковскаго вора беруть: Трубежкій и Заруцкій исправзвются.

256. Подъ Москвою хотять къ Шведу: посылка въ Новго-

родъ.

257. Казанцы къ Москвъ.

258 Шлють противъ Черкасъ. 259. Бой съ Козаками подъ Уг-

личемъ.

260. Митрополить Кирилль въ Ростовъ.

— Выгоняють Козаковъ изъ Переславля.

— Послы изъ Новагорода.

261. Умыселъ Заруцкаго противъ Пожарскаго.

263. Трубец. и Заруцк. зовутъ Пожарскаго къ Москвъ.

264. Пожарскій шлеть часть.

265. Украинцы подъ Москву.

266. Пожарск. къ Москвъ.

267. Побъгъ Заруцкаго.

268—295. Походъ и взятіе Мо-

292. Черкасы беруть Вологлу.

295. Козаки бунтуютъ.

296. Король въ Вязымь.

297. Жолкъвскій къ Москвъ.

298. Приступъ Литвы къ Во-

- Король изъ Россіи.

299. Быоть Заруцкаго у Пере-

300. Шведы о своемъ Принцѣ: имъ приной отказъ. 301 etc. Избраніе Михаила.

## Палицынь.

Царь посылаеть Митрополита Крутицкаго уговаривать Съверянъ, 30.

Ежегодно грабятъ Татары и Черкасы.

Ажедимитрій есть сынъ Поповскій, Матвъй Веревнить, 31.

Пирують за столомъ; а тамъ одни (изъ Москвы) идутъ въ палаты къ Царю, а другіе ъдутъ въ Тушино.

Перебъжчики, перелеты.

31 P6

Русскіе хуже Поляковъ 32: расписать это звърство.

Измъны, подлость Тушинскихъ.

Насилія женъ , 34, 45, 46.

35. И въ битвахъ прельщаютъ другъ друга.

36. Царемъ играли какъ дътищемъ: отъ одного къ другому.

37. Считается за стыдъ доносить на измѣнниковъ; но казнитъ Царь и невинныхъ.

40. Измъна Князя Петра Уруса, женатаго на вдовъ А. Шуйскаго.

Касимовскій Царь къ вору.

Осквернение святыни, и 47.

42. Бъгство, пожары ночью выъсто луны.

- 43. Звёри вырывають хлёбъ язъ якъ; измённики все истребляють. (Доброе поведение Духовенства).
- 44. Ругательство надъ Филаретомъ и Епископами.
- 50. Гав? гав?
- 52. Палицынъ въ Москвъ во время осады.
- 55. Одни Поморскіе города вірны (и 56).
- Какъ проходятъ въ Москву.
- 57. Заслуги Лавры (59, 60).
- 58. Посольства Царя въ Англію, Данію.
- 61. Начало осады 23 Сент. 1608.
- 63. Воеводы осадные.
- 61. Вылазка.
- 62. Выжигають селенія вокругь.
- Литва строитъ станъ и остроги.
- 63. Устроеніе осады въ монастыръ.
- 65. Цълованіе креста.
- 66. Грамоты.
- 72. Приступы, туры, валъ.
- 73. Стръльба Окт. 3.
- 76. Покаяніе.
- 77. Подкопы и пиръ Сапъги.
- 78. Приступы.
- 83. Вылазка и пленъ.
- 85, 86. Паны, число войска. Раненыхъ тяжело постригаютъ.
- 88 91. Узнали, гав подкопъ.
- 94. 500 Козаковъ на Донъ.
- 95. Ворота въ ровъ.
- 95. Рветъ ноги и руки у Старцевъ.

- 97. Ядра въ церковь.
- 98. Сбиваютъ славную пушку.
- 100. Вылазка; ясакъ Серейй; находять подкопъ, зажигають, умирають.
- 101. Умираетъ за брата измънника.
- 104. Ноября 9; отнимають батарен.
- На Красной горъ батареи Литовскія и на Волкушъ и въ Терентьевск. рощъ.
- 106, 107. 8 пищалей; цѣлый день драка. Число убитыхъ (108). Литовцевъ 1500. Вѣстъ къ Царю 109.
- 109. Хитрость Сапъги тщетная.
- 110. Вылазки: имена тутъ Старцевъ. 111.
- 113. Герой Суета даточной. Имена Героевъ.
- 114. Раненъ Лисовскій. 115. Убитъ Горской.
- 116. За дровами. 127.
- 116. Измѣна казначея.
- 121. Измѣнники воду отнять. 122. Еще измѣна 123.
- 123. Литва отступаеть въ таборы.
- 124. Вылазки свободныя.
- 129. Моръ; 17, цышга.
- 130, 132. Умерло 297 иноковъ, иныхъ 500: всъхъ 2125 (134), смрадъ 133.
- 134. Престають вылазки.
- Литва съ деревьевъ смотрятъ въ монастырь, зовутъ.
- 135. Посольство къ Василію, Келарь напрасно.
- 136. 60 Козаковъ и порохъ.
- Казнь плънныхъ.
- 140. Панамъ даютъ меду; обманы.

- 141. Трубачь въ дружбъ съ Воеводою.
- 142. Панъ нъмой къ намъ.
- 144. Открываютъ измѣну трубача.
- 145. Охрабряеть чудотворецъ.
- 146. Витязь Ананія ранить Лисовскаго.
- 147. Еще витязи. 7 Мая.
- 148. Освященіе храма; бользнь минуетъ.
- 149. Приступы 27 Мая (прежде негодные слылались храбрецами).
- 154. Въсть о Скопинъ и Шереметевъ. 156.
- 155. Поляки встрепенулись; готовятся къ битвъ.
- 156. Михайло Салтыковъ и Грамотинъ измѣнники, обманываютъ: будто сдался и Скопинъ и Шереметевъ.
- 157. Не върятъ.

158 Примель отъ Скопина.

- Насмѣшка Зборовскаго: лукошко.
- 158. Приступъ Іюля 31 (??)
  - Въ обители не болье двухь соть.
- 160. Бъгутъ Литва.
- 161. За дрова быотъ. 162.
  - Отчанніе въ монастыръ.
- 168. Паки вдутъ противъ Скопина.

  Августа?
  Іюдя 5 (??)
- 170. Надъ ними побъда: опять къ Троицъ, я еще битвы 171.
- 171. Узнавъ отъ перебъжчика, Троицкіе выдазку.
- 172. Награбленныя стада у Трояцы 15 Авг.
- 173. Къ Скопину о помощи: приходитъ Жеребповъ.
- 174. Сколько еще хлаба?
- 175. Іоасафъ простъ.

- 175. Korga ymesta Cantra?
- 179. Генв. 12 (169/10?)
- 177. До Жеребцова просто дрались, да было лучше, безъ Нъмецкой мудрости 178.
- 178. 4 Генв. Волуевъ отъ Скопина съ 500: битва съ Сапътою: бъжитъ, бросая богатство.
- 180. Изъ Троицы со Св. водою въ Москву.
- 168. Скопина битва.
- 173, 179. Побътъ Сапъти.
- 188. Корыстолюбіе купцевъ Московскихъ въ закупкъ хлъба.
- 189. Укоризны Царю несчастіемъ.
  - Собраніе народа въ Москвъ: Патріархъ,
     Царь.
- 191. Троицкій дешевый хлібоь: 2 рубли четверть.
- 197. Какіе Государи и сколько занимали денегъ у Троицы! Годуновъ, Гришка, Шуйскій.
- 200. Берутъ сосуды у Троицы.
- 201. Навъты Царю на Скопина.
- 203. Смерть Скопина сомнительна.
- 204. Воины не любять Дмитрія Шуйскаго за его гордость.
- 205. Царь призываетъ Крымцевъ: ихъ грабежи.
- 206. Переговоры Москвитянъ съ Тушинскими, чтобы свести Шуйскаго и погубить Лжед.
  - Пострижение Царя. Ермогенъ противъ.
- 208. Условіе Владиславова избранія.
  - Послы къ Королю.
- 210. Впускаютъ Поляковъ въ Москву для чего?
- Везутъ Шуйскаго къ Королю.
- 211. Худо Посламъ у Короля.

- Однахъ пословъ отсылають въ Латву, другіе увзжають.
- 212. Смерть вора въ Калугъ.
- 213. Возстаетъ на Поляковъ П. Ляпуновъ.
- 216. Разореніе Москвы 19 Марта 1611.
- 217. Ермогена заключаютъ.
- 218. Лавра действуетъ.
- 221. Описаніе Воеводъ, наущихъ отовсюду къ Москвъ.
- 224. Убіеніе Ляпунова.
- 225. Многіе Русскіе уходять изъ-подъ Москвы.
- 227. Лавра поднимаетъ в Минина.
- 229. Новый Дмитрій во Псковъ.
- 230. Неудовольствіе на Пожарскаго за медленность.
- 232. Заруцкой хочеть убить Пожарскаго.
  - Вора Псковскаго берутъ и привозять къ Москвъ.
- 233. Заруцкой бъжить съ Мариною.
- 233. 14. Авг. Пожарскій въ Москвъ.
- 235. Бой съ Ходквичемъ.
- 239. Аврамій убъждаетъ Козаковъ. Ясакъ: Серейсев! Серейсев! 240. Бой.
- 240. Ходквичь бъжитъ.
- 242. Опять Козаки бунтуютъ.
- 243. Лавра предлагаетъ имъ сосуды: не берутъ отъ стыда.
- 245. Берутъ Китай 22 Окт.
  - 246. Поляки сперва Мстиславскаго выпускають.
  - 248. Ужасный видъ Кремля.
  - 250. Избраніе Михаила.

253. Кто сперва избираетъ?

254. Ни одного противоръчія.

259. 14 Марта названъ Царемъ.

268. Владиславъ: въ Смоленскъ къ Сигизмунду всъ наши воры.

#### Г. 1618 въ Сент.

270. Къ Троицѣ: Левъ Сапѣга присылаетъ въ Лавру образъ Св. Николая Можайскаго.
277. Въ Дек, миръ въ Деулинѣ.

## Дпла Польскія.

**№** 26.

#### 1606.

Л. 9. Вънчание 1-го Іюня.

Поляковъ разослать. Пословъ держать въ Москвъ на Посольскомъ Дворъ.

13-го Іюня. Посылаетъ въ Литву К. Григ. Констант. Волконскаго и Дъяка Андрея Иванова (10): сказать, что Гришка съ Поляками точно хотъли побить Святителей, Бояръ, etc. (18).

18. Кто посланы въ Угличь?

Погребля подлѣ отца.

100. Воръ Власьевъ.

125. Послы къ Рудольфу.

126. об. Ромодановского въ Шаху.

127. Швед. Посланникъ къ Москвъ.

173. Возвратился К. Волконской 13 Февраля 1607.

182. Пословъ нашахъ: «матерны лаяли, измѣнники называли,» грязью метали. «Короля не

слушаютъ» (на об.)

Еще, какъ и прежде, велъли Волконскому узнать, какъ Польша съ Австріею, Турціею, Крымомъ.

## Въ Крымск. аблахъ:

Царь: не имѣлъ времени думать объ васъ.

186 of.

197 об. 200, 213, 215. Димитрій живъ: въ Сендомиръ, у жены Воеводы: и бородавка на лицъ. (Авг. 12).

У него (288) К. Вас. Мосальскій (188 об.) или онъ на Москвъ.

187 об. «Взяли изъ хоромъ, убили: тутъ была Марина.»

— Мих. Молчановъ бъжалъ: жилъ у Д. для чернокнижья.

188. Молч. кнутомъ битъ.

197 об. Слукъ, что кто-то изъ Годуновыкъ на престолв.

223. Йословъ не сажаютъ: Король въ черномъ платъв.

253. Петръ на Съверъ: шлетъ Пословъ къ Королю.

Прівзжають въ Польшу Русскіе, вщуть, спрашивають Димитрія. 338. 321. 293.

199 об. 215.

- 255 об. Густавъ проситъ войска на Ливонію.
- 287. Угроза: «если вы отпустате нашихъ изъ Москвы, то Дмитрашки и Петрушки не будеть; а если нъть, то наши имъ будутъ помогать.»
- 299. О Петрушкі: «моя сестры были при родахъ Ирины.»
- 319. Побъда надъ Съверянами подъ Москвою.
- 325. Крымцы воюютъ Польшу.

#### № 27.

- 42 об. Ц. Шуйскій въ ссылкѣ съ Цесаремъ, Англіею, Даніею, Шахомъ.
- 49. Дьякъ Думный Посольскій Василій Телепневъ.
- 174. Послы хотълв и Пословъ и Сендомирскаго для договора.
- Въ перемири. грамотъ: «которые Польскіе и Литов. люди, и Киязь Романъ Ружинской и Вишневецкой и иные, вторгнулись въ нашу землю, и Королю промышляти, чтобы тъ люди вернулись (и Лисовской).

#### Дпла Шведскія.

## **№** 8.

л. 16 об. Нашъ Воевода пишетъ къ Шведскому (20 Февр. 1607), что мы еще не думала посылать Пословъ на съёздъ, и вашихъ сборовъ не бонися.

- л. 17. Шведы пособлять готовы.
- 18 об. (См. еще 56): не хотимъ помощи.
- 19. Въ Новъгородъ моръ.
- 52. Грамота Царя къ Арцы-Карлу, Свейскаго Королевства владътельному и вотчинному Киязю.
- 52 об. Первый гонецъ Данило Юртъ; второй Беритъ Ниманъ.
- 59. Королемь писать.
- 62. Пріемъ гонца.

#### **№** 9.

- г. 1600. Договоръ о вспоможенія: уступаемъ Корелу и Ливонію. Дають 5000 человіжь и боліве. Л. 5 об.
  - 14 об. 43 об. и 49: 100 тысячь ефинковъ на мъсяцъ.

#### Псковскій Аптописець.

- 27. Скопинъ въ залогъ Шведамъ Корелу, Кексгольмъ.
- об. Даютъ отраву Скопину отъ зависти.
- Шведы назадъ къ Новугороду и требуютъ найма.
- Берутъ города, Корелу, Яму еtc.
- 30 об. въ 1611 г. Ходиввичь осаждаетъ Печерскій м.

- 33 об. Шведы тоже осаждають.
- 36 об. Царь Шуйскій: «поятъ жену, и начатъ ясти и пити и веселитися, а о брани не бреже.» Воины расходятся.
- 37. Шуйскій астощаеть казну, береть сосуды церковные.
- Междоусобіе страшное, сынъ на отца etc.
- об. Скопинъ нанялъ 12 тысячь.
- 38 об. Зависть на Скопина невиннаго.
- 39 об. Жена Дм. Шуйскаго дала ему отраву, Христина, дочь Скуратова.
- 40 Быотъ Дм. Шуйскаго и Шведовъ.
- об. Шведы владъютъ Новымгородомъ 6 лътъ: грабежъ.
- Псковъ отложился; Казань бунтуетъ, хочетъ быть снова Царствомъ.
- 41. Упреки Шуйскому. Его ненавидать больше Бояре. Ермогень противь его враговь: «развъ нельзя вамъ набрать изъ своихъ? Нъть, его не слушають воины.

Свергаютъ Шуйскаго.

- 42. Упреки Короля Русскимъ измънникамъ: «повърю ли вамъ сына?»
- об. Жолкъвскій обезоруживаетъ Москву.
- 43. Умыселъ Поляковъ: ръзанье.
- 44 об. Король къ Можайску и не успълъ. Ходкъвичь. Мининъ.
- 46. Хотятъ Шведскаго на Царство.
- 49. Избраніе Михапла.
- об. Мать править Царствомъ.
- 50. Условіе не казнить Бояръ.

- об. Крадутъ Бояре доходы.
- Безпорядки.
- Намествіе Шведовъ: виръ съ Поляками.
- 52 об. Царь сперва на Хлоновой женется; ссы-
- Начинаетъ Филаретъ всемъ править. Сватовства въ чужнът эсилить.
- 54. Въ угодность матери не женится на Хлоновой (злодвиство и есылка Салуыковых в предътвить). На Долеоруной.
- 77. Мятежъ Псковскій. Смутныя грамоты въ Псковъ отъ Туминскаго, въ Авг. умеръ Геннадій отъ скорби.
- об. Мятежъ, въ пользу вора.
- 78 об. Сажають на колья добрыхъ граждань. Давять Шереметева.
- 79 об. Злодъйства.
- 82. Въче. 200 человъкъ погибло.
- об. Пришель воръ Матюшка.
- 83. Бой съ Новогородцами: ихъ только 300.
- 84. Лисовской въ Псковъ: пьянство Литвы. Происшествія.
- 87 об. Г. 1611 на Св. Недвав. Роздьяковъ Матюшка назвался Димитріемъ: будго ущевъ изъ Калуги въ Іюль пъ Искову.
- 89. Псковъ его призываеть въ Цари.
- об. Берутъ и везутъ его къ Москвъ.

## Псковскій Автописець.

## Гаћ загнуто.

- 353. 1605. Чудеса передъ бъдами.
- 354. Начало разврата въ Псковъ.
- об. 1606. Навътъ Василія на Псковичь.
- 355 об. Клевета семи купцевъ на своихъ.
- 356, Мудрая грамота Ажедим, къ Цсков. Преклоняются или недоумъваютъ.
- 357. 1607. Плънныхъ Съверянъ Василій въ Псковъ.
- об. Пригороды къ Димитрію.
- 358. Междоусобіе.
  - Грабежъ Шереметева и Грамотина.
- 359 об. 1609. Главный виновникъ бунта Плещеевъ: цълуютъ крестъ Димитрію. Съверянъ вынускаютъ.
- 360. Прівзжають Воевода и Дьякъ. Новогородцы и Нёмцы къ Искову.
- 362. Злодейства въ Искове.
- 363. Казнь Хозина.

Духовенство, Белре, гестя.

- 364. Лучшіє люди за Василія; мелкіе, Стр'вльцы, Козаки.
  - Торжество Василіевыхъ друзей.
- 365. При Салтыков Новогородцы къ Пскову.
- Збб. Лучшіе бѣжали въ Новгородъ, въ Печерскій монастырь.

- об. Просовецкій Волуева побиль. Волуевь оть Короля, выжегь Луки.
- 367. 23 Марта явныся воръ (1611 г.) Люди Ходкъвича подъ Печерою 10 Марта; онъ самъ 17 Марта, стоялъ 6 недъль и 2 дни, разбиль стъны, 7 приступовъ, и пошелъ къ Москвъ.
- об. Лисовскій грабитъ Печерьї, но не взяль; съ нимъ 2000 Литвы и Нъмцевъ.
  - Козаки изъ Пскова къ вору.
- 368. Псковъ безъ Воеводъ, одинъ Дьякъ. Послы ихъ отъ Ляпунова въ Іюлъ.
  - 8 и 16 Іюля воръ къ Пскову.
- об. Авг. 24 воръ отъ Пскова; Лисовскій Красной взялъ.
  - Шведы и Новогородцы къ Пскову, вышибаютъ ворота: См. Видек.
  - Воеводы въ Псковъ отъ Заруцкаго и Трубецкаго.
  - Воръ въ Псковъ Дек. 4: въ другой (Лътописи) выше 89.
- 369. Булто 47 т. Литвы въ Себежу.
  - Апр. 11 Ив. Плещеевъ изъ-подъ Москвы въ Исковъ обознавать.
  - Лисовскій взяль Заволочье.
  - 18 Мая воръ ушелъ изъ Пскова; 20 его схватили и привели въ Псковъ.
  - Іюля 1 повезли къ Москвъ.
  - Лисовскій нападаль на провожатыхъ.
- об. Цъна хатбу въ Псковъ.
- 370. Шведы взяли Яму, Копорье, и наконецъ

Новгородъ, где мерли съ голоду, и где было много казны, пушекъ и пороху.

— Избраніе Михаила; а Лисовскій еще тамъ.

## Грамоты Ермолаева.

Два виденія, въ началь Шуйскаго.

№ 23 и 24. Г. 1606.

г. 1606. Грамота Филарета Ноября 29, 1606. Тверскій Епископъ побъждаетъ воровъ. Раскаяніе городовъ — Върность Смоленска, Вязмы еtс. въ Ноябръ — Велитъ Патріархъ Ермогенъ торжественно молиться, поучать народъ...

Тогда воры стояли уже подъ Москвою въ Коломенскомъ и велятъ холопямъ побивать госполъ.

Воры суть бъглые холопи въ скверной Съверъ: соединясь съ Козаками, пришли въ Рязанскую землю. — Клятвы Москвитянъ: слово шпыни. Противъ нихъ Тверскій Өеоктистъ. Тверитяне къ Москвъ. 16.

Колычевъ очистилъ Волокъ 15 об.

Прокофій Ляпуновъ въ числѣ кающихся. 16 об. изъ Коломенскаго.

Приступъ воровъ въ Сент. къ Москов. Слободамъ 19—20.

Въ Дек. (25 об. 26, 27).

MCT. KAP. T. XII.

Пеннова изили: чтыть молебим по В дни. г. 1667. Зовъ Нагріврав из Екарю вести ослатю в у него объдать.

Февр. 2. Удумали послать по Іова для раз-

ръшенія

14 Февр. Прівкаль: 16 совіть. Упреки Іова: «вы мій не вірили.» Іова со слезами просять: прощаєть впестой части земли, еже есть Россія.

№ 30. Пошелъ Царь на воровъ 21 Мая.

№ 31. 5 Іюня битва А. Голицына съ ворами на ръчкъ Восмъ близъ Кошпры: на голову ихъ бьетъ и беретъ...

№ 32. 10 Окт. Тульскіе сид'яльцы, К. А. Телятевскій, Шаховскій, Болотниковъ сдались Царю и крестъ ц'яловали и выдали Петрушку.

г. 1610. № 34. Шуйскій по просьбѣ Бояръ сходитъ

съ престола.

Тогда: Король у Смоленска, Жолкъвскій въ Можайскъ, воръ въ Коломенскомъ.

Присягаютъ всъ противъ вора подъ властію Бояръ.

№ 35. Первые о Владиславѣ Ив. Мих. Салтыковъ, Волуевъ.

Первое условіе между Королемъ и Мих. Салтыковымъ Авг. 30.

У вора К. Алексъй Сицкій, Александръ Нагой, Гр. Сунбуловъ, Ө. Именцеевъ, К. Засъкинъ.

Договоръ съ Владиславомъ.

Тоже какъ у Шуйсваго: на конфисковать имънія, не вазнить бозъ Болрскаго приговора.

г. 1611. Апр. Грам. Лявущова.

Ермогенъ: второй Застоустъ. Тоже: тасрдый адаманть.

г. 1612. № 37. Письмо Пожарскаго etc. къ городамъ о спасеніи: тутъ о проискахъ Марины въ Коломиъ.

> № 38. 7 Апръл. 1612; изъ Ярославля отъ Ножарскаго ще къ городамъ.

> Съ злымъ намфреніемъ убрвають Ляпу-

Гнусныя дёла Заруцкаго.

Трубецкій и Заруцкій пишуть къ Пожарскому, чтобы имъ не выбирать Царя безъ всей земли, но цъловали крестъ вору Сидорку.

Призываютъ Депутатовъ.

NB См. рукоприкладчиковъ (Мининъ не зналъ грамотъ).

нонь. Грамоты Новогородцевъ о Швед. Принцъ: они выбирали его только сефъ въ Государи.

№ 41. Грамота Де-да-Гарли къ Пожарскому.

№ 43. Присланъ отъ Короля Жиловинъ Боглашко (второй Самозван.)

Прислади Бутурдина изъ-подъ Мосцвы для договора о Швелскомъ Принцъ.

Договоръ Новогородцевъ съ Де-ла-Гарди о лю-

Карлъ Шведскій умеръ: Густавъ Адольфъ.

Предложение Новогородцамъ.

Пожарскій: «мы готовы, если Королевичь приметь нашу Въру.»

## Рукопись Филаретова.

Вънчаніе 1 Іюня въ Воскресенье. Кого за тъломъ Димитрія?

Патріархъ уже избранъ, когда привозять мощи Димитрія въ Москву.

- 7. Зборовскій и Шаховскій идутъ къ Старицъ.
- 7 об. Скопинъ съ Шведами. Подъ Тверью бой.
- 8. (Осада Смоленска).
- 11. Царь подъ Тулою.
- 16. Совътъ Ермогена: Царь самъ идетъ съ войскомъ противъ Д.
- 18. На Поляковъ идутъ подъ Троицу: бъютъ: одни бъгутъ къ Королю, другіе въ Калугу къ Самозванцу.
- об. Смерть Скопина: его свойства. См. и Видекинда.
- 19. Приходъ Филарета въ Москву Марта 14. См. выше, л. 8 на об.
- Салтыковъ къ Королю: его смерть и судъ.
- об. Шведы и Русскіе побиты съ Дм. Шуйскимъ. 20 об. Жолкъвскій и Л. къ Москвъ.
- 21. Сводять Шуйскаго съ трона 18 Іюля,

- 22. Плачь жены его.
  - Берутъ Шуйскаго: см. л. 28.
- 23. Поляки уже въ Кремлъ: это къ л. 28 на об.
- 24. Совыть Ермогена съ Боярами: взять ли Вла-
- об. Цълуютъ крестъ.
- 25. Д. бъжитъ въ Калугу.
  - Посольство къ Королю.
- 27. Король отъ себя М. Салтыкова въ Москву.
  - Патріархъ противъ него (см. о Ермогенъ выписку у меня въ портфёлъ).
- об. Салтыковъ дълаетъ, что впускаютъ Гетмана въ Москву 21 Сент. 1610.
- Жолкъвскій убэжаетъ; оставляетъ Госъвскаго.
- Насилія Поляковъ до Марта.
- 28. Изъ Чудова берутъ Царя Василія съ братьями.
- Народъ прибъгаетъ къ Патріарху. Объды у Поляковъ.
- 29. Убиваютъ кого-то не въ Москвъ (Ляпунова?)
- Ермогенъ пишетъ въ города противъ Подяковъ.
- Пишетъ къ Прокофью Ляпунову.
- 30. Съ Госъвскимъ пришелъ купецъ О. Андроновъ.
- об. Ермогена подъ стражу.
- 31. Расхищеніе, слъдствіе плъненія Москвы, 19 Марта 1611.
- об. Сокровища посылаютъ къ Королю. Злодъйства Салтыкова и Андроникова.
- 32 об. Обломали раку Василія.

33. 26 Мая Король взялъ Столешскъ. Іюля 16 Де-ла-Гарди взялъ Новгородъ.

Авпуновъ, Трубецкій, Волуевъ, Зарущкій къ Москвъ.

1 Апръля. Битва: храбрость Лапунова.

35. Заруцкій научаетъ Козяковъ убить Ляцу-

Осала.

37. Выжигають Китай-городь.

30. Заруцкій врагь Пожарскаго.

— 17 Генв. 1612 (по Ист. Междоцарствія 17 Февр.) умеръ Ермогенъ: задохся.

Король подъ Волокомъ.

Окт. 22. Беругъ Китай.

39. Воевода Туренинъ съ Кузьмою Авг. 21.

40. Сражение съ Ходиввичемъ. Сластся Крем.нь.

43. Что терпван Поляки въ осадъ.-

об. Остатки Царскихъ сокровищъ. Окт. 22.

44. Король во свояси.

об. Измънняки увозять образъ Николая въ Литву.

45. Избранъ Михаилъ.

Моя Архив. рукописная Исторія о Междоцарствіи.

Ополчение. — Походъ.

4 об. Пожарскій согласонъ взять Швед. Прянца Филиппа. 5. Негодии Казанцы.

Смятеніе въ Ярославлъ, усмиренное Матрополитомъ Ростовскимъ.

7 об. Бъгство Заруцкаго.

Берутъ Москву: доблести Пожарскаго.

13. Король тогда предлагаетъ намъ сына.

об. Нѣмпы въ Архангельскъ на помощь: ихъ уже не надобно.

Заруцкій беретъ Марину съ сыномъ.

14 об. Многіе вельможи хотять быть Царемъ.

16. Михаилъ на Престолъ 18 Апр. 1613.

19 об. Заруцкаго на колъ. Осл. Андронова и Марина сына повъсили; Марина умерла въ Москвъ.

## Собран. Гос. Грам.

Мстиславскій Конюшій и Слуга, Грамоты 463. Донесенія Пословъ напажль къ Боярамъ, Грамоты 468.

NB Согласенъ Король 478-504, 521.

NB Возстаніе Ляпунова 213, 216.

540. Патріархъ 518. Грамоты 489. 499. Патріархъ. См. о проистествіяхъ Новогородскихъ грамоты 452 отъ 17 Ноября отъ Ив. Салтыкова.

См. Каменск. о Салтыковъ.

Генвар. 1611 Казань цълуетъ крестъ Димитрію 490: картина Москвы. Еще 494. Патріархъ.

497.

518.

497. Отобради Дьякова у Патріарха. 498. Ему повольнъе.

Въ Генваръ Грамота Москвитянъ ко всъмъ Рос. о возстаніи 496. Ляпуновъ въ Нижній. Февр. Сапъга къ Калужскому 508, 509. Король къ Сапъгъ 543. Март. Бояре къ Королю и Шеину: «сдайся!»

Будто Пословъ въ сыну, а не въ неволю 522.

Апр. 2. На какихъ условіяхъ Король хочетъ занять Смоленскъ: 526.

Отвътъ Шеина 531.

536. 540. Король о кровопролитии Московскомъ.

549. О взятім Смоленска 13 Іюня. 550. Солика Филарота и Голя

550. Ссылка Филарета и Голицыныхъ съ Шеинымъ и 573.

К. Куракинъ за Владислава побитъ у Владиміра. Грамоты 513.

Бояре: «пошлите нашихъ Пословъ къ Владиславу; Смоленскъ, сдайся. Королю цъловать» 517.

Голицынъ и Филаретъ не хотиятъ ъхать къ Владиславу 522.

Астрахань, Казань, Черемиса etc. хотятъ къ Персидскому Шаху.

Псковъ еtс. къ Шведамъ.

NВ Письмо къ Іакову Англ. о подданствъ Россіи.

Не слушаютъ указовъ Сигизмунда, ни Думы; денегъ не посыдаютъ.

525. Въ Мартъ Грамота Короля къ Патріарху о Послахъ его въ Москву послъ сожженія.

535. Злодъйства Сапъги.

537. Клятва отстать отъ Владислава, 552. Ив. Мих. Салтыкова на колъ. Іюль.

553. Договоръ Новогородцевъ о признаванія Шведскаго Королевича Царемъ.

564. Ногаи противъ Поляковъ съ нами.

567. Ермогенъ: «не присягать Маринкину сыну.» (Его смерть 599, у Каменскаго 429: 17 Февраля 1612.)

568. Убіеніе Ляпунова поборателя.

NB Безпрестанно Король и сынъ его жалуютъ помъстьями и деньгами своихъ усердныхъ; т. е. велять Боярамъ.

570. Король Ходиввича къ Москвъ, а самъ въ Варшаву Авг. 26, и Пословъ нашихъ туда же, если имъ върите.

577. Отъ Троицы ко всемъ: спешить къ Москве къ Трубецкому. Въ Окт.

580. Бояре ко встмъ о втрности къ Владиславу. NВ Грамоты Пожарскаго къ Россіи и къ нему

Де-ла-Гарди.

598. Избрать ли Королевича Карла Филиппа?601.

599. О кончинъ Ермогена.

604. О Маржеретъ.

608. Король объщаетъ сына, извиняясь въ мелленности его бользнію въ Сент. 1612.

## Доп. къ Дъяніямь Петра Великаго Т. П.

- 439. Честность Луговскаго.
- 144. Имена уфлавшихъ.
- 146. Насмъшки Захарія Ляцунова.
- Города присагнувшіе Королю в Королевичу.
- 160. Въсть Посламъ о убіовія Самовванца,
- 163. Адама Жоливискій, влемяннякъ.
- 167. Жалоба на Бояръ Голицыма.
- 173. Не Послы, а воры.
- 174. З. Ляпуновъ.
- 179. О Смоленскъ, 187.
- 190. Ив. Салтыковъ.
- 197. Заруцкій высѣкъ Тулу. Переговоры о Смо-ленскъ.
- 198. Орелъ и Болховъ принадлежали Ажедимитрію и пристали къ Москвъ, а Алхами за то опустомены.
- 201. Кондицін Смоленска.
- 202. Послы подъ стражу 25 Марта.
- 218. Михаилъ въ Москвв. Секровина древнія.
- 224. Ив. Салтык. нъ Посламъ.
- 230. Если бы Король врибыль, «то зла бы не случилось.»
- 231. «Что же дѣлать?»
- 236. Пословъ въ Литву 13 Апр.
- 252. Войско цълуетъ крестъ Лжед., Маринъ и сыну его.
- 259. Новгородъ.

## 41.

# отрывовь изъ рукониси: о древней и новой россіи

-25 -ER HOLHTHICKOM'S H IPAMAAHCHOM'S OTHOMHHIGK'S.

## ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ.

Караминъ желалъ въ заключение XII тома овинуть взглядомъ следующія времена Исторія Россійской до нашихъ дней. Судьба не дозволила ему исполнить сего намъренія. Но гораздо прежде того онъ, по совъту Великой Княгини Екатерины Павловны, сочиниль для Императора Александра статью о Древней и Новой Россіи, остававшуюся въ совершенной неизвъстности до 1837 года, когда отрывовъ ея въ первый разъ явился въ Современники Пушкина. Мы сочли не излишнимъ помъстить сію замъчательную піесу здъсь, полагая, что, будучи произвеленіемъ того же незабвеннаго нашего Исторіографа, не легко измінявшаго свой взглядь на событія, взглядъ върный, основанный на зрълыхъ соображеніяхъ, она должна принести особенное удовольствіе Читателямъ, тогда какъ винманіе ихъ прерывается въ семъ Томъ на самомъ любопытномъ мъстъ, и они, съ трудомъ оставляя книгу, доставившую имъ столько наслажденія, конечно желали бы еще услышать хотя нѣсколько словъ отъ Автора, предъ ними незапно умолкшаго.

Насть льсти въ языца моемъ. Псал. 438.

Настоящее бываетъ слъдствіемъ прошедшаго. Чтобы судить о первомъ, надлежитъ вспомнить послъднее; одно другимъ, такъ сказать, дополняется и въ связи представляется мыслямъ яснъе.

Отъ моря Каспійскаго до Балтійскаго, отъ Чернаго до Ледовитаго, за тысячу лѣтъ предъ симъ жили народы кочевые, звѣроловные и земледѣльческіе, среди обширныхъ пустынь, извѣстныхъ Грекамъ и Римлянамъ болѣе по сказкамъ баснословія, нежели по вѣрнымъ описаніямъ очевидцевъ. Провидѣнію угодно было составить изъ сихъ разнородныхъ племенъ обширнѣйшее Государство въ мірѣ.

Римъ, нъкогда сильный доблестью, ослабълъ въ нъгъ и палъ, сокрушенный мышцею варва-ровъ съверныхъ. Началось новое твореніе: яви-лись новые народы, новые нравы, и Европа воспріяла новый образъ, донынъ ею сохранен-

ный въ главныхъ чертахъ ея бытія политическаго. Однимъ словомъ, на развалинахъ владычества Римскаго основалось въ Европъ владычество народовъ Германскихъ.

Въ сію новую общую систему вошла и Россія. Скандинавія, гифодо Витязей безпокойныхъ officina gentium, vagina nationum — дала на-шему отечеству первыхъ Государей, добровольно принятыхъ Славянскими и Чудскими племенами, обитавшими на берегахъ Ильменя, Бългозера и ръки Великой: «Идите» — сказали имъ Чудь и Славяне, наскучивъ своими впутренними междоусобіями — «идите княжить и властновать маль нами. Земля наша обильна и велика, но поридка въ ней не видимъ.» Сіе случилось въ 862 году, а въ концѣ Х въка Европейская Россія была уже не менёе нынёшней: то есть, во сто леть она достигла оть колыбеж до величів ръдкаго. Въ 964 году Россіяне, какъ насмини Грековъ, срежелись въ Сицили съ Аравитивами, а после въ окрестностикъ BARBUAGO.

Что произвело основень столь удивительный от Мсторіи? Ньыная фоманическая страсть нашихъ верныкъ Князей къ завоеваніямъ и Единовластіе, ими основажное на развалинахъ множества слабыхъ, несотивоныхъ Державъ народвыкъ, явъ ноикъ составилась Россія. Рюрикъ,
Очегъ, Святославъ, Владаміръ, не давали образумиться гражданамъ въ быстромъ течеміи вобъль, въ непреставномъ шумъ воинскихъ ста-

вовъ, плата имъ славою и добычею за уграту прежней вольности бъдной и матежной.

Въ XI въкъ Государство Россійское могло, какъ бодрый, пылкій юмоща, объщать себъ долгольтіе и славную дъятельность. Монархи его въ твердой рукв своей держали судьбы мыллюновъ; озаренные блескомъ побъдъ, окруженные воинственною, благородною дружиною, казались народу полубогами, судили и рядили землю, мановеніемъ воздвигали рать и движеніемъ перста указывали ей путь иъ Воспору Оравійскому или къ горамъ Карнатскимъ. Въ счастливомъ отдохновеній мира, Государь пироваль съ Вельможами и народомъ, какъ отецъ среди семейства многочисленнаго. Пустыни украсились городами; города избранными жите-лями: свиръпость дикихъ нравовъ смягчилась Върою Христіанскою: на берегахъ Дибпра и Волхова явились испусства Византійскія. Ярославъ далъ народу свитокъ законовъ гражданскихъ, простыхъ и мудрыхъ, согласныхъ съ древними Нъмецкими. Однимъ словомъ, Россія не только была общирнымъ, но въ сравненіи съ другими и самымъ образованнымъ Государствомъ.

Къ несчастію, она въ сей бодрой юности не предохранила себя отъ государственной общей язвы тогдашняго времени, которую народы Германскіе сообщили Европъ: говорю о Системъ Удъльной. Счастіе и характеръ Владиміра, счастіе и характеръ Ярослава могли только отсро-

чить паденіе Державы, основанной Единовластіємъ на завоеваніяхъ. Россія раздёлилась.

Вмісті съ причиною ел могущества, столь необходимаго для благоденствія, исчездо могущество и благоденствіе народа. Открылось жалкое междоусобіе малодушныхъ Князей, которые, забывъ славу, пользу отечества, ръзали другъ друга и губили народъ, чтобы прибавить какой нибудь ничтожный городокъ къ своему Улълу. Греція, Венгрія, Польша отдохнули: эрвлище нашего внутренняго бъдствія служило имъ поручительствомъ въ ихъ безопасности. Дотоль боялись Россіянъ: начали презирать ихъ. Тщетно нъкоторые Князья великодушные — Мономахъ, Василько — говорили именемъ отечества на торжественныхъ събздахъ; тщетно другіе — Боголюбскій, Всеволодъ III — старались присвоить себъ единовластіе: покушенія были слабы, не дружны, и Россія, въ теченіе двухъ въковъ терзала собственныя нъдра, пила слезы и кровь собственную.

Открылось и другое эло, не менте гибельное. Народъ утратилъ почтеніе къ Князьямъ: Владтель Торопца или Гомеля могъ ли казаться ему столь важнымъ смертнымъ, какъ Монархъ всей Россіи? Народъ охладтель въ усердіи къ Князьямъ, видя, что они для ничтожныхъ личныхъ выгодъ жертвуютъ его кровью, и равнодушно смотртелъ на паденіе ихъ троновъ, готовый всегда взять сторону счастлявъйщаго, иля

измѣнить ему вмѣстѣ съ счастіемъ, а Князья, уже не имѣя ни ловѣренности, ни любви къ народу, старались только умножать свою дружину воинскую: позволили ей тѣснить мирныхъ жителей сельскихъ и купцевъ, сами обирали ихъ, чтобъ имѣть болѣе денегъ въ казнѣ на всякой случай, и сею политикою утративъ нравственное достоинство Государей, сдѣлались подобны судіямъ-лихоимцамъ, или Тиранамъ, а не законнымъ властителямъ. И такъ съ ослабленіемъ государственнаго могущества ослабѣла и внутренняя связь подданства съ властію.

Въ такихъ обстоятельствахъ удивительно ли, что варвары покорили наше отечество? Удивительнее, что оно еще столь долго могло умирать по частямъ и въ сердцъ, сохраняя видъ и дъйствія жизни Государственной или независимость, изъясняемую одною слабостью нашихъ сосъдовъ. На степяхъ Донскихъ и Волжскихъ кочевали Орды Азіатскія, способныя только къ разбоямъ. Польша сама издыхала въ междоусобіяхъ. Короли Венгерскіе желали, но не могли никогда утвердить свое господство за горами Карпатскими, и Галиція, нёсколько разъ отходивъ отъ Россіи, снова къ ней присоединялась. Орденъ Меченосцевъ едва держался въ Ливоніи. Но когда воинственный народъ, образованный нобъдами Хана Монгольского, овладъвъ Китаемъ, частію Сибири и Тибетомъ, устремился на Россію, она могла имъть только славу великодушной гибели. Смелые, но безразсудные Князыя

наши съ горетью людей выходили въ поле унирать Геровии: Батый, предводительствуя полуиналіономъ, топталь вхъ трупы и въ ифсколько мъсяцевъ сокрушиль Госуларство. Въ искусствъ воинскомъ предки наши не уступали ни какому народу, ибо четыре въка гремъли оружіемъ внъ и инутри отечества; но слабые раздъленіемъ силъ, не согласные даже и въ общемъ бъдствіи, удовольствовались вънцами мучениковъ, пріявъ оные въ неравныхъ битвахъ и въ защить городовъ бренныхъ.

Земля Русская, упосывая кровію, усыпанная пепломъ, следалась жилищемъ ребовъ Ханскихъ, а Государи ся трепотали Баснаковъ. Сего не довольно. Въ окружиостякъ Двины и Нмана, среди густыкъ лесовъ, жилъ народъ бедный, двий, и болье 200 льтъ платиль скудную дань Россіянамъ. Утвеняемый ими, также Прусскими и Ливонскими Нъмцами, онъ выучился вскусству воинскому, и предводимый некоторыми отважными витязями, въ стройномъ ополченія выступиль изъ лесовь на осатръ міра, не только возстановиль свою мезависимость, но, пріявъ образъ народа гражданскаго, основавъ Державу сильную, захватиль и лучшую половину Россін; т. е. съверная осталась данницею Моголовъ, а южная вся отощая къ Литвъ по самую Калугу и ръку Угру. Владиміръ, Суздаль, Тверь, вазывались Улусами Ханокими; Кіевъ, Черпиговъ, Мценскъ, Смоденскъ — городами Литовеними. Первые хранная по крайней мере свои

мравы; вторые заимствовали и самые обычаи чуждые. Казалось, что Россія погибла на въки.

чуждые. Казалось, что госсія погнола на воки. Слівлалось чудо. Городокъ, едва извізстный до XIV віжа отъ преврінія къ его маловажности, долго именуемый селомъ Кучковымъ, возвысилъ главу и спасъ отечество. Да будетъ честь и слава Москві ! Въ ел стінахъ родилась, созрѣла мыслы возстановить Единовластіе въ истерзанной Россіи, и хитрый Іоаннъ Калита, заслуживъ вин Собрателя земли Русской, есты первоначальникъ ея славнаго воскресенія, безпримърнаго въ лътописяхъ міра. Надлежало, чтобы его преемники въ теченіе въка сабдовали одной системъ съ удивительнымъ ностоянствомъ и твердостію, системъ, наилучией по всъмъ обстоятельствань, и которая состояла въ томъ, чтобы употребить самихъ Хановъ въ орудіе нашей свободы. Снискавъ особенную милость Узбека, и виъстъ съ нею достоинства Великаго Князя, Калита первый убъдиль Хана не посыдать собственныхъ чиновниковъ за данью въ города наши, а принимать ес въ Ордъ отъ Бояръ Княжескихъ, ибо Татарскіе Вельможи, окруженные воинами, ъздили въ Россію болфе для наглыхъ грабительствъ, нежели для собра-мія Ханской дани. Никто не смёлъ встрётиться съ ними: какъ скоро они являлись, землелельны бъжали отъ плуга, купцы отъ товаровъ, граждане отъ домовъ своихъ. Все ожило, когда еін хищини перестали ужасать народъ своимъ присутствіемъ: села, города успокомлись, торговля

пробудилась не только внутренняя, но и вившняя, народъ и казна обогатились, дань Ханская уже не тяготила ихъ. Вторымъ важнымъ замысломъ Калиты было присоединеніе частныхъ Удёловъ къ Великому Княжеству. Усыпляемые ласками Властителей Московскихъ, Ханы съ дътскою невинностію дарили имъ цёлыя области и подчиняли другихъ Князей Россійскихъ, до самаго того времени, какъ сила, воспитанная хитростію, довершила мечемъ дёло нашего освобожденія.

Глубокомысленная Политика Князей Московскихъ не удовольствовалась собраніемъ частей въ цълое: надлежало еще связать ихъ твердо, и Единовластіе усилить Самодержавіемъ. Что началось при Іоаннъ I или Калитъ, то совершилось при Іоаннъ III: столица Ханская на берегу Ахтубы, гав столько авть потомки Рюриковы преклоняли колена, исчезла на въки, сокрушенная местью Россіянъ. Новгородъ. Псковъ, Рязань, Тверь, присоединились къ Москвъ, вмъстъ съ нъкоторыми областями, прежде захваченными Литвою. Древнія югозападныя Княженія потомковъ Владиміровыхъ еще оставались въ рукахъ Польши; за то Россія, новая, возрожденная, во время Іоанна IV пріобрѣла три Царства: Казанское, Астраханское и неизмъримое Сибирское, дотолъ неизвъстное Европъ.

Сіе великое твореніе Князей Московскихъ было произведено не личнымъ ихъ геройствомъ,

ибо, кромъ Донскаго, никто изъ нихъ не славился онымъ, но единственно умною политическою системою, согласно съ обстоятельствами времени. Россія основалась побъдами и единоначаліемъ, гибла оть разновластія, а спаслась мудрымъ Самодержавіемъ.

Во глубинъ Съвера возвысивъ главу свою между Азіатскими и Европейскими Царствами, она представляла въ своемъ гражданскомъ обра-зъ черты сихъ объихъ частей міра: смъсь древнихъ Восточныхъ нравовъ, принесенныхъ Сла-вянами въ Европу и подновленныхъ, такъ сказать, нашею долговременною связью съ Моголами, — Византійскихъ, заимствованныхъ Россіянами вм'єст'є съ Христіанскою В'єрою, и н'є-которыхъ Германскихъ, сообщенныхъ имъ Ва-рягами. Сіи посл'єднія черты, свойственныя народу мужественному, вольному, еще были замътны въ обыкновени судебныхъ поединковъ, въ утъхахъ рыцарскихъ и въ духъ мъстничества, основаннаго на родовомъ славолюбіи, Заключение женскаго пола и строгое холопство оставались признакомъ древнихъ Азіатскихъ обычаевъ. Дворъ Царскій уподоблялся Византійскому. Іоаннъ III, зять одного изъ Палеологовъ, хотълъ какъ бы возстановить у насъ Грецію, соблюденіемъ всъхъ обрядовъ ел церковныхъ и придворныхъ: окружилъ себя Римскими орлами и принималъ иноземныхъ По-словъ въ Золотой Палатъ, которая напоминала Юстиніанову. Такая смісь въ правахъ, произвамъ природною, и Россіяно любили оную, какъ свою народную собственность.

Хотя двувъновое вго Ханское не благопріятствовало усибхамъ гражданскихъ некусствъ в разума въ нашемъ отечествъ, однакожь Москва я Новгородъ пользовались важимыми открытіями тогдашнихъ временъ: бумага, порохъ, книгопечатаніе, едфлались у насъ изв'ястны восьма скоро по ихъ изобр'ятевін. Библіотеки Царская и Митрополитская, наполненныя руковисями Греческими, могли быть вредметомъ зависти для иныхъ Европейновъ. Въ Италіп возродв-лось зодчество. Москва въ XV въкъ уже имъла знаменитыхъ Архитекторовъ, призванныхъ изъ Рима, великолъпныя церкви и Грановитую Па-лату; иконописцы, ръзчики, золотари обога-щались въ нашей столицъ. Законодательство молчало во время рабства: Іоаннъ III издалъ новые гражданскіе уставы, Ісаниъ IV полное уложеніе, ноего главная отміна отъ Ярославовыхъ законовъ состовть въ введенія торговой казни, неизвъстной древнимъ Россіянамъ. Сей же loaннъ IV устроилъ земское войско, какого у насъ дотолъ не бывало: многочисленное, всегда готовое и раздъленное на полки областные.

Европа устремила глаза на Россію: Государи, Папы, Республики вступили съ нею въ дружелюбныя сношенія, одни для выгодъ купечества, иные въ надеждѣ обратить ся силы къ обузданію ужасной Турецкой Имперіи, Польщи, Швеція, Даже чвъ самой глубины Индостана, съ береговъ Гангеса, въ XVI въкъ пріважали Послы
въ Москву, и мысль сдълать Россію нутемъ
Индъйсной горговли, бъла тогда общею. Нолитическая система Государей Московскихъ заслуживала удивленіе своею мудростію, имъв
ифлію одно благоденствіе народа: они воовали
только не необковимости, всегда головые къ
миру; уклоняясь отъ всинаго участія въ дълахъ
Евроны, болье прілтнаго для Сосудерства, и возстановивъ Россію въ умъренномъ, такъ сказать, величін, не алкали завоеваній, невърныхъ
или опасныхъ, желая сохранять, а не пріобрътать.

Внутри Самодержавіе укорениясь. Никто, кром'в Государя, не могъ ни судить, ни жаловать: всякая власть была изліяніемъ Монарніей, и знаменитьйшее въ Россіи титло уже было не княмеское, не Боярское, но титло Слуги Парева. Народъ, избавленный Князьями Московскими отъ бъдствій внупренняго междоусобія и внішняго мга, не жальль о своихъ древнихъ Візчахъ и Сановникахъ; довольный дійствісмъ, не спорилъ о нравахъ. Одни Бояре, столь нікогда величавые въ удільныхъ господствахъ, ронтали на строгость Самодержавія; но бъгство или казпь икъ свидітельствовали твердость онаго. Наконецъ Царь слівляся для всёкъ Россіянъ оемнымъ Богомъ.

Тиметно Іоаннъ IV, бывъ до 35 летъ Госу-

даремъ добрымъ, и по какому-то адскому вдохновенію возлюбивъ кровь, лилъ оную безъ вины и сѣкъ головы людей, славнѣйшихъ добродѣтелями; Бояре и народъ, во глубинѣ души своей, не дерзая что либо замыслить противъ Вѣнценосца, только смиренно молили Господа, да смягчитъ ярость Цареву, сію казнь за грѣхи ихъ! Кромѣ злодѣевъ, ознаменованныхъ въ Исторіи названіемъ Опришнимы, всѣ люди знаменитые богатствомъ, или саномъ, ежедневно готовились къ смерти и не предпринимали ничего для снасенія жизни своей! Время и расположеніе умовъ достопамятное! Нигдѣ и никогда грозное самовластіе не предлагало столь жестокихъ искушеній для народной добродѣтели, для вѣрности или повиновенія, но сія добродѣтель даже не усомнилась въ выборѣ между гибелью и сопротивленіемъ.

Злодъяніе, въ тайнъ умышленное, но открытое Исторіею, пресъкло родъ Іоанновъ: Годуновъ, Татаринъ происхожденіемъ, Кромвель умомъ, воцарился со всъми правами Монарха законнаго и съ тою же системою Единовластія неприкосновеннаго. Сей несчастный, сраженный тънію убитаго имъ Царевича, среди великихъ усилій человъческой мудрости, и въ сіянія добродътелей наружныхъ, погибъ какъ жертва властолюбія неумъреннаго, беззаконнаго, въ прамъръ въкамъ и народамъ. Годуновъ, тревожимый совъстію, хотълъ заглушить ея священныя укоризны дъйствіями кротости и смягчалъ

Самодержавіе въ рукахъ своихъ: кровь не лилась на лобномъ мѣстѣ; ссылка, заточеніе, невольное постриженіе въ Монахи, были единственнымъ наказаніемъ Бояръ виновныхъ или подозрѣваемыхъ въ злыхъ умыслахъ. Но Годуновъ не имѣлъ выгоды быть любимымъ, ни уважаемымъ, какъ прежніе Монархи наслѣдственные. Бояре, нѣкогда стоявъ съ нимъ на одной ступени, ему завидовали; народъ помнилъ его слугою придворнымъ. Нравственное могущество Царское ослабѣло въ семъ избранномъ Вѣнценосцѣ.

Не многіе изъ Государей бывали столь усердно привътствуемы народомъ, какъ Лжедимитрій въ день своего торжественнаго въъзда въ Москву: разсказы о его мнимомъ, чудесномъ спасеніи, память ужасныхъ естественныхъ бъдъ Голунова времени и надежда, что Небо, возвративъ Престолъ Владимірову потомству, возвратитъ благоденствіе Россіи, влекли сердца въсрътеніе юному любимцу счастія.

Но Лжедимитрій быль тайный Католикъ и нескромность его обнаружила сію тайну. Онъ имъль нъкоторыя достоинства и добродушіе, но голову романическую, и на самомъ тронъ характеръ бродяги; любилъ иноземцевъ до пристрастія, и не зная Исторіи своихъ мнимыхъ предковъ, въдалъ малъйшія обстоятельства жизни Генриха IV, Короля Французскаго, имъ обожаемаго. Наши Монархическій учрежденія XV и XVI въка приняли иной образъ: мало-

численная Дума Боярская, служивъ прежи единственно Царскимъ Совътомъ, обратилясь въ шумный сониъ ста Правичелей мірокихъ в Дуковныкъ, коимъ безпечный и абпласій Димигрій ввіриль внупреннія діля госулярственным, оставляя для себя вибинюю политику; ниогла являлся тамъ и спорилъ съ Боярами къ общему удавленію: ябо Россіяне яотолъ не знали, какъ подданный могъ торжественно про-тиворъчить Монарху. Веселая обходительность его вообще преступила границы благоразумія и величественной скромности. Сего мало. Димитрій явно презираль Русскіе обычан и Въру: пироваль, когда народь постияся; забавляяь свою невъсту плискою скомороховъ въ монастырь Воэнесенскомъ; котълъ угощать Болръ яствами гиуспыми для ихъ суевърія; окружнаь себя не только иноземною стражею, но и шайкою Іезунтовъ; говорилъ о соединенія Церквей и хвалиль Датинскую. Россіяне перестали уважать его, наконецъ возменавидвам, и согласясь, что истинный сынъ Ісанновъ не могъ бы нопирать погами святьню своихъ предковъ, возложили руку на Самозванца.

Сіе промоществіе имъло ужасныя слъдствія для Россіи; могло бы имъть еще и гибельньйшія. Самовольныя управы народа бывають для гражданских обществъ вреднье личныхъ несправедливостей или заблужденій Государя. Мудрость цълыхъ въковъ нужна для утвержденія власти: одинъ чась народнаго изступлепія разрушаєть основу ея, которая есть уваженіс правственное нъ сану Властителей. Моенвитане истерзали того, ному недавно приеягали въ върности: горе его преемнику и нареду.

Отрасль древнихъ Князей Суздальскихъ и влемени Мономахова, Василій Шуйскій, угодникъ Царя Бориса, осужденный на назиъ и помилованный Ажелимитріемъ, свергнувъ осторожнаго Самозваниа, въ награду за то пріялъ окровавленный его сиинетръ отъ Думы Боярской и торжественно измѣнилъ Самодержавію, присягнувъ безъ ся согласія не казнить на кого, не отнамать вивній и не объявлять войны. Еще имъя въ свъжей памяти ужасныя пэступленів Іванновы, сыновыя отщевы, невиппо убіенныхъ имъ, предпочли свою безопасность государствонной и логномысленно ственили дотол'в не ограниченную власть Монаршую, коей Россія была обязана спасеніемъ и величіемъ. Уступчивость Шуйскаго и самолюбіе Бояръ кажутся равнымъ преступленіемъ въ глазахъ по-томства, ибо первый также думаль боле о себь, нежели о Государствъ, и плъняясь мыслію быть Царемъ, хотя и съ ограниченными вравами, деранулъ на явную для Царства онасность.
Случилось, чему необходимо надлежало случиться. Бояре видъли въ Полумонархъ дъло

Случилось, чему необходимо надлежало случиться. Бояре видвли въ Полумонархъ дъло рукъ своихъ и котъли, танъ сказать, продолжать оное, болъе и болъе стъсияя власть его. Поздно очнулся Шуйскій и тщетно хотъль по-

рывами великодушія утвердить колеблемость трона. Воскресли древнія смуты Боярскія, в народъ, волнусмый на площади наемниками нъкоторыхъ коварныхъ Вельможъ, стремился ко Дворцу Кремлевскому предписывать законы Государю. Шуйскій изъявляль твердость: «Возьмите вънецъ Мономаховъ, возложенный вами на главу мою, или повпнуймнъ, » - говорилъ онъ Москвитянамъ. Народъ смирялся, и вновь мятежничаль, въ самое то время, когда Самозванцы, прельщенные успъхомъ перваго, одинъ за другимъ на Москву возставали. Шуйскій палъ, сверженный не сими бродягами, а Вельможами недостойными, и палъ съ величіемъ, возсѣвъ на тронъ съ малодушіемъ. Въ мантін инока, преданный злодъями въ руки чужеземцамъ, онъ жальть болье о Россіи, нежели о коронь, съ встинно Царскою гордостію отвътствоваль на коварныя требованія Сигизмундовы, и вив отечества, заключенный въ темницу, умеръ государственнымъ мученикомъ.

Не долго многоглавая гидра Аристократія владычествовала въ Россіи. Никто изъ Бояръ не имѣлъ рѣшительнаго перевѣса; спорили и мѣшали другъ другу въ дѣйствіяхъ власти. Увидѣли необходимость имѣть Царя, и боясь избрать единоземца, что бы родъ его не занялъ всѣхъ степеней трона, предложили вѣнецъ сыву нашего врага, Сигизмунда, который, пользуясь мятежами Россіи, силился овладѣть ел запад-

ными странами. Но вмѣстѣ съ Царствомъ предложили ему условія: хотѣли обезпечить Вѣру и власть Боярскую. Еще договоръ не совершился, когда Поляки, благопріятствуемые внутренними измѣнниками, вступили въ Москву и прежде времени начали торжествовать именемъ Владислава. Шведы взяли Новгородъ; Самозванцы, Козаки, свирѣпствовали въ другихъ областяхъ нашихъ. Правительство рушилось, Государство гибло.

Исторія назвала Минина и Пожарскаго спасителями отечества: отдадимъ справедливость ихъ усердію, не менъе и гражданамъ, которые въ сіе ръшительное время дъйствовали съ удивительнымъ единодушіемъ. Въра, любовь къ своимъ обычаямъ, и ненависть къ чужеземной власти, произвели общее, славное возстаніе народа подъ знаменами нъкоторыхъ върныхъ отечеству Вояръ. Москва освободилась.

Но Россія не имъла Царя и еще бъдствовала отъ хищныхъ иноплеменниковъ; изъ всъхъ городовъ съъхались въ Москву избранные знаменитъйшіе люди, и въ храмъ Успенія, вмъстъ съ Пастырями Церкви и Боярами, ръшили судьбу отечества. Никогда народъ не дъйствовалъ торжественнъе и свободнъе; никогда не имълъ побужденій святъйшихъ; всъ хотъли одного — цълости, блага Россіи. Не блистало вокругъ оружіе; не было ни угрозъ, ни подкупа, ни противоръчій, ни сомнънія. Избрали юношу, почти

отрока, удаленнаго отъ свъта; почти силою жавлекия его воъ объятій устрашенной материяноквиів, я возвеля на Престоль, орошенный кровію Ажедимитрія и слевами Шуйскаго. Сей прекрасный, невапный юноша казался агиценъ и жертвою; трепеталь и плакаль. Не имбя полль себя ни сдинаго сильного родственника, чуждый Боярамъ Верховнымъ, гордымъ, властодюбивымъ, овъ видълъ въ нихъ не нодденныхъ, а будущихъ своихъ тирановъ, и къ счастію Россів опівбся. Бъдствія матежной Аристократія просв'ятили граждань и самихь Аристократовъ: тв и другіе единогласно, единодупно наименовали Михаила Самодержцемъ, Монархомъ неограниченнымъ; тъ и другіе, воспламененные любовию къ отечеству, взываля только: Бого и Государь! - написали картію, и положили оную на Престолъ. Сія грамота, внушениям мудростію опытовъ, утвержденная волею и Бояръ и народа, есть священнъйшая изъ всъхъ государственныхъ хартій. Князья Московскіе учредили Самодержавіс, отечество даровало оное Романовымъ.

Самое личное избраніе Михаила докавываю искреннее нам'треніе утвердить Единовластіє. Древніе Княжескіе роды безъ сомитнія иміли гораздо бол'те права на ворону, нежели сынъ племянника Іоанновой супруги, коего немертістные предки вытіжали мать Пруссін; но Царь, избранный изъ сихъ потожновъ Моножановыхъ или Олеговыхъ, имітя множество знатныхъ родственниковъ, легко могъ бы дать имъ власть аристократическую, и тёмъ ослабить Самодержавіе. Предпочли юношу, почти безродиаго; но сей юноша, свойственникъ Царскій, имъль отца 
мудраго, крънкаго духомъ, непреклоннаго въ 
совътахъ, который долженствовалъ служить 
ему пъстуномъ на тронъ, и внушать правила 
твердой власти. Такъ строгіи характеръ Филарета, не смягченный принужденною монащескою 
жизнію, болье родства его съ Феодоромъ Іоанмовичемъ способствовалъ къ избранію Михаила.

Исполивлось нам'врение сихъ незабвенныхъ мужей, которые въ чистой рукъ держали тогда урну судьбы нашей, обуздывая собственных и чуждыя страсти. Дуга небеснаго имра возсілла надъ трономъ Россійскимъ. Отечество нодъсьнію Самодержавія успокоилось, извергнувъ чужеземныхъ кищниковъ изъ ибдръ своикъ; возвеличилось пріобретеніями и вновь образовалось въ гражданскомъ норядкъ, творя, обновляя и дълая только необходимое, согласное съ понятівми народными, и ближайшее нъ существующему. Дума Болрская осталась на древ-немъ основанів, т. е. Совътомъ Царей во всёхъ дълакъ важныкъ, политическихъ, гражданонихъ, каненныхъ. Прежае Монаркъ рядилъ Госудерство чрезъ своихъ Наместинковъ или Воеволь; пеловольные ими прибъгаля къ нему: онъ судилъ авло съ Боярами. Сін восточная простота уже не отвътствовала госуларствонному возрасту Россів, и множество Ават требовало болве посредниковъ между Царемъ и народомъ. Учредились въ Москвъ Приказы, которые въдали дъла всъхъ городовъ и судили намъстинковъ. Но еще судъ не имълъ Устава полнаго: вбо Гоанновъ оставлялъ много на совъсть или произволъ судящаго. Увъренный въ важности таковаго дъла, Царь Алексій Михайловичь назначилъ для онаго мужей думныхъ, и повельять имъ вмъстъ съ выборными всъхъ городовъ, всъхъ состояній, исправить Судебникъ; дополнить его законами Греческими, намъ давно извъстными, новъйшими Указами Царей в необходимыми прибавлениями на случаи, которые уже встрвчаются въ судахъ, но еще не ръшены закономъ яснымъ. Россія получила Уложеніе, скръпленное Патріархомъ, встым значительными Духовными, мірскими чиновинками и выборными городскими. Оно, послъ хартіи Михаилова избранія, есть донынъ важнъйшій государственный завътъ нашего отечества.

Вообще царствованіе Романовыхъ, Михаила, Алексія, Осодора, способствовало сближенію Россіянъ съ Европою какъ въ гражданскихъ учрежденіяхъ, такъ и въ нравахъ, отъ частыхъ государственныхъ сношеній съ ея Дворами, отъ принятія въ нашу службу многихъ иноземцевъ и поселенія другихъ въ Москвъ. Еще предки наши усердно слъдовали своимъ обычаямъ, но примъръ начиналъ дъйствовать, и явная польза, явное превосходство одерживали верхъ цадъ

старымъ навыкомъ, въ воинскихъ уставахъ, въ системѣ дипломатической, въ образѣ воспитанія или ученія, въ самомъ свѣтскомъ обхожденіи: ибо нѣтъ сомнѣнія, что Европа отъ XIII до XIV вѣка далеко опередила насъ въ гражданскомъ просвѣщеніи. Сіе измѣненіе дѣлалось постепенно, тихо, едва замѣтно, какъ естественное возрастаніе, безъ порывовъ и насилія. Мы заимствовали, но какъ бы нехотя, примѣняя все къ нашему, и новое соединяя съ старымъ.

Явился Петръ. Въ его дътскія лъта самовольство Вельможъ, наглость Стръльцевъ и властолюбіе Софіи напоминали Россіи несчастныя времена смутъ Боярскихъ; но великій мужъ созръль уже въ юношъ и мощною рукою схватилъ кормило Государства; онъ сквозь бурю и волны устремился къ своей цъли: достигъ и все перемънилось.

Сею цълію было не только новое величіе Россіи, но и совершенное присвоеніе обычаевъ Европейскихъ... Потомство воздало усердную хвалу сему безсмертному Государю, и личнымъ его достоинствамъ и славнымъ подвигамъ. Онъ имълъ великодушіе, проницаніе, волю непоколебимую, дъятельность, неутомимость ръдкую: исправилъ, умножилъ войско: одержалъ блестящую побъду надъ врагомъ искуснымъ и мужественнымъ; завоевалъ Ливонію, сотворилъ влотъ, основалъ гавани; издалъ многіе законы мудрые, привелъ въ лучшее состояніе торговлю,

рудокопин; завелъ мянувактуры, училищи, Ака-дешію; наконецъ поставиль Россію на знаменатую степень въ политической системъ Евро-ны. Говоря о превосходных его дарованіяхъ, забудемъ ли почти важивищее для Симодери-цевъ дарованіе употреблять людей не ихъ спо-собностявъ? Полководца, Министры, Запемодатели не родятся въ такое, или такое жарствованіе, но единственно избираются; чтобы избрать, надобно угадать; угадывають же людей только великіе люди — и слуги Истровы удивительнымъ образомъ помогали ему на рат-номъ полъ, въ Сематъ, въ кабинетъ. Но мы, Россіяне, инъя предъ глазами свою Исторію, подтвердимъ ли мнъніе не съблущихъ мнозев-невъ, и скаженъ ли, что Петръ есть творецъ нашего величія государственнаго? Забудемъ ля Князей Московскихъ: Іоання I, Іоанна III, поторые, можно сказать, изъ мичего воздингля Державу сильную и — что не меже важко — учредили твердое въ ней правление единовластное? Петръ нашель средства дълать великое. Кизъя Московскіе приготовляли оное.

Жизнь человъческая кратка, а для утвержденія новыхъ обычаевъ требуется долговременность. Петръ ограничиль свое преобразованіе Дворянствомъ. Дотоль, отъ сохи до Преетола Россівне сходствовали между собою ижкоторына общима признаками наружности и въ обыквовеніяхъ; со временъ Петровыхъ выспія степени отдълнянсь отъ пажнихъ. Семейственные нравы не укрынись отъ вліянія Царской мінтельности. Вельможи стали жить открычьить ломовъ; икъ супруги и дочери вышли ивъ непропицаемыхъ парамовъ своихъ; балы, ужины соединали олинъ нолъ съ другимъ въшумныхъ залахъ.

Но велякій мужъ какъ жорошее, такъ и хулое лабиветь на въки: сильною рукою лано повое жениеть на въки: сильною рукою лано повое ланижение Россія; им уже не возвратимся къстаринъ!... Вторый Петръ Велики могъ бы полько въ 20 мли 30 летъ утвердить новый породовательные, нежели все наслъдники Перваго до самой Екатерины II. Не смотря на его чудесную дъятельность, опъмиченое оставилъ исполнить пресминкамъ; но Меньшиковъ думаль единственно о пользакъ своего личнаго властолюбія; такъ же и Долгоотвоето личнаго властолюца; такъ же и долго-рркіе. Меньшиковы замышляль открыть сыну своему путь къ трону; Долгорукіе и Голицыны котъни видъть на Престоль слабую тынь Мо-нарха и госнодствовать именемъ Верховнаго Со-выта. Замыслы дереніе и малодушные! Пигмем спорили о маследіи великана. Аристократія, Олигархія губили отенество, и въ то время, когда оно язмънло правы, утвержденные вф**жэми**, потрасенные внутри новыми, важными жим, потрисенные внутри и прими, важными меремінами, которыя, удаливь въ обычаяхъ Дворинство отъ народа, ослабили власть Дужовную, могла ли Россія обойтись безъ Госумари? Самолержавіе слівляюсь необходиміве прежилю для охраженія порадка, и дочь Іоан—

нова, бывъ нъсколько дней въ зависимости осьми Аристократовъ, воспріяла отъ народа, Дворянъ и Духовенства власть неограниченную. Сія Государыня хотёла правительствовать согласно съ мыслями Петра Великаго и спёшила исправить многія упущенія, сдёланныя съ его времени. Преобразованная Россія казалась тогда величественнымъ недостроеннымъ зданіемъ, уже ознаменованнымъ нъкоторыми примътами близкаго разрушенія: часть судебная, воинская, вившняя политика находились въ упадкъ. Остерманъ и Минихъ, одушевленные честолюбіемъ заслужить имя великихъ мужей въ ихъ второмъ отечествъ, дъйствовали неутомимо и съ успъхомъ блестящимъ; первый воз-вратилъ Россіи ел знаменитость въ Государ-ственной системъ Европейской, цъль усилій Петровыхъ; Минихъ исправилъ, оживилъ воинскія учрежденія и давалъ намъ побъды. Къ совершенной славъ Аннина царствованія, не доставало третьяго мудраго дъйствователя для законодательства и внутренняго гражданскаго образованія Россіянъ. Но злосчастная привязанность Анны къ любимцу бездушному, нязкому, омрачила и жизнь и память ея въ Исто-ріи. Воскресла Тайная Канцелярія Преображен-ская съ пытками. И кого терзали? Враговъ ли Государыни? Никто изъ нихъ и мысленно не хотъль ей зла; самые Долгорукіе виновны были только предъ отечествомъ, которое примирилось съ ними ихъ несчастіемъ. Биронъ, недостойный власти, думалъ утвердить ее въ рукахъ своихъ ужасами: самое легкое подозреніе, двусмысленное слово, даже молчаніе казалось ему иногда достаточною виною для казни или ссылки. Онъ безъ сомнънія имълъ непріятелей: добрые Россіяне могли ли видъть равнодушно Курляндскаго Шляхтича почти на тронъ? Но сіи Бироновы непріятели были истинными друзьями Престола и Анны.

Въ слъдствіе двухъ заговоровъ, злобный Биронъ и добродушная Правительница утратили власть и свободу.

Россіяне хвалили царствованіе Елисаветы. Она изъявляла къ нимъ болъе довъренности, нежели къ Нъмцамъ; возстановила власть Сената, отмънила смертную казнь. Вопреки своему человъколюбію, Елисавета вившалась въ войну провопролитную и для насъ безполезную. Первымъ государственнымъ человъкомъ сего времени былъ Канцлеръ Бестужевъ, умный и дъя-тельный, но корыстолюбивый и пристрастный. Усыпленная пъгою, Монархиня давала ему волю торговать политикою и силами Государства; наконецъ свергнула его. Счастіе, благопріятствуя мягкосердой Елисаветь въ ея правленіе, спасло Россію отъ тъхъ чрезвычайныхъ золъ, конхъ не можетъ отвратить никакая мудрость человъческая; но счастіе не могло спасти Государства отъ алчнаго корыстолюбія П. И. Шувалова. Ужасныя монополіи сего времени долго жили въ памяти народа, утъсняемого для вытоды частных вимей, и не вреду самой Казны. Нісколько побіда, одержанных болів стойкостію воповъ, нежеди адрованісму восначальникову, Московскій Университеть и Оды Ломоносова остаются праслевійшими намитниками сего премени. Какъ при Аннф, такъ и при Елисаветь, Росоія теки путому предписанныму ей рукою Петра, боліс и боліс удалилсь оту своних древних праводу и сообразулсь су Каронейскими. Замічались успівня світенаго вкуса. Уже Дворь нешь блисталь пеликоліпіциу. Ву одежді, ву экипажаху, ву услугі, Вельноми наши мірились су Парижену, Лондовору, Вільною.

Екатерина II была истинирю прееминирю ве--он отриманьот в пороко образовательницего повой Россіи. Главное афло сой незабленной Монархини состоить въ томъ, что ею емясчилась власть, не утративъ силы своей. Оне ласкала такъ называемыхъ Филопоровъ XVIII века, но хотфла повельвать, какъ земной Богь, и поведъвала. Петръ питат нужду въ средствахъ жестокихъ; Екатерина могла обойтись безъ оцыхъ, къ удовольствио своего нъжнаго сердца, ибо не требовала отъ Россіянъ инчего противнаго ихъ совъсти и гражданскимъ навыкамъ, стараясь единственно возвеличить данное ей Небомъ отечество, или славу свою побфлами, законолительствомъ, просвъщениемъ. Ея душа гордая, благородная, боллась унизиться робкимъ подозръмісмъ, и страки Тайной Канцелярій почесли. Съ прин вибетв исчеть у насъ и духъ рабства.

Уверенная къ овоемъ величи - твердая, неиреплония въ намереніную объявлениями оп, будучи единственною душею всемъ государственныхъ движения въ России -- не выпуская власти изъ собственныхъ рукь — безъ казви, безъ пытокъ, вліявъ въ сердца Министровъ, Иолководцевь, вовхъ государственных чиновниковъ мивъйфій страхъ сділаться ей по угодвышь и пламенное усерліе заслуживать сл жилость, Епатерина могла презирать легкомысленное злословіе в позволила испренности говорить вравду. Сей образъ выслей, доказанный делами 34 летняго владычества, отличаеть ся царствованіе отъ вовув прежинкъ въ новой Россійской Исторіи. Следствіемъ были опокойствіе сердень, устрии пріятностей свытскихь, знаній, Basyma.

Возрысивъ нравственную цвиу человима въ събей Державъ, она нересмотръла всё внутрення части нашего зданія государственнаго, и ве оставила ни единой безъ повравленія: Уставы Сената, Губерній, судебные, козайственные, военные, торговые усовершенствовались ею. Вившияя политика сего царстованія достойна особенной квалы. Россія съ честію и славою занимала одно нат первыхъ мість въ государственной Европейской системів. Вониствуя, мы разили. Петръ удивиль Европу своями нобъдамя; Екатерина пріучила ее нъ ванимь побір-

дамъ. Россіяне уже думали, что ничто въ мірв не можетъ одолъть ихъ; заблуждение славное для сей Великой Монархини! Она была женщина, но умъла избирать Вождей такъ же, какъ Министровъ или Правителей Государственныхъ. Румянцевъ, Суворовъ, стали на ряду съ знаменатыншими Полководцами въ міры; Князь Вявемскій заслужиль имя достойнаго Министра, благоразумною государственною экономією, храненісмъ порядка и цівлости. Упрекнемъ ли Екатерину излишнимъ воинскимъ славолюбіемъ? Ел побъды утвердили вижшнюю безопасность Государства. Пусть иноземцы осуждають раздыль Польши: мы взяли свое. Правиломъ Монархини было не мъщаться въ войны чуждыя и безполезныя для Россіи, но питать духъ ратный въ Имперів, рожденной побъдами.

Петръ III, желая угодить Дворянству, даль ему свободу служить или не служить; умная Екатерина, не отмънивъ сего закона, отвратила его вредныя для Государства слъдствія; соединила съ чинами новыя прелести или выгоды, вымышляя знаки отличій, и старалась поддерживать ихъ цъну достоинствомъ людей, украшаемыхъ оными. Крестъ Св. Георгія не рожлаль, однакожь усиливалъ храбрость. Многіе служили, чтобы не лишиться мъста и голоса въ Дворянскихъ Собраніяхъ; многіе, не смотря на успъхи роскоши, любили чины и ленты горазло болъе корысти.

Сравнивая всв извъстныя намъ времена Рос-

сін, едва ли не всякой изъ насъ скажеть, что время Екатерины было одно изъ счастливъйшихъ для Россін; едва ли не всякой изъ насъ пожелаль бы жить тогда.

1811 годъ.

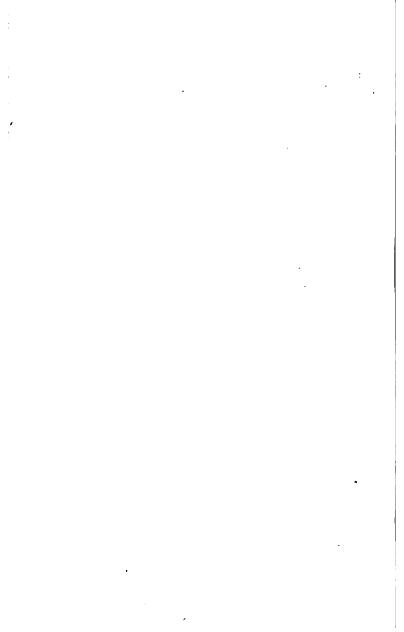

# ОГЛАВЛЕНІЕ

## томъ хи.

| Отъ издателей XII тома   |       |       | •   | •            | •       | Стр.<br>5 |
|--------------------------|-------|-------|-----|--------------|---------|-----------|
| (48 <b>29</b> s.)        |       |       |     |              |         |           |
| ГДАВА                    | I,    |       |     |              |         |           |
| TEATHER SALES SALES TALE | mà D4 | A TES | *** | v <b>#</b> ^ | ** 1 11 | ^         |

царствование василія ібанновича шуйскаго.

Г. 1606—1608.

Родъ Василість. Свейства новате Цари. Клята Василість. Обнародевсьный грайсты. Вфитеніс. Опалы. Неудовольствія. Превессийе Двинтріста тела. Новый Патріархъ. Гордость Марины. Рёчь Пословъ Литовскийъ. Посольстве иъ Сигизмунду. Сношенія съ Европою и съ Азією. Мятежи въ Москвъ. Бунтъ Піаховскаго. Вторый Лжедимитрій. Болотниковъ. Услащ мятежниковъ. Прокопій Ляпуновъ. Пренесеніе тела Борисова. Мятежники подъ Москвою. Победа Скопина-Шуйскаго. Лжепетръ. Осада Калуги. Годуновы въ Сибири. Распораженія Василісты. Призваніс

CTP.

Іова. Храбрость Болотинкова. Побъда Романова. Мужество Скопина. Бодрость Василія въ несчастіяхъ. Доблесть Воеводъ Царсинкъ. Осада Тулы. Явленіе новаго Лжединитрія. Взятіе Тулы. Бракъ Василіевъ. Законы. Уставъ вонискій.

9

### ГЛАВА II.

#### продолжение василиева царствования.

#### Г. 1607-1609.

Бъгство Воеводъ отъ Калуги. Самозванецъ усилвается. Атло знаменитое. Грамота Лжединитріева. Предложеніе Шведовъ. Побъда Лисовскаго. Побъда Самозванецъ въ Тушнит Перемиріе съ Литвою. Коларство Ляховъ. Побъда Сацъги. Марина и Мишшекъ у Самозванца. Скопинъ посланъ къ Шведамъ. Бъгство къ Самозванцу. Развратъ въ Москвъ. Знаменитая осада Лавры. Пзите городовъ. Ужасное состояніе Россіи. Тушино. Логоворъ Самозванца съ Миншкомъ. Польша объявляетъ войну Россіи. Крайность Россіи и перемъна къ лучшему.

81

#### ГЛАВА ІІІ.

продолжение василиева царствования.

#### Г. 1608-1610.

Киязь Пожарскій. Доблесть Нижняго Новагорода. Возстаніе и другихъ городовъ Низовыхъ. Возстаніе Съверной Россіи. Крамолы въ Москвъ.

Голодъ. Въсть о Квязь Михаиль и его подвиги. Приступы Ажединитрія къ Москвъ. Побъда Царскаго войска. Три Самозванца. Накоторыя удачи **Јжедимитріевы. Новый мятежъ въ Москвъ. Сло**бода Александровская. Побъда надъ Сапъгою. Любовь къ Киязю Миханду. Преддагають въвецъ Герою. Разбом. Пожарскій. Осада Сиоденска. Смятеніе Ажедимитрісвыхъ Ляховъ. Распря между Сигизмундомъ и Конфедератами. Посольство Королевское въ Тушино. Переговоры съ Тупинскими измъпниками. Бъгство Лжедимитрія. Высокомъріе Марины. Заодфиства Самозванца въ Калугъ. Волнение въ Тушивъ. Бъгство Марины. Посольство Тушинское къ Королю. Измънники признають Владислава Царемъ. Марина въ Калугъ, Усивхи Киязя Миханда. Освобожденіе Лавры. Бъгство Сапъги. Опустъніе Тушина. Діло Князя Михаила. Торжественное вступление Героя въ Москву. . .

145

#### ГЛАВА ІУ.

#### низверженіе васялія и межлоцарствіе.

#### Г. 1610-1611.

Наушники. Кончина Слепина Шуйскаго. Горесть народнав. Клязь Дмитрій Шуйскій Военачальникомъ. Бунтъ Ляцунова. Битва подъ Клушинымъ. Делагарди отступаетъ къ Новугороду. Поляки завимаютъ Царево-Займище. Отчалніе столицы. Новые успъхи Самозванца. Твердость Пожарскаго. Ронотъ народный. Василій лишенъ

престола. Тщетныя учёщанія Патріярів. Пострыженіе Василія и супруги его. Совіть Квазя Мстиславскаго. Переговоры съ Молевиский. YCLOBIA. IIDHURTA BIRANCIERY. MANEDERIS CHINSмунда. Въгство Съмозванца на Килугу. Политина Moandacharo, Hocoaberso na Roposto, Betvinenie Molakopa pa Mockey. Admerbia Hockes Mo-CHODCHRYS. OTSBEATS MORNISCHARO. ELVENIÈ ASSдань Полякамь. Неудачные праступы къ Смоленску. Самовластіе Сигизмунда. Жетеривніе варода. Непріятельскія двиствія Делагарди. Элоавиства Лисовскаго. Измена Казани. Смерть Самозвания. Вовый обнавъ. Начальники возстанія народнаго, Грамоты Смолянъ и Москвитянъ, Слабость Московской Дуны. Ссоры съ Полинами. Составъ ополченія за Россію. Провопролитів въ столицв. Пожарь Москвы. Прибытів Струев. Подвиги Пожарского. Неистовства Поляковъ въ Москвв. Заключение Ермогена. . .

217

#### ГЛАВА У.

#### MEMAORAPCIBLE.

#### Г. 1611-1612.

Следствія сожженія Москвы. Поляйн осаждены. Тверлость Ермогена. Избраніе главныхъ Военачальниковъ. Действія Сапети. Приступъ къ Китаю-городу. Послы Московскіе отправлены въ литву. Взятіе Сиоленска, Шуйскіе въ Варшавъ. Умыселъ Заруцкаго и Марины. Уставная грамота. Виды Ляпунова. Дёла съ Шведани. Нов-

| none to the Ference town Se taken by Astrono                                                               | Стр.  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| городъ взять Генераломъ Делагарди. Догово                                                                  | -     |
| Шведовъ съ Новымгородомъ. Мятежъ въ во                                                                     | 苗-    |
| скъ Генерала Делагарди. Убісніе Ляпунова. І                                                                | Io-   |
| следствія. Состоянія Россіи                                                                                | •     |
|                                                                                                            | •     |
|                                                                                                            | . 302 |
| Варіантъ къ страницамъ 318 и 319                                                                           | . 341 |
| Приложенія къ XII тому Исторіи Государства Ре<br>сійскаго:                                                 | oc-   |
| <ol> <li>Перечень происшествій, собственноручно вып<br/>санныхъ Исторіографомъ изъ главийшихъ м</li> </ol> |       |
| теріаловъ, конин онъ пользовался для сочин                                                                 |       |
| нія XII тома                                                                                               | . 347 |
| <ol> <li>Отрывовъ изъ рукописи: о Древней и Нов</li> </ol>                                                 | O III |
| Россіи въ ея политическомъ и гражданско                                                                    | MЪ    |
| отношеніяхъ                                                                                                | . 395 |

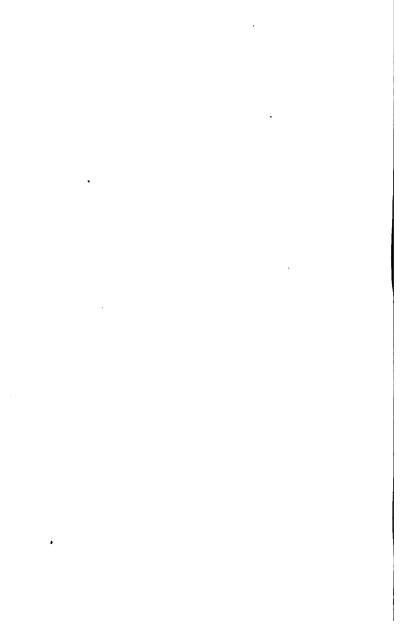

# РОДОСЛОВНЫЯ **ВЛАДЪТЕЛЬНЫХЪ КНЯЗЕЙ**РОССІЙСКИХЪ.

Здёсь представлены не всё, но только важ-е нёйшія имена, для удобнаго обозрёнія Кня-жеских поколёній. Оставляю другому сочинить полныя росписи, коих матеріалы находятся въ сей Исторіп, или въ ея примёчаніяхъ. Озрачаю или гадъ смерти Кшязей (†), или тотъ, въ которомъ объ нихъ упоминается. — Первая распись идетъ атъ XI вёка до конца XII, также и вторая; третья отъ XI до хонца XII до XVI; четвертая отъ XII до XIII; пятая отъ XII до XVI; честая отъ XII до XVI; седьмая отъ XII до XVII вёка.

# КIЙ.

ИГОРЬ женатъ на унигундъ, рафинъ ОрЕЛИСАВЕТА (за Гаральдомъ, Королемъ Норвежсвимъ). АННА АНАСТАСІЯ (за Генри- (за Андревиъ, комъ I, Ко- Королемъ Венгерскимъ). Французскимъ).

N. N.

миндской).

давидъ.

СТИСЛАВЪ. ВСЕВОЛОДКО. 1099. (Зять Мономаховъ) 1127.

> БОРИСЪ. МСТИСЛАВЪ. ГЛВБЪ. 1151. 1167. 1167,

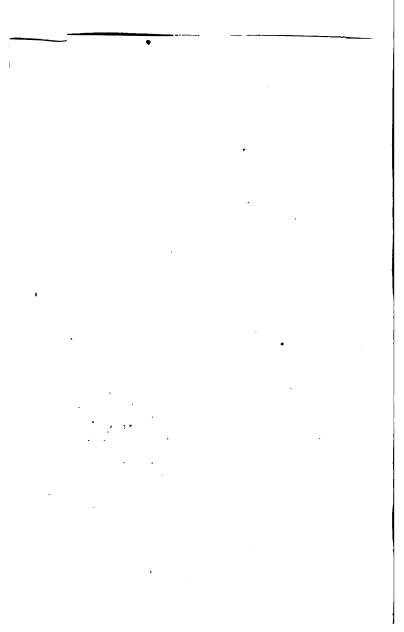

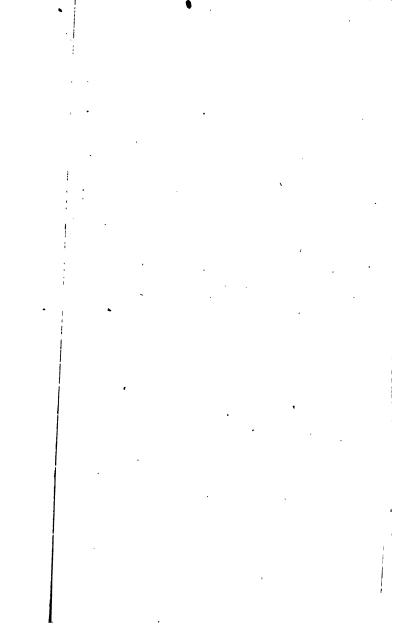

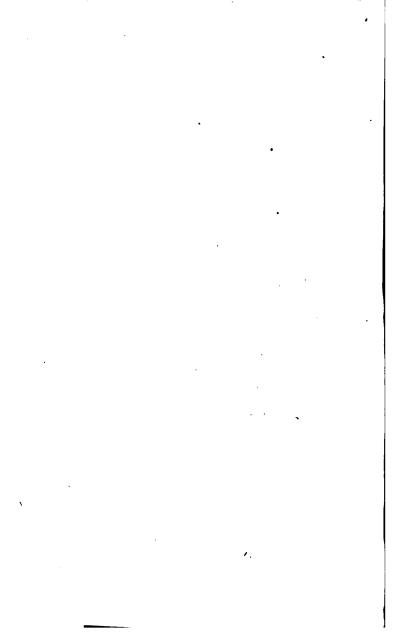

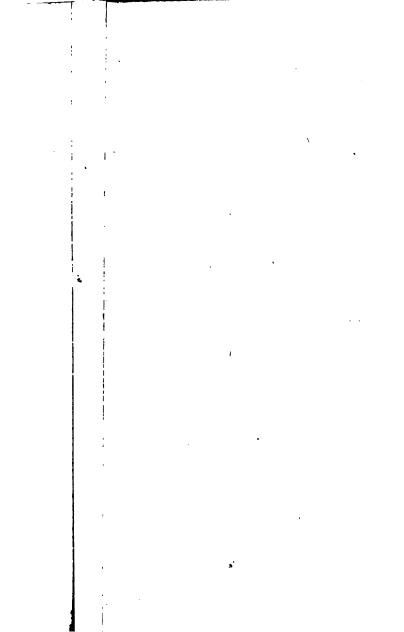

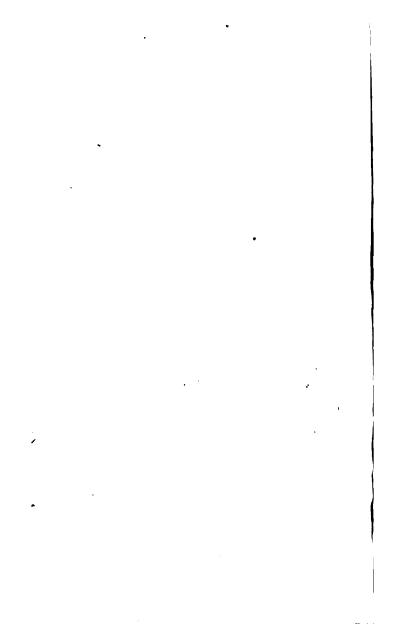

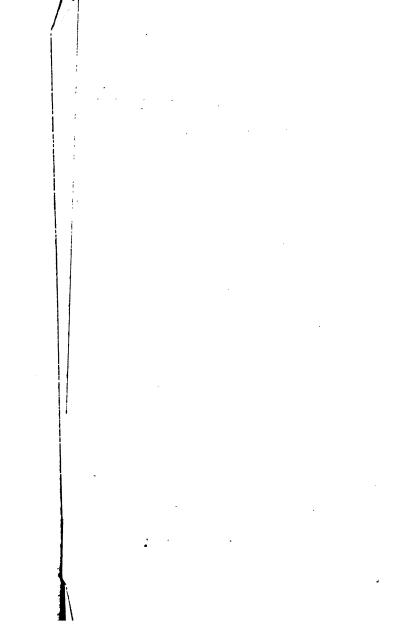

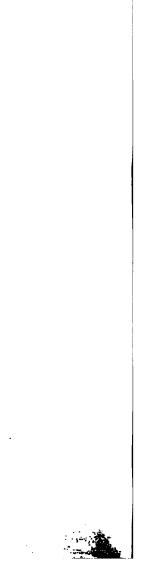

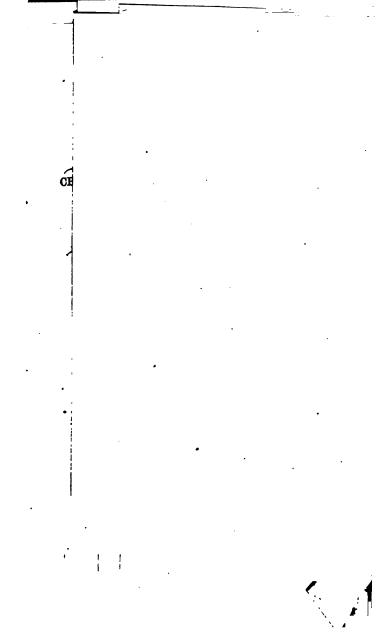







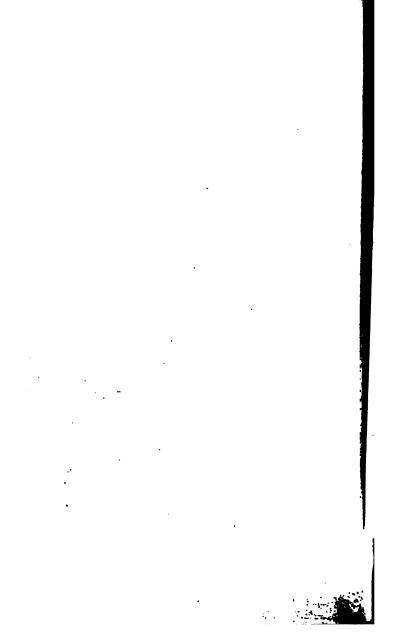

1 \_ . L • , , ٠, . : 

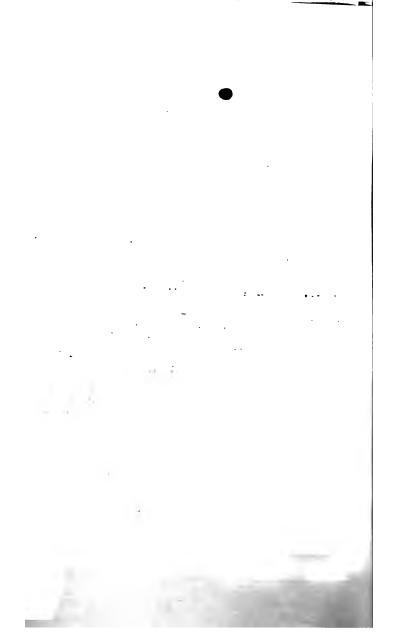



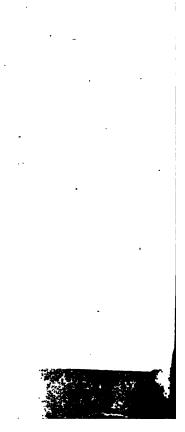

HOGR

-- -- -

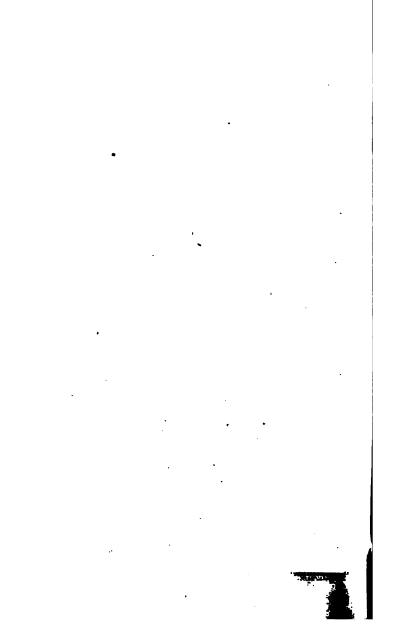

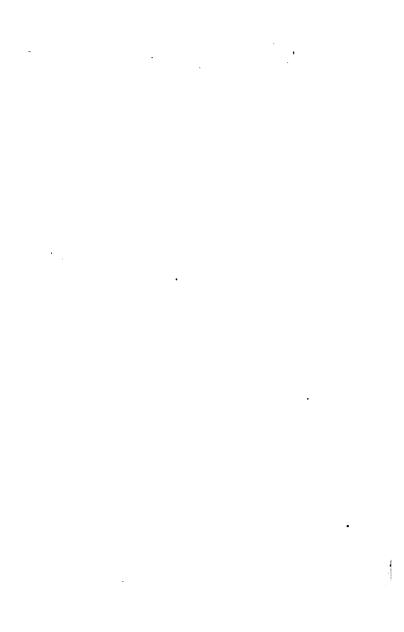